

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

#### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

### О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/





# ОЗВРАТИТЕ КНИГУ НЕ ПОЗЖЕ

обозначенного здесь срона

| <br>  | • |   |   |
|-------|---|---|---|
| <br>· |   |   |   |
|       |   |   |   |
|       |   |   | · |
| <br>  | 6 | • |   |
| <br>  |   |   |   |
|       |   |   |   |

№ 74. БЦК Кинг центра

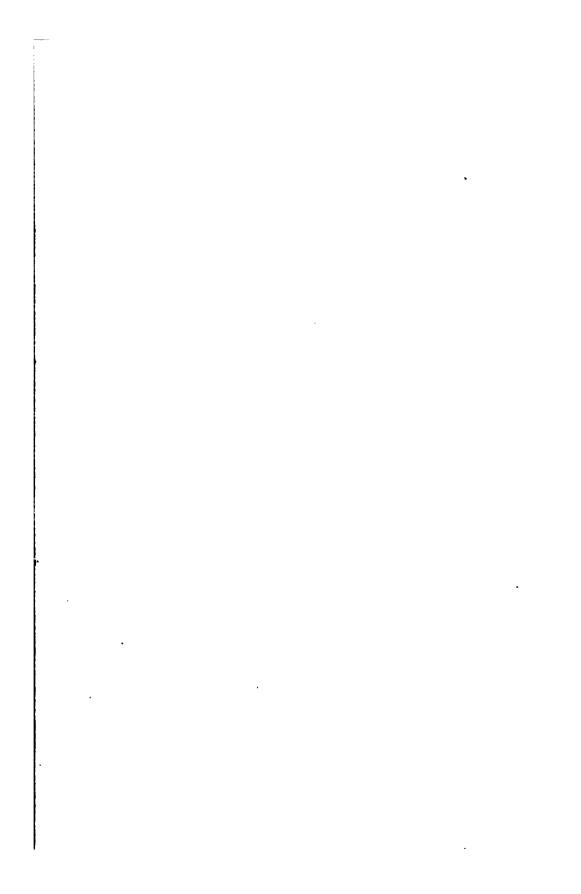

.

# ХУ/11, 141a МАТЕРІАЛЫ

ДЛЯ

# БІОГРАФІИ ГОГОЛЯ

В. И. Шенрока.

томъ первый.

На дом не выджател

**MOCKBA. 1892** 

Тинографія А. И. Мамонтова и Ко, Леонтьевскій пер., № 5

• 1 • · · •

# матеріалы для біографіи гоголя

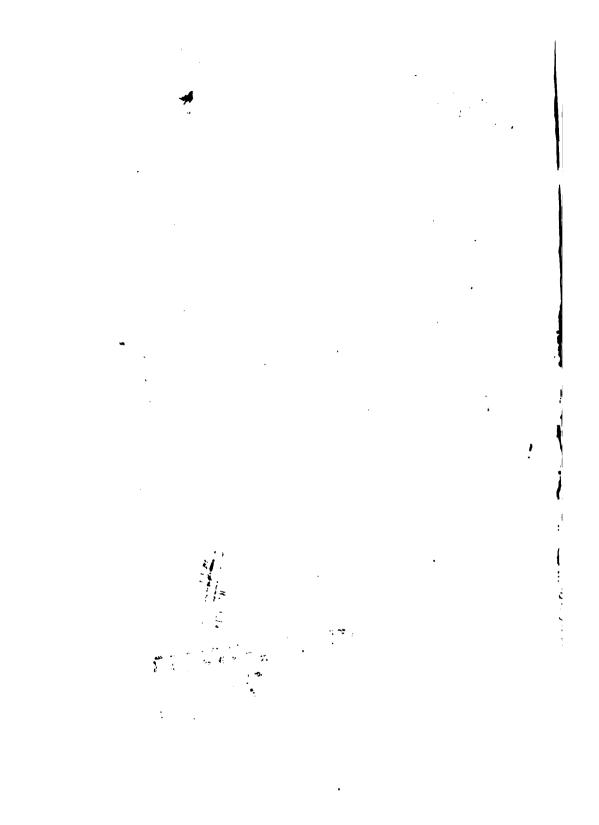



Shenrok, V. I. 291

МАТЕРІАЛЫ

8(c):00 001

для

БІОГРАФІИ ГОГОЛЯ

THE PARTY OF THE P

В. И. Шенрока.

На дом не выдается.

56130.



Типографія А. И. Мамонтова и К., Леонтьевскій пер., № 5

In CEN 1953

PG3335 S5 v.1

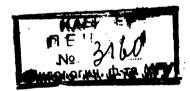

B. n. j

Настоящій трудь будеть состоять изъ трехь томовь, при чемь второй томъ предполагается напечатать не позже осени слѣдующаго года. Напечатанный первый томъ представляеть въ нѣкоторыхъ частяхъ своихъ второе, исправленное, изданіе книги "Ученическіе годы Гоголя", вышедшей въ 1887 году, въ остальномъ— объединеніе ряда статей о Гоголь, помъщенныхъ первоначально въ "Въстникъ Европы", "Русской Старинь", "Историческомъ Въстникъ" и другихъ журналахъ \*). Рецензіи на книгу "Ученическіе годы Гоголя, были въ слъдующихъ изданіяхъ:

"Историческій Въстникъ" (1887, II).

"Дъло" (1887, II).

"Въстникъ Европы" (1887, ІІІ).

"Кіевская Старина" (1887, ІІІ).

"Русская Старина", (1887, IV).

"Русская Мысль" (1887, VI).

"Съверный Въстникъ" (1887, Х).

Всъмъ гг. рецензентамъ приносимъ искреннюю благодарность.

<sup>•)</sup> Объединеніе разрозненных статей представило накоторыя затрудненія при корректурахъ, всладствіе чего мастами пришлось допустить незначительных повторенія.

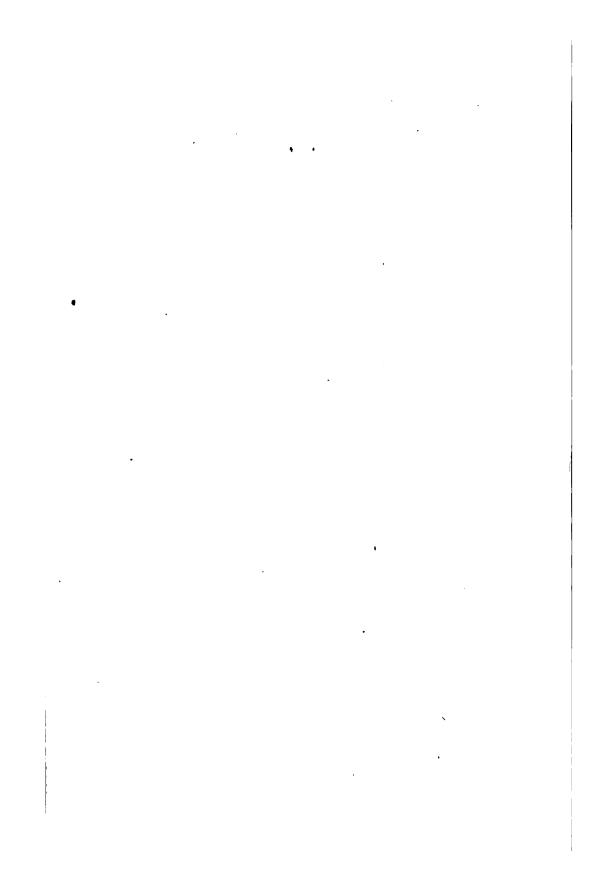

## ОГЛАВЛЕНІЕ.

| Вытьсто предисловія                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1<br>9                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Предви и родители Гоголя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |
| I. Предки Н. В. Гоголя. Личность и вліяніе матери                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27<br>36                                      |
| Ученическіе годы Гоголя (1809—1828).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |
| VI. Краткій обзоръ писемъ Гоголя къ Г. И. Высоцкому                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 59<br>71<br>81<br>93<br>108<br>124<br>144     |
| I. Прівадъ Гоголя въ Петербургъ и первыя его впечатлянія въ столицъ.     II. Идиллія "Ганцъ Кюхельгартенъ"     III. Недовольство Гоголя Петербургомъ и тоска по родной Украйнъ.     IV. Первая повадка Гоголя за-границу     V. Краткій обзоръ писемъ Гоголя къ матери 1829—1830.      VI. Разборъ мивній г-жи Бълозерской и г-жи Черницкой объ отношені-     якъ Гоголя къ матери     VII. Отношенія Гоголя къ матери въ зрълые годы.      VII. Попытки Гоголя найти опредъленное поприще дъятельности въ Петер- | 151<br>153<br>169<br>179<br>190<br>200<br>208 |

| H. | В. | ВЪ | началъ | литературной | карьеры | <b>(1830—1831)</b> . |  |
|----|----|----|--------|--------------|---------|----------------------|--|
|    |    |    |        |              |         |                      |  |

| I.   | Задатии творчества въ юности Гоголя и развитие ихъ въ "Вече-  |     |
|------|---------------------------------------------------------------|-----|
|      | рахъ на Хуторъ"                                               | 239 |
| II.  | Литературныя и свътскія отношенія Гоголя въ началь тридцатыхъ |     |
|      | годовъ                                                        | 292 |
| III. | А. О. Смирнова и Н. В. Гоголь въ 1830-1832 г                  | 304 |
| I۲.  | Отношенія Гоголя въ Пушкину                                   | 338 |
| ٧.   | Отношенія Гоголя къ А. С. Данилевскому въ началь тридцатыхъ   |     |
|      | годовъ                                                        | 349 |
| ٧I.  | Постепенное расширеніе литературных связей Гоголя             |     |
|      | Приложенія                                                    | 373 |

.

•

.

•

•

### ВМЪСТО ПРЕДИСЛОВІЯ.

Имена великихъ дъятелей чтится высоко у народовъ всъхъ образованныхъ странъ; память о нихъ должна быть священною для потомства. Эта общензвъстная истина получаетъ на нашихъ глазахъ все большее значение въ средв нашего общества. Никто, конечно, не станеть отрицать, что переживаемое нами время не безъ основанія считается тяжелой переходной эпохой, но зато съ другой стороны, при всъхъ невзгодахъ труднаго экономическаго положенія и душной нравственной атмосферы, посреди которой мы живемъ, можетъ быть, давно не было столько причинъ радоваться нъкоторымъ успъхамъ, сдъланнымъ лучшею частью нашего общества. Въ ряду этихъ причинъ видное мъсто занимаетъ благоговъніе передъ талантомъ и общественнымъ значеніемъ выдающагося литератора или художника, которое ярко выразилось въ недавнемъ торжественномъ чествованіи нівкоторыхъ наиболъе даровитыхъ современныхъ писателей и небываломъ стечени народа на похоронахъ высоко-талантливыхъ беллетристовъ нашихъ, особенно Тургенева и Достоевскаго. Вообще теперь все болье замьчается очевидный успых нашего общества въ признаніи и оцінкі имъ заслугь представителей науки, литературы, искусства. Въ самомъ деле, если мы воздаемъ должную дань почета и удивленія героямъ и завоевателямъ, прославляемъ военные и административные таланты, которымъ въ свое время выпало на долю высокое счастіе способствовать внутреннему и внішнему благосостоянію нашего отечества, то не меньшею, конечно, признательностью обязаны мы также людямъ, посвятившимъ свои богатыя дарованія и замічательныя силы развитію въ обществі эстетическаго чувства и проведенію въ жизнь благородныхъ идеаловъ, способствующихъ умственному и нравственному нашему совершенствованію.

Если искреннее и сознательное признаніе заслугь людей мысли и въ частности образцовыхъ писателей наступаетъ обыкновенно въ обществахъ нъсколько позднъе, чъмъ признаніе большинства другихъ полезныхъ дъятелей, то тъмъ утъшительнъе и знаменательнъе наступленіе этой поры, свидътельствующей о распространеніи въ мучшей части общества безкорыстнаго уваженія къ знанію, и умственному и духовному превосходству, которое въ неразвитой толиъ всегда ставится не только ниже военныхъ доблестей и практической пользы, доставляемой успъшными административными мърами, но даже неръдко ниже могущества грубой силы капитала, силы кошелька.

Писатели, являясь по самой природъ вещей представителями мысли, а масса выразительницею и воплощеніемъ матеріальныхъ интересовъ и преобладанія послъднихъ надъумственными, представляютъ двъ совершенно разнородныя, чтобы не сказать, противоположныя стихія, которыя могутъ то сближаться, то отдаляться, и по этому сближенію или отдаленію лучше всего можно судить о пульсъ умственной жизни общества и о степени его развитія.

Если сказанное нами справедливо, то не можетъ быть сомнѣнія и въ томъ, что изученіе жизни нашихъ лучшихъ писателей должно представлять для насъ предметъ высокаго интереса. Разработка біографическихъ данныхъ, даже въ самыхъ скромныхъ размѣрахъ, является съ одной стороны нашимъ долгомъ, а съ другой—естественной посильной данью глубокаго благоговѣнія и признательности къ дъятельности тѣхъ, чьей памятью справедливо дорожитъ и гордится образованная часть нашего общества.

Великая заслуга Гоголя передъ русскимъ обществомъ и литературой поставила его на такую высоту, о которой и самъ онъ, при всемъ высокомъ мивни о себъ, не имълъ яснаго

представленія. Будущимъ историвамъ литературы предстоить еще опредваить степень глубины и продолжительности вліннія его на развитіе отечественной словесности, которое выяснится вполнъ, можетъ быть, только по завершени дъятельности всей созданной имъ школы. Несомнънно однако, что одной изъ причинъ широкаго національнаго значенія нашего писателя следуеть считать то обстоятельство, что онъ не ограничиваль кругь наблюденій, симпатій и самой діятельности одной узкой племенной сферой, но посвятиль свои необъятныя силы служению всей Россіи, — обстоятельство, какъ нельзя болье соотвытствовавшее размырамь его могучаго дарованія и широтъ его стремленій... Въ поздивищую пору своей двятельности онъ опредъленно выразилъ взглядъ на задачу всей своей жизни, (къ которой смутно стремился чуть не съ дътства, но которую сознательно уяснить себъ быль въ силахъ лишь значительно поздиве); онъ убъдился, по выраженію его въ "Авторской Исповъди", что "тому, кто пожелаетъ истинночестно служить Россіи, нужно имъть очень много любви къ ней, которая поглотила бы уже всв другія чувства".

Но въ то же время Гоголь никогда не переставаль быть истиннымъ и върнымъ сыномъ Украйны, что не могло, конечно, не отражаться и на всемъ нравственномъ складъ этой въ высшей степени даровитой личности. Не только по своему происхожденію, но и по складу характера и по наружному виду онъ былъ настоящій малороссъ; всеми глубочайшими и завётными струнами души онъ былъ связанъ съ своей поэтической родиной. Такимъ образомъ личность Гоголя представляетъ въ нашей литературе чрезвычайно любопытный и поучительный примеръ сліянія малороссійскихъ симпатій съ общерусскими и подчиненія первыхъ последнимъ.

Безъ сомивнія, общее теченіе жизни и даже отчасти случайныя обстоятельства могли иміть немалое вліяніе на временный перевісь тіхь или другихь симпатій въ каждый данный моменть, и это, въ свою очередь, должно было отражаться на воззрініяхь писателя, при чемь переміны въ отношеніяхь Гоголя къ одному изъ важнійшихъ вопросовъ его интимной жизни не были, конечно, такъ різки и исключительны, чтобы оні совершенно не допускали совмістнаго развитія обоихъ теченій. Но вообще говоря, легко убідиться, что въ ранніе годы чувство страстной любви къ Украйнів

было въ немъ гораздо свъжъе и интенсивнъе, нежели впослъдствіи, когда оно мало-по-малу утрачивало свою исключительность и уступало мъсто болъе широкимъ симпатіямъ, охватившимъ наконецъ всю общирную Русь.

Если имъть при этомъ въ виду, что на склонъ литературной дъятельности Гоголь остался въренъ тъмъ же стремленіямъ, какими былъ воодущевленъ какъ въ ранней юности, такъ и въ лучшую пору своего творчества, то это обстоятельство дастъ возможность намътить въ его внутренней жизни, съ одной стороны, основной фонъ его задушевныхъ стремленій, въ которыхъ онъ видълъ смыслъ и цъль своей дъятельности, а съ другой—нъсколько отдъльныхъ фазисовъ развитія, сообразно съ которыми они видоизмънялись, поперемънно принимая ту или другую окраску. Можно было бы отмътить въ его жизни нъсколько, не ръзко впрочемъ отдъляющихся, періодовъ въ отношеніи къ указанному вопросу.

Еще въ раннемъ детстве впечатаения отъ современной малороссійской жизни, знакомство съ прошлымъ Малороссіи по разсказамъ о старинныхъ событіяхъ, частое присутствіе при живыхъ и остроумныхъ бесъдахъ отца съ знаменитымъ сосъдомъ 1), въ которыхъ не мало могъ почерпнуть Гоголь и для своихъ произведеній перваго періода, но, что всего важнъе, могъ вынести унаслъдованное отъ этихъ пламенныхъ дюбителей малороссійской старины сочувствіе ко всвиъ подробностямъ родной жизни и быта, наконецъ, видънныя на домашнемъ театръ Трощинскаго представленія юмористическаго характера, - все это должно было забросить благотворныя съмена любви къ родинъ въ душу отрока еще въ пору, предшествовавшую поступленію его въ школу, въ которую онъ явился уже съ достаточно опредълившимися наклонностями и задатками. Напротивъ, въ последніе годы школьной жизни, значение которыхъ нельзя не признать особенно важнымъ, такъ какъ тогда формировался характеръ и силадывалось міросозерцаніе геніальнаго юноши, его щедро одаренная натура уже страстно искала простора смутно сознаваемымъ въ себъ сидамъ и влекла его неудержимо на свверъ, въ далекую столицу, на которую онъ возлагалъ широкія надежды относительно осуществленія своихъ замысловъ.

<sup>1)</sup> Трощинскимъ.

Въ эту пору идеаловъ онъ не останавливался даже передъ мыслью, если будеть нужно, оставить навсегда Малороссію. Это, въроятно, было то самое время, когда, по словамъ "Авторской Исповеди", Гоголю представлялось, что его "ожидаеть просторный кругь действій", и что онь "сделаеть даже что-то для общаго добра" 1). Результатомъ стремленій было, какъ извъстно, поступление Гоголя въ Петербургъ на службу. Острое разочарованіе, вызванное столкновеніемъ съ суровой дъйствительностью и непривътливой стороной столичной жизни, заставили юношу тотчасъ же съ любовью оглянуться на дорогое прошедшее, и чувство страстной привязанности къ родинъ вспыхнуло въ немъ снова яркимъ пламенемъ со всей беззавътностью молодого увлеченія. Въ отвъть на убъжденія матери оставить Петербургь Гоголь писаль однажды: "Боже сохрани, если доведется вхать въ Россію! По моему, ежели вхать, такъ только въ Малороссію<sup>42</sup>). Вскоръ занятія исторіей дали только новую обильную пищу этому энтугіазму. Письма Гоголя къ Максимовичу особенно наглядно показывають, съ какой горячей любовью онъ относился тогда къ роскошной природъ и чуднымъ преданіямъ Малороссія. Увлеченіе доходило въ это время до высшаго предъла, проявляясь неръдко въ весьма энергической формъ. Однажды, напримъръ, поэтъ съ воодущевленіемъ совътуетъ другу: "бросьте въ самомъ дълъ кацапію, да поъзжайте въ гетманщину" в). Въ другой разъ, говоря уже о себъ, онъ восилицаетъ: "Представь, я тоже думалъ: "туда! туда! въ Кіевъ! въ древній и прекрасный Кіевъ! Онъ нашъ, онъ не ихъ, не правда ли? 4... 4). Намъреніе переселиться въ Малороссію сильно занимало Гоголя до самаго его отъезда за-границу, когда весь жизненный строй его настолько существенно измънидся, что иные интересы и стремленія значительно заслонили для него дорогую Украйну. На приглашеніе матери перевхать изъ Италіи на родину Гоголь отвъчаетъ уже почти съ раздражениеть, возражая, что, "климатъ въ Малороссіи совсвиъ не то, что въ Италіи", а, передавая объ этомъ приглашении одному изъ близкихъ друзей, отзы-

<sup>1)</sup> Соч. Гоголя, изд. X, т. IV, стр. 248.

<sup>2) &</sup>quot;Соч и письма Гоголя", т. V, стр. 109.

з) "Письма Гоголя къ Максимовичу", стр. 2

<sup>4)</sup> Тамъ же, стр. 4.

вается о немъ, какъ о совершенно невозможной и странной мечть 1). Въ то же время на чужбинъ Гоголю изъ прекраснаго далека" начинаетъ представляться все въ болве привлекательномъ свътъ уже вся великая Россія, на которую онъ постепенно распространяетъ свои симпатіи. Еще въ первую заграничную повздку, когда, по собственному сознанію Гоголя, проектъ и цъль его путешествія были очень неясвы, онъ былъ убъжденъ только въ томъ, что "узнаетъ цъну Россіи только вив Россіи". И теперь, кромв болваненнаго состоянія здоровья, потребовавшаго теплаго климата, ему было нужно удаленіе изъ Россіи, чтобы живве пребывать мыслью въ ней. Спустя еще нъсколько льтъ Гоголь уже является, несомивино, вполив испреннимъ и глубокимъ общерусскимъ патріотомъ въ своихъ задушевныхъ лирическихъ отступленіяхъ въ "Мертвыхъ Душахъ". Если въ "Ревизоръ" онъ уже "ръшился собрать въ кучу все дурное въ Россіи, чтобы за одинъ разъ посмъяться надъ всёмъ (2), имъя въ виду конечно широкую общественную цель, то теперь онъ думаль, что "исполняеть тоть долгь, для котораго призвань на землю, для котораго именно даны ему способности и силы", и что, писполняя его, онъ въ то же время служить государству своему, какъ бы дъйствительно находился въ государственной службъ". Наконецъ въ письмахъ къ Александръ Осиповнъ Смирновой, отличавшихся, какъ извъстно, вполнъ интимнымъ характеромъ, есть одно въ высшей степени замъчательное мъсто, изъ котораго можно окончательно убъдиться, что въ арвлыхъ годахъ Гоголь одинаково горячо и сильно любилъ объ родственныя ему народности и ни одной не отдаваль предпочтенія. "Скажу вамъ, что я самъ не знаю, какова у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никакъ бы не даль преимущества ни малороссіянину передь русскимь, ни русскому передъ малороссіяниномъ. Об'в природы щедро одарены Богомъ, и какъ нарочно каждая изъ нихъ порознь завлючаетъ въ себъ то, чего нътъ въ другой 3).

<sup>1) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя", т. У, стр. 302 и 303.

<sup>2)</sup> Соч. Гоголя, изд. Х, т. IV, стр. 249.

<sup>8)</sup> Соч. и письма Гоголя, т. VI, стр. 147.

Въ декабрьской книжкъ "Историческаго Въстника" за 1886 годъ мы нашли совершенно неожиданно подтверждение нашихъ словъ о токъ, что въ концъ своей жизни Гоголь одинаково высоко цънилъ русскую и малорос-

Мы разсмотреди здёсь этоть вопрось пока лишь какъ примъръ, единственно съ цълью показать, что постепенное развитіе Гоголя и образованіе его взглядовъ на жизнь и поэзію, представляя чрезвычайно интересный предметь для изученія, въ то же время еще недостаточно затронуть въ нашей дитературъ. Между тъмъ обстоятельное знакомство съ личностью и судьбой геніальнаго писателя, безъ сомнінія, должно быть признано однимъ изъ важнейшихъ вопросовъ въ исторіи нашей новъйшей литературы. Какъ основатель новой литературной эпохи, какъ виновникъ совершеннаго имъ крупнаго поворота въ митературномъ движеніи, Гоголь давно получилъ всеобщее согласное признание и, безъ сомнънія, заслуживаетъ самаго тщательнаго изученія. Съ другой стороны трудно выразить, въ какой мірів желательна была бы наиболіве удовлетворительная разгадка духовнаго строя высоко-гуманнаго писателя, проникнутаго горячею любовью къ человъку и глубокою искреннею скорбью о его несовершенствъ и недостаткахъ.

сійсную народность. Приводимъ насколько строкъ, ближе другихъ подходящихъ къ нашей цали. "Русскій и малороссъ—это души близнецовъ, пополняющія одна другую, родныя и одинаково сильныя. Отдавать предпочтеніе одной, въ ущербъ другой, невозможно". ("Знакомство съ Гоголемъ", Г. П. Данилевскаго, стр. 479). Отматимъ кстати, что цитированныя выше свъданія изъ восноминаній Г. П. Данилевскаго повторены и въ названномъ нумера "Историческаго Вастника".

|    |   | ;<br>;<br>! |
|----|---|-------------|
|    |   |             |
|    |   |             |
|    |   |             |
|    |   |             |
|    |   |             |
|    |   |             |
|    | , |             |
| •  |   |             |
| ٠. |   |             |
|    |   |             |
|    |   | •           |
|    |   |             |
|    |   |             |
|    |   |             |

### КРАТКІЙ ОБЗОРЪ ЛИТЕРАТУРЫ О ГОГОЛЪ:

"Горькимъ словомъ моимъ посмъюся", — слова пророка Іереміи, начертанныя на гробницъ Гоголя (въ Москвъ, въ Даниловскомъ монастыръ), чрезвычайно мътко выражая существенное направленіе всей его литературной дъятельности, красноръчиво говорятъ въ пользу его нравственной личности. Задушевный, необыкновенно прочувствованный тонъ многихъ мъстъ его сочиненій и собственное сознаніе, что онъ "озиралъ всю громадно - несущуюся жизнь сквозь видимый міру смъхъ и незримыя, невъдомыя ему слезы", доказываютъ такое богатство внутренняго міра, что едва-ли можно сомнъваться и въ важномъ образовательномъ значеніи будущей полной его біографіи.

Еще при жизни поэта сначала его геніальныя произведенія, а потомъ бользненный роковой переломъ, происшедшій, какъ полагали, въ его характерь и убъжденіяхъ, столь неожиданно всьхъ поразившій и казавшійся сначала какимъ-то загадочнымъ и непонятнымъ, возбудили надолго особенный интересъ какъ въ литературъ, такъ и въ болье развитыхъ слояхъ общества. Вмъсть съ тъмъ сознавалась и трудность удовлетворительнаго уясненія личности Гоголя.—Все это прекрасно выражено въ слъдующихъ словахъ И. С. Аксакова, сказанныхъ въ самый годъ кончины Гоголя: "Вся жизнь, весь художественный подвигъ, всъ искреннія страданія Гоголя, наконецъ сожженіе самимъ художникомъ своего труда, надъ которымъ онъ такъ долго, такъ мучительно работалъ, эта страшная

торжественная ночь сожженія и всябдь за этимъ смерть, все это вмъстъ носитъ характеръ такого событія, представляеть такую великую, грозную поэму, смыслъ которой останется долго неразгаданнымъ". ("Московскій Сборн." 1852 г.). Въ томъ же свъть должна была представляться исторія Гоголя и всемъ вообще мыслящимъ людямъ. Кроме того, прежняя, хотя и не особенно продолжительная принадлежность къ кружку Пушкина, близкія отношенія къ Жуковскому и нъкоторымъ другимъ выдающимся литераторамъ, знакомство съ славянофилами могли до извъстной степени еще оольше усиливать интересъ къ Гоголю, не говоря уже о томъ ръшительномъ вліянія, которое имъль Гоголь на развитіе и дальнъйшій ходъ отечественной литературы, — вліявіи, отмъченномъ еще критикой сороковыхъ годовъ и становившемся съ теченіемъ времени все болве и болве несомивннымъ. Такимъ образомъ много немаловажныхъ условій соединилось, повидимому, для разносторонняго изученія столь крупнаго литературнаго явленія. Между тімь это изученіе при сравнительномъ изобили матеріала долго щло все - таки далеко не въ твхъ размврахъ и не съ твмъ успвхомъ, какъ можно было бы ожидать. Одна изъ существенныхъ трудностей лежить въ самой натуръ Гоголя, какъ было мътко указано въ статьъ С. Т. Аксакова въ "Московск. Въд." за 1853 г., № 35: "Біографія Гоголя", — говорить онъ, "заключаеть въ себъ особенную, исключительную трудность, можеть быть единственную въ своемъ родъ. Натура Гоголя, лирически-художническая, безпрестанно умъряемая христіанскимъ анализомъ и самоосужденіемъ, проникнутая любовью къ людямъ, непреодолимымъ стремленіемъ быть полезнымъ, безпрестанно воспитывающая себя для достойнаго служенія истичь и добру, такая натура въ ввиномъ движени, въ ввиной борьбъ съ человъческимъ несовершенствомъ, - ускользаеть не только отъ наблюденія, но даже отъ пониманія людей, самыхъ близкихъ къ Гоголю".

Сколько-нибудь обстоятельное разъяснение внутренней жизни писателя по весьма понятнымъ причинамъ стало возможно не раньше его смерти, да и послъ нея первое время не могло назваться особенно благопріятнымъ, вслъдствіе цензурныхъ стъсненій, доходившихъ до того, что сочувственное слово, посвященное въ печати памяти Гоголя, а отчасти даже самое упоминаніе его имени было не всегда безопасно. Стоитъ

припомнить извъстную исторію съ И. С. Тургеневымъ и неудовольствіе, возбужденное статьею "Московскаго Сборника"). При всемъ томъ многіе факты ясно свидътельствують о томъ что значение Гоголя для громаднаго большинства было уже тогда вполнъ очевидно, и многія дъльныя статьи, посвященныя воспоминаніямъ о Гоголь, появились уже въ первыя пять льть посль его кончины. Живое сочувствие Гоголю и признаніе его литературных заслугь ярко выразились въ почеть, овазанномъ его памяти представителями ученаго міра и литературы. Усиленная строгость цензуры неумолимо сдерживала, правда, самое малъйшее выражение благоговъния къ личности великаго писателя, по врайней мъръ въ Петербургъ, но съ тъмъ большею силою и искренностью нашло оно себъ проявление въ первопрестольной столицъ, отозвавшейся на тяжкую національную утрату съ самымъ живымъ и сердечнымъ чувствомъ. Московскій Университеть, по свидетельству "Московск. Въд." (1852 г., № 35), почтилъ Гоголя торжественнымъ отданіемъ ему последняго долга. Тело Гоголя, какъ почетнаго члена Университета, было перенесено, въ ожиданіи погребенія, изъ квартиры его на Никитской улиць въ помъщение университетской церкви и оставалось тамъ до выноса, въ которомъ приняли участіе профессора и студенты. На похоронахъ присутствовали представители литературы и университетской науки, также нъкоторыя высокопоставленныя лица, въ числъ которыхъ были генералъ-губернаторъ Закревскій и попечитель московскаго учебнаго округа В. И. Назимовъ.-Профессоръ Давыдовъ напечаталъ вскоръ въ извъстіяхъ Императорской Академін Наукъ "О значенін Гоголя въ русской словесности". Наконецъ въ самый годъ кончины Гоголя Академіей было поручено составленіе полной его біографіи одному изъ заслуженныхъ своихъ членовъ, профессору Шевыреву, предпринимавшему также изданіе сочиненій Гоголя, (предпріятіе это потомъ не состоялось, вслівдствіе последовавшей вскоре смерти Шевырева). Большинство литературныхъ органовъ также поспъшило отозваться на горькую утрату безвременно скончавшагося художника: появляется цваый рядь цвиныхъ замвтокъ для біографіи Гоголя, между которыми первое мъсто принадлежить, безспорно, статьъ г. Ку-

<sup>1)</sup> См. "Историч. Въст." 1881, II, стр. 350 и 351.

лиша въ "Отечественныхъ Запискахъ" за 1852 г., № 4 подъ заглавіемъ: "Нъсколько чертъ для біографін Гоголя". По поводу этой статьи вскоръ появились въ разныхъ журналахъ поправки и дополненія, изъ которыхъ особенно важны слъдующія: "Замътки для біографіи Гоголя" ("Соврем." 1852 г., № 10), "Выправка нъкоторыхъ библіографическихъ извъстій о Гоголъ" Н. Иваницкаго ("Отеч. Зап." 1853 г., № 2); "Вибліографическія поправки и дополненія" ("Московс. В'вдом.", 1853 г., № 5) профессора Тихонравова, "Нъсколько словъ о біографіи Гоголя" С. Аксакова, также "Хуторъ близъ Диканьки" Г. Данилевскаго ("Москов. Въд.", 1852 г., № 124 и "Русскій Инвал.", 1853 г., № 26).—Среди общихъ испреннихъ сожальній о Гоголь, выразившихся во многихь некрологахь и воспоминаніяхъ, ръзкимъ диссонансомъ звучало лишь элобное шипъніе "Съверной Пчелы", шедшей въ своихъ сужденіяхъ о Гоголів совершенно наперекоръ установившемуся общему мивнію и уже послів геніальной оцінки Візлинскаго не терявшей надежды низвести Гоголя съ пьедестала и втоптать его въ грязь. Выходки этой газеты въ фельетонахъ, принадлежавшихъ перу одного изъ издателей и подписанныхъ начальными буквами, переходили въ нападкахъ на память покойнаго писателя всякія границы и въ настоящее время кажутся почти невъроятными. Они прододжадись упорно въ теченіе ніскольких віть, несмотря на возбуждаемое ими всеобщее негодованіе; голось "Ствер. Пчелы" оказался почти одиновимъ въ литературъ, какъ показываютъ многія статьи ея противниковъ, проникнутыя уважениемъ къ Гоголю и горячо взявшія его подъ защиту, если только такое выраженіе прилично въ примъненіи къ Гоголю 1). По прошествіи нъко-

<sup>1)</sup> Нъсколько лътъ спустя, возгорълась еще разъ довольно ръзквя и оживленная, хотя и не продолжительная, полемика между однимъ изъ лучшихъ друзей и горячихъ почитателей Гоголя, проф. Максимовичемъ, и самимъ издателемъ его сочиненій, г. Кулишемъ, прежде не менъе безусловнымъ поклонникомъ его таланта. Но на этотъ разъ дъло уже не касалось болье вопроса о литературномъ значеніи Гоголя, такъ-какъ послъднее не подлежало больше сомивнію и давно считалось фактомъ ръшеннымъ и общепризнаннымъ. Это было уже въ 1861 году; ареной полемической схватки явилась на этотъ разъ съ одной стороны газета И. С. Аксакова "День", а съ другой украйнофильскій журналъ "Основа", посвященный исключительно изученію малороссійской жизни и литературы. Въ "Основъ" появился рядъ статей, принадлежавшихъ перу Кулиша, неожиданно выступившаго съ упреками Гоголю въ недостаточномъ зна-

тораго времени посав смерти Гоголя прежніе горячіе споры наконецъ удеглись, (если не считать пасквиль Герсеванова, написанный въ Одессъ также въ 1861 году подъ заглавіемъ: "Гоголь передъ судомъ обличительной литературы", и вызванныя имъ опроверженія); наступила пора единодушнаго благоговънія передъ талантомъ Гоголя и началась понемногу болве спокойная разработка его біографіи, болве основательное опредъление его значения. Спустя три года после смерти Гоголя начали появляться въ "Современникъ" такъ называемые "Очерки Гоголевскаго періода русской литературы". Несколько позднее вышли въ светь известныя "Записки о жизни Гоголя", напечатанныя П. А. Кулишомъ, подъ псевдонимомъ Н. М., и изданная имъ же переписка покойнаго въ двукъ последникъ томакъ полнаго собранія его сочиненій. Біографическій трудъ Кулиша, составлявшійся постепенно въ прододжение нъсколькихъ дътъ и разросшийся изъ небольшой журнальной статьи, сначала въ цълую книгу подъ названіемъ "Опыть біографіи Гоголя", а потомъ въ двъ небольшія книги, являясь въ разныхъ видахъ, перешелъ нъсколько фазисовъ. Въ своей последней редакціи онъ пред-

комствъ съ малороссійскимъ бытомъ и невърномъ его изображеніи. Начало этихъ мевній было имъ высказано еще въ "Эпилогв къ Черной Радв" ("Русская Беседа, 1857, 3). Впадая отчасти въ противоречие съ высказываемыми не разъ прежде отзывами и сужденіями. Кулишъ находилъ теперь много возраженій противъ выбора Гоголемъ времени и мъста дъйствія для первыхъ его произведеній, напр., "Сорочинской Ярмарки", противъ погръщностей въ самомъ изображеніи быта и нравовъ, забывая, что авторъ ея быль 20-льтній юноша и что онъ не задался безусловно точнымъ изображениемъ быта (въ этнографическомъ отношения). По мизнію критика, Гоголь смотряль на изображенную жизнь простонародной украинской среды глазами барина, недостаточно съ нею освоившагося и несвободнаго отъ навязыванія иногда последней черть, не свойственных тородскому и притомъ великорусскому населенію. Въ накоторыхъ своихъ обвиненіяхъ Кулишъ удивительнымъ образомъ соглащается съ мивніемъ, высказаннымъ еще нъкогда Полевымъ въ «Московскомъ Телеграфъ", въ вритической замъткъ по поводу только-что вышедшихъ "Вечеровъ на Хуторъ", который не затруднялся простирать свое сомнъне въ знаніи авторомъ налороссійскаго быта до утвержденія, что онъ только прикидывается украинцемъ, тогда какъ на самомъ деле онъ москаль, да еще горожанинъ... Къ сожалвнію, многіе затронутые въ этой полемикь вопросы и въскія мнвиія, высказанныя съ объихъ сторонъ, впослъдствіи были совершенно сданы въ архивъ и самая полемика прошла почти безъ слъда. - Объ этой полемикъ см. подробиве въ "Исторіи русской этнографін" А. Н. Пыпина, т. III, стр. 203—210.

ставляеть до сихъ поръ единственный цельный и наиболе крупный трудъ о Гоголъ и не перестаетъ служить главнымъ источникомъ многихъ составляемыхъ на основаніи его извлеченій и новыхъ статей о Гоголь. Столь же важное значеніе имъло и изданіе писемъ, вызвавшее въ томъ же году нъсколько статей въ наиболъе уважаемыхъ и распространенныхъ журнадахъ, въ "Современникъ" и "Библіотекъ для Чтенія". Въ "Современникъ былъ тогда же весьма удовлетворительно разъясненъ вопросъ о предполагаемомъ переломъ. Послъ того литература о Гоголъ постоянно пополнялась отрывочными свъдъніями и воспоминаніями о немъ, сообщаемыми въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ въ видъ статей, бъглыхъ очерковъ и пр. Укажемъ въ хронологическомъ порядкъ важиващія: "Воспоминанія о Гоголъ" (по поводу "Опыта" его біографіи) М. H. Лонгинова, ("Совр." 1854 г., № 3, т. 64), "Воспоминанія учителя" Кульжинскаго ("Москвит.", 1854 г., № 21, Смесь). "Последніе дни жизни Н. В. Гоголя" доктора Тарасенкова ("Отеч. Запис.", 1856 г., № 12), "Воспоминанія о Гоголъ" П. В. Анненкова ("Библіот. для Чтенія", 1857 г., № 2), и "Н. Я. Прокоповичъ и отношение его къ Гоголю" ("Соврем.", 1858 г., т. LVII), Воспоминанія Л. Арнольди ("Русси. Въсти.", 1862 г., M. 1), Воспоминание о Гоголъ, Я. К. Грота ("Русск. Арх.", 1864 г., ст. 1065 — 1068), Воспоминанія Погодина ("Русск. Арх.", 1865 г., стр. 1270 — 1278). "Последніе годы Гоголя", Чижова ("Вѣстн. Евр.", 1872 г., № 7).

Въ послъднее десятильтіе литература о Гоголь начала быстро разростаться; появилось много матеріаловъ, статей, воспоминаній. Особенно богатый вкладъ представляетъ недавно напечатанная "Исторія моего знакомства съ Гоголемъ" С. Т. Аксакова ("Рус. Арх.", 1890, VIII), вызвавшая дъльную и любопытную статью: "Аксаковъ о Гоголь" г. А. В—на ("Въстникъ Европы", 1890, ІХ). Кромъ того въ промежутовъ отъ 1881 до 1890 г. напечатаны о Гоголь слъдующія наиболье любопытныя статьи: во первыхъ, живая и весьма дъльная статья г-жи Некрасовой: "Гоголь и Ивановъ" ("Въстникъ Европы", 1883, ХІІ); той же г-жъ Некрасовой принадлежитъ и очеркъ отношеній Н. В. Гоголя къ графу А. П. Толстому и графинъ А. Е. Толстой ("Сборникъ въ памятъ С. А. Юрьева". Москва. 1891). Проф. Лавровскій, написавшій еще въ концъ семидесятыхъ годовъ, прекрасную статью:

"Гимназія Высшихъ Наукъ кн. Безбородко въ Нъжинъ", основанную на оффиціальных документахъ, въ началъ восьмидесятыхъ произнесъ ръчь о Гоголь по случаю открытія памятника Гоголю въ Нъжинъ, напечатанную въ "Извъстіяхъ Нъжинскаго Историко-Филологич. Института" за 1881. Проф. Кояловичъ помъстилъ въ "Московскомъ Сборникъ" (1887 г.) біографическій очеркъ о Гоголь, подъ заглавіемъ: "Дътство и юность Гоголя". Академикъ М. И. Сухомлиновъ составилъ прекрасную статью: "Появленіе въ печати сочиненій Гоголя". Но особенно следуетъ указать капитальное между прочимъ и въ отношени біографическихъ данныхъ последнее (десятое) изданіе сочиненій Гоголя, съ обстоятельными примічаніями редактора, академика Н. С. Тихонравова и его же образцовыя статьи и ръчи, напр., "Гоголь и Щепкинъ" ("Артистъ", 1890. І) и другія; статью проф. Алексвя Н. Веселовскаго: "Мертвыя Души". "Изъ этюда о Гоголь" ("Въсти. Европы", 1891, III) и труды кіевскаго профессора Владимірова: "Изъ ученическихъ лътъ Гоголя". Кіевъ. 1890 и "Очеркъ развитія творчества Н. В. Гогодя". Кіевъ. 1891.

Кромъ того назовемъ еще слъдующія статьи и воспоминанія: "Воспоминанія о Гоголъ кн. В. Н. Репниной" ("Русск. Архивъ<sup>4</sup>, 1890, X), "Etudes et Souvenirs" О. Н. Смирновой ("Nouvelle Revue", 1885, XI-XII) "М. И. Гоголь", біограоическій очеркъ Н. А. Бълозерской и ея же другія замътки и статьи, такъ или иначе касающіяся Гоголя ("Русск. Стар."), а равно и вызванныя ими возраженія племянника Гоголя, Н. В. Быкова ("Новое Время", "Русская Старина"), возраженіе г. Трахимовскаго ("М. И. Гоголь" въ "Русской Старинъ", 1888, VII); далъе "Гоголь и его отношенія въ Погодину" ("Русск. Жизнь", 1891), "Поэть пошлости" А. Д. Градовскаго ("Въстникъ Европы", 1890, I), "Историческое значеніе сочиненій Гоголя и "Иноземное вліяніе въ Россіи, изображенное Гоголемъ въ его сочиненіяхъ", Н. Я. Аристова; далье следуеть назвать любопытныя сведенія о Гоголь въ воспоминаніяхъ проф. А. В. Никитенко, Іордана, Калмыкова и пр. ("Русская Старина"), въ запискахъ В. А. Соллогуба, С. В. Скалонъ, А. Я. Головачевой ("Истор. Въстникъ"); въ "Моихъ Воспоминаніяхъ" О. И. Буслаева ("Въстникъ Европы", 1891, VII); въ замъткахъ и статьяхъ о Гоголь покойнаго Г. П. Ланимевскаго, въ біографіи Максимовича, составленной Пономаревымъ ("Журн. Мин. Нар. Просвъщенія", 1871, X), въ статьъ г. Павлова: "Гоголь и славянофилы" ("Русск. Арх.", 1890, I) и въ статьяхъ г-жи Черницкой: "Отношенія Гоголя къ матери" ("Историч. Въстникъ", 1889, VII) и "Отношенія Гоголя къ Смирновой" ("Съв. Въстникъ", 1890, I).

Продолжалось также, и въ очень большихъ размърахъ, печатаніе вновь отысканныхъ писемъ. Въ этомъ отношенім наибольшую услугу оказали въ разное время историческіе журналы и даже такія изданія, какъ "Библіографическія Записки". Наконецъ следуетъ упомянуть о томъ, что въ сравнительно недавнее время въ "Извъстіяхъ Нъжинскаго Филологическаго Института" (за 1882 г.) помъщены составленныя г. Пономаревымъ, по случаю торжественнаго открытія въ Нъживъ памятника Гоголю, подробныя библіографическія указанія всего, что было написано о Гоголь. Трудъ выполненъ съ образцовою добросовъстностью и уваженіемъ къ памяти і писателя. Въ немъ авторъ по возможности старается дать полный перечень когда-либо вышедшихъ статей и замътокъ о Гоголъ и его писемъ. Здъсь не упущены изъ виду даже такія вещи, которыя неръдко состоять изъ какой-нибудь подустранички или несколькихъ газетныхъ столбцовъ. Наконецъ въ 1883 г., въ приложении къ журналу "Русская Мысль", напечатанъ "Библіографическій указатель о Н. В. Гоголъ отъ 1829 г. по 1882 г. ч Я. Горожанскаго. Тщательное выполненіе задачи и въ этомъ случав, безъ сомивнія, много облегчить работу будущихъ изследователей жизни Гоголя.

Главнымъ результатомъ разработки фактическихъ данныхъ является пока убъждение въ строгой послъдовательности личнаго развития Гоголя, не представлявшаго ръзкихъ поворотовъ и особенно замътныхъ колебаний. Заключение это, впервые доказательно выраженное въ августовской книжкъ "Соврем." за 1857 г., принимается и подтверждается А. Н. Пыпинымъ въ его "Характеристикахъ литературныхъ мнъній отъ 20 годовъ до 50-хъ" и профессоромъ Лавровскимъ въ его ръчи по поводу открытія памятника Гоголю въ Нъжинъ. Оно при томъ совершенно согласно со словами самого Гоголя: "Съ двънадцатилътняго, можетъ быть, возраста я иду тою же дорогою, какъ и нынъ, не шатаясь и не колеблясь никогда въ мнъніяхъ главныхъ, не переходилъ изъ одного положенія въ другое" и пр. (письмо къ С. Т. Аксакову, соч.

Гог., изданіе Кулиша, т. VI, стр. 73). То же самое свидътельствуеть и близко знавшій Гоголя С. Т. Аксаковь въ статьъ "Моск. Въд." 1853 г., № 35: "Да не подумають, что Гоголь мънялся въ своихъ убъжденіяхъ; напротивъ съ юношескихъ льть онъ остался имъ въренъ; но Гоголь шелъ постоянно впередъ: его христіанство становилось чище, строже и суровъе и въ этомъ только смыслъ Гоголь измънялся". Итакъ задача біографіи въ настоящее время проследить это постепенное и последовательное развитие Гоголя, разумеется, главнымъ образомъ, на основани писемъ. О важномъ значени писемъ Гоголя говоритъ С. Т. Аксаковъ въ той же статьв "Москов. Въд.": "Гоголь выражается совершенно въ письмахъ; въ этомъ отношени они гораздо важнъе его сочиненій". Таково-же и недавно высказанное мивніе проф. Лавровскаго. "Самую интересную и самую производительную часть матеріаловъ", говорить онъ въ упомянутой выше ръчи, -"безъ сомивнія, составляють письма Гоголя особенно къ лицамъ наиболее близкимъ къ нему, которымъ онъ открываетъ свою душу. Въ этихъ письмахъ каждая черта, каждое слово, повидимому незначительныя, имъютъ величайшую цвну. То, что кажется незначительнымъ для одного, другого можетъ повести въ весьма важнымъ соображеніямъ и заключеніямъ" 1). Дъйствительно, не говоря уже о томъ, что всъ остальные источники для знакомства съ личностью Гоголя, какъ напр., воспоминанія разныхъ близкихъ къ нему лицъ, даже при возможной полноть, не могуть дать такого удовлетворительнаго средства сабдить за постепеннымъ ходомъ этого развитія, такъ какъ всегда оставалось бы много субъективнаго въ самомъ выборъ и даже передачъ подробностей, которые могутъ зависьть не только отъ произвола и личнаго взгляда разсказчика, но и отъ разныхъ случайныхъ причинъ, напр., отъ того, что случайно лучше сохранилось въ его памяти, что ему пріятно или непріятно было передавать; - помимо всего этого такія данныя во всякомъ случав не имвють полной убъдительности несомнънныхъ фактовъ, какая неотъемлемо принадлежить письмамъ. Однимъ словомъ, если въ настоящее время возможно какое-нибудь болве обстоятельное разъ-

<sup>1) &</sup>quot;Извъстія Историко-Филологическаго Института князя Безбородко въ НъКАБИНЕ Т., 1881 г., неофиціальный отдълъ, стр.
БИО. И УТЕНА
МОСКОВСКОГО ОЛИГРАФ.

ясненіе личности Гоголя, то преимущественно на основаніи писемъ, которыя не только сами по себъ представляють обильный и въ высшей степени цвиный матеріаль для знакомства съ задушевными мыслями и чувствами Гоголя, но, будучи сопоставлены съ разными мъстами въ его сочиненіяхъ, могли бы, конечно, еще теперь раскрыть многое, на что прежде не обращалось достаточно вниманія. Это соображеніе получаеть особенное значеніе, если имъть въ виду постоянное появленіе новаго, и уже довольно богатаго матеріала въ нашихъ литературныхъ и историческихъ изданіяхъ. На пополненіе въ будущемъ существующихъ пробъловъ въ письмахъ, казалось бы, также можно было бы надъяться, особенно потому. что, по сознанію самого издателя, многія изъ нихъ не могли быть въ свое время опубликованы по разнымъ причинамъ, большею частью по самому характеру отношеній автора къ лицамъ, съ которыми онъ состоялъ въ перепискъ, тъмъ болве, что многія изъ этихъ лицъ были живы во время выхода въ свътъ предпринятаго г. Кулишомъ изданія. Многихъ пропусковъ, по словамъ издателя, требовала часто самая скромность корреспондентовъ Гоголя, "не позволявшая обнаруживать передъ светомъ душевныхъ достоинствъ, которыми онъ восхищался, и разныхъ семейныхъ отношеній, въ которыя онъ вникалъ, по своему всестороннему сочувствію" 1). Наконецъ, нъкоторыя письма могли быть не напечатаны вслъдствіе цензурныхъ затрудненій, какъ предполагаетъ А. Н. Пыпинъ. Но, къ сожалвнію, не следуеть забывать, что если такимъ образомъ г. Кулишъ поддерживаетъ въ предисловіи къ своему изданію писемъ надежду на открытіе и обнародованіе въ будущемъ твхъ изъ нихъ, которыя или не были у него подъ руками, но могли сохраниться у другихъ лицъ, или даже находились въ его распоряжени, но не были своевременно напечатаны, то нъть никакого сомнънія, что многое съ тъхъ поръ могло быть утрачено безвозвратно даже изъ его далеко неполной коллекціи 2). "Кто знасть", говорить г. Лавровскій, "цілы ли теперь тіз письма, изъ которыхъ издателемъ были сдъланы извлеченія, и сколько успъло уже

PACES SARE LOS

<sup>1) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя", т. V, стр. 1.

<sup>2)</sup> Такъ М. П. Погодинъ звявилъ однажды печатно, что число писемъ къ нему Гоголи доходило до двухъ тысячъ, тогда какъ напечатано изъ нихъ только около пятидесяти (см. "Русск. Жизнь", 1891, № 39).

сойти съ житейской сцены лицъ, которыя могли бы своевременно сообщить много интересныхъ свъдъній по личнымъ сношеніямъ съ авторомъ 1). Проф. Лавровскій находить возможнымъ даже отчасти упрекать самого автора "Записокъ о жизни Гоголя" за сдъланные имъ выпуски и сокращенія. Но кромъ собственнаго сознанія г. Кулиша въ неполнотъ его изданія, о степени пробъловъ въ немъ, по крайней мъръ относительно юношеской, ученической переписки Гоголя, можно до нъкоторой степени судить по довольно частымъ, хотя и отрывочнымъ указаніямъ въ письмахъ на содержаніе утраченныхъ предшествовавшихъ писемъ. А между тъмъ эти указанія совершенно случайны, следовательно, могли пропасть и такія письма, о существованіи которыхъ мы вовсе ничего не можемъ знать; впрочемъ, такихъ, въроятно, было не очень много. Укажемъ въ подтверждение нашихъ словъ слъдующіе факты. Въ неполноть собранія мы могли бы убъдиться уже на первыхъ страницахъ изданія г. Кулиша по письму Гоголя въ бабушвъ, единственному во всемъ изданіи, хотя въ немъ Гоголь просить у нея извиненія за долгое молчаніе, что можеть служить явнымъ доказательствомъ, что и съ бабушкой Гоголь велъ, хотя и небольшую и непродолжительную, детскую переписку, до насъ совершенно не дошедшую. Въ письмъ къ родителямъ, написанномъ въ августъ 1821 г., Гоголь говорить о своей тоскъ послъ разлуки съ ними и о томъ, что если онъ писалъ до наступленія каникуль, что ему хорошо въ новомъ для него заведеній, то теперь онъ чувствоваль себя въ немъ совершенно иначе; опять предшествующее письмо, о которомъ здёсь упоминается, не сохранилось. Отъ второго года пребыванія въ Нъжинъ сохранилось всего три письма, изъ которыхъ къ первой половинъ года относится лишь одно отъ 7 января, а затъмъ слъдуетъ длинный промежутовъ до 10 октября, -- больше девяти мъсяцевъ. Въ письмъ отъ 3 октября 1823 г. Гоголь напоминаетъ родителямъ просьбу прислать ему журналь "Въстникъ Евр." съ объщаниемъ вскоръ возвратить его ("Покорнъйше прошу не позабыть мит прислать "Въстникъ Европы", о которомъ я васъ просиль въ предыдущемъ письмъ 2). Это опять новое ясное указаніе на

<sup>1) &</sup>quot;Извъстія Нъжинскаго Историко-Филологическаго Института", 1881, стр. 3.

<sup>2) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя", т. V, стр. 10.

недостающее письмо, можеть быть затерянное въ дорогв и не дошедшее по назначенію. Въ письмі отъ 22 января 1824 г. Гоголь извиняется передъ родителями въ томъ, что не посыдаеть объщанныхъ картинъ, и тутъ-же объясняеть, что родители его не совству поняли, что картины, нарисованныя пастельнымъ карандашемъ, не могутъ двухъ дней пробыть, чтобы не потереться, если онв не вставлены въ рамви. Между тъмъ на рождественские праздники Гогодь въ этомъ году домой не вздиль (хотя, какъ видно изъ писемъ, повздка и предподагадась 1) и, следовательно, не могь иначе обещать прислать картину, какъ въ письмъ; но такого письма, гдъ бы было это объщаніе, мы у Кулища опять не находимъ. Въ томъ же году въ письмъ отъ 13 іюня Гоголь говорить: "Я вамъ писалъ о пріятномъ путешествін, которое мы скоро предпримемъ, о радостномъ нашемъ удовольствін, о свиданіяхъ, которыя я буду вкушать. -Развъ это такой медочной предметь, который должно оставить безъ вниманія? Върьте, любезные родители, что вся жизнь моя основана на этомъ. Сіе блаженное время я почитаю центромъ монхъ жеданій, источникомъ моихъ удовольствій <sup>2</sup>). Какъ ни мало серьезнаго значенія, по всей въроятности, заключается въ этихъ, почти еще дътскихъ строкахъ, но для наиболъе полнаго знакомства съ исторіей внутренняго развитія нашего писателя было бы, можеть быть, не безъинтересно знать, на что онъ здёсь наменаеть, если только рёчь идеть въ данномъ случав не объ одной лишь повздкв домой и свиданіи съ родными. Нельзя, конечно, и туть не пожальть, что предыдущее письмо затеряно. Далье. Въ письмъ, не имъющемъ помъты, но несомивино относящемся къ половинъ 1824 г., гдъ оно и помъщено въ изданіи Кулища, читаемъ: "Извините меня, что я въ первомъ моемъ письмъ не могъ обстоятельно описать прівздъ мой сюда" 3). Двло, очевидно, идетъ, о возвращении въ Нъжинъ послъ непродолжительнаго отпуска домой на летнюю вакацію. Опять упоминаемаго и здесь письма

<sup>1)</sup> Въ слъдующемъ году передъ Рождествомъ Гоголь писвлъ: "Вы сами знаете, что я еще ни разу на сей празднивъ не былъ дома" (т. V, стр. 16).

<sup>2) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголи", т. V, стр. 13.

<sup>3) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя", т. V, стр. 9. Письмо это относимъ къ 1824 г. (см. "Указ. къ письмамъ Гоголя", I изд., стр. 50).

въ изданіи Кулиша не находимъ. Довольно, кажется, этихъ нфсколькихъ примфровъ, взятыхъ притомъ лишь изъ перваго десятка страницъ, чтобы убъдиться, что намъ неизвъстны довольно многія письма Гоголя. Прибавимъ къ сделанному обзору только то, что многія письма могли пропасть на почтв, чрезвычайно неисправной въ то время, на что приходилось не разъ жаловаться Гоголю въ письмахъ къ матери изъ Нъ. жина и послъ; наконецъ, - что нъкоторыя письма, доставляемыя помимо почты съ такъ называемой оказіей, весьма легко могли не доходить по назначенію, особенно когда довърялись такимъ аккуратнымъ исполнителямъ порученій, какъ нъкто г. Тишевскій, о которомъ Гоголь пишеть: "Досадно мив было, что не получаль такь долго денегь; большую нужду терпъль въ нихъ; но теперь дело объяснилось: вы поручили письмо Тишевскому, такъ оно и теперь лежить въ Полтавъ". (Письмо отъ 16 ноября 1826 года) 1). Не отразились-ли подобныя впечатлънія и воспоминанія на той сцень "Ревизора", въ которой Растаковскій разсказываеть Хлестакову, что слишкомъ долго не получаль резолюціи по делу о прибавочномъ пенсіонъ. "Я послалъ черезъ Сосулькина, Ивана Петровича, который вхаль тогда въ Петербургъ; да онъ-то не слишкомъ надежный человъкъ. Такъ, статься можетъ, что просьбу! отнесъ не туда, куда следуеть. А оно, правда, ужъ немного и ждать осталось: тридцать лёть прошло, стало быть, теперь скоро ръшится 2). Тишевскій быль также, какь видно по тону письма, не то что недобросовъстнымъ, а скоръе неисправнымъ по своей безпечности коммиссіонеромъ. Таковы бывали и собственные повъренные Гоголя. Посылались письма также черезъ другихъ знакомыхъ, Баженова, Черныша, черезъ какого-то Егора Ильича Баранова и черезъ людей его. черезъ товарища Гоголя, Данилевскаго, наконецъ черезъ собственныхъ кръпостныхъ людей. Что подобныхъ случаевъ потери писемъ по милости чужой неаккуратности могло быть не мало, можно видъть изъ того, что въ мав 1825 г. Гоголь говоритъ: "Я писалъ вамъ письмо черезъ людей господина Баранова, и не знаю, подучили-ли вы его". Не ясно-ли, что случай, разсказанный Растаковскимъ, опирается на личныя

<sup>1) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя", т. У, стр. 42.

<sup>2)</sup> Соч. Гог., изд. X, т. II, стр. 294.

воспоминанія Гоголя 1). Почти черезъ годъ онъ удивляется (въ письмъ отъ 14 мая 1826 г., стр. 32), что его письмо слишкомъ долго пробыло въ дорогв, и при томъ замвчаеть, что исправность почты вообще похвалить нельзя. Наконецъ въ письмъ отъ 16 мая 1826 г. Гоголь говоритъ, что онъ въ первый разъ имълъ случай подивиться исправности полтавской почты. Такъ же неисправно получались, конечно, Гогодемъ и отвътныя письма. Наконецъ сколько писемъ могло быть затеряно или уничтожено самими лицами, ихъ получившими!... При всемъ томъ, повторяемъ, самымъ важнымъ изъ указанныхъ источниковъ следуетъ считать все-таки переписку поэта, не преувеличивая, однако, слишкомъ ея значенія и помня слова самого Гоголя, что письмо никогда не можеть выразить и десятой доли человъка". Нъть никакого сомнънія, что въ ней также нельзя еще видъть полнаго отраженія хода духовнаго развитія Гоголя, для уясненія котораго во многихъ отношеніяхъ дають много матеріала его литературныя произведенія. Такъ, наприміръ, напрасно стали бы мы искать эдёсь болёе или менёе замётнаго проявленія характеристическихъ признаковъ, отличавшихъ впоследствіи талантъ Гоголя; въ этихъ письмахъ ему долго почти не представлялось случая обнаруживать свою необыкновенную наблюдательность, природное остроуміе и веселость, которыми онъ, несомивнно, отличался еще въ дътствв. Для пополненія пробъла должны, очевидно, служить другіе источники, и П. А. Кулишъи Н. С. Тихонравовъ показали прекрасный примъръ, какъ ими пользоваться.

Настоятельная потребность разобраться въ накопившемся матеріаль, объщающемъ еще многое впереди для разработки біографическихъ данныхъ, и обязанность основательно изучить его не можетъ въ настоящее время подлежать никакому сомньнію. Едва-ли оно противорычитъ уже и завыщанію Гоголя "не спышить ни похвалою, ни осужденіемъ". Не задаваясь, разумьется, самоувыреннымъ притязаніемъ привести

<sup>1) &</sup>quot;Соч. и письма Гог.", т. V, стр. 22. Впоследствій также повторялись подобные случай. См. письмо отъ 8 декабря 1831 г.: "Вы не получили моего письма, посланнаго отъ 13 октября, при которомъ следовала вамъ на девяносто рублей посылка. Это наводить на меня новое недоуменіе. Вы никакъ не упускайте втого изъ виду, сделайте полтавскому почтмейстеру строгій допросъ". ("Соч. и письма Гоголя", т. V, стр. 141).

въ исполненіе наміченную нами очень и очень недегкую задачу, мы беремъ на себя смълость предложить общественному вниманію только скромную попытку составить посильный обзоръ жизни Гоголя на основании матеріала, заключающагося преимущественно въ письмахъ. При этомъ мы просимъ заранве извиненія въ мелочномъ характерв нвкоторыхъ свёдёній, недостаточной, можетъ быть, доказательности другихъ, съ которыми мы решаемся однако выступить, въ увъренности, что если не общая группировка, то по крайней мёрё некоторыя отдельныя сопоставленія могуть хотя нёсколько пригодиться впослёдствіи для чьей-нибудь другой, болье искусной и умьлой разработки. Наша цъль также по возможности свести и собрать въ одно все, что мы могли извлечь изъ многочисленныхъ замътокъ, разбросанныхъ и, такъ сказать, погребенныхъ въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ старыхъ дътъ, высказать предположенія, возникающія при внимательномъ изученіи писемъ и подвергнуть ихъ провъркъ спеціалистовъ, и вообще людей, интересующихся біографіей Гоголя, наконецъ, по мірт силь, хотя отчасти возстановить исторію его внутренняго развитія на основаніи имъющихся данныхъ, стараясь при этомъ одинаково избъгать какъ избитаго безусловно - панегирическаго тона, совершенно излишняго для незыблемой славы Гоголя, такъ особенно того дешеваго и неосновательнаго глумленія, которое было въ такой модъ въ недавніе годы и которое своею целью ставило не только ниспровержение незаслуженныхъ авторитетовъ, но и самодовольное посягательство на тв имена, которыя должны быть святынею для каждаго образованнаго человъка. Поставивши себъ такую цъль, мы сочли необходимымъ въ интересахъ точности и для облегченія удобной провърки каждымъ желающимъ нашихъ заключеній и выводовъ и опасаясь въ то же время подозрвнія въ произвольности или невърности нъкоторыхъ предположеній, для которыхъ мы, однако, имъли свои основанія, сопровождать изложеніе частыми выписками и питатами.

Мы сочли бы себя вполнъ счастливыми, если бы намъ удалось въ извъстной степени способствовать своей работой дальнъйшему возрастанію интереса къ жизни и перепискъ нашего великаго писателя, интереса, значительно уже возвысившагося теперь въ сравненіи съ недавнимъ временемъ, когда изученіе одного изъ геніальнъйшихъ представителей русской литературы находилось въ какомъ-то непонятномъ пренебреженіи 1).

<sup>1)</sup> Одна изъ газетъ, («Новое Время»), почему-то недовольная появленіемъ въ печати обильныхъ матеріаловъ о Гоголъ, съ досадой приписала уже мит незаслуженную и преувеличенную честь возбужденія интереса къ изученію нашего великаго поэта, говоря, что оно началось съ моей «легкой руки». Но газетъ дъло представляется, очевидно, въ «упрощенномъ видъ», тогда какъ можно было бы считать величайшей честью, если бы такой отзывъ быль справедливъ на самомъ дълъ и исходилъ изъ устъ болъе компетентныхъ. Въ дъйствительности же было не совставъ такъ, что ясно видно между прочимъ изъ того, что въ числъ недавно появившихся трудовъ о Гоголъ были также весьма почтенныя иностранныя сочиненія, напр., Вогюе, Цабеля и другія, а также критическія статьи самого же г. Буренина и г. Ю. Николаєва, не названныя мною въ предшествующемъ перечнъ собственно потому, что они не относятся непосредственно къ источникамъ біографіи и имъютъ совершенно иной характеръ.

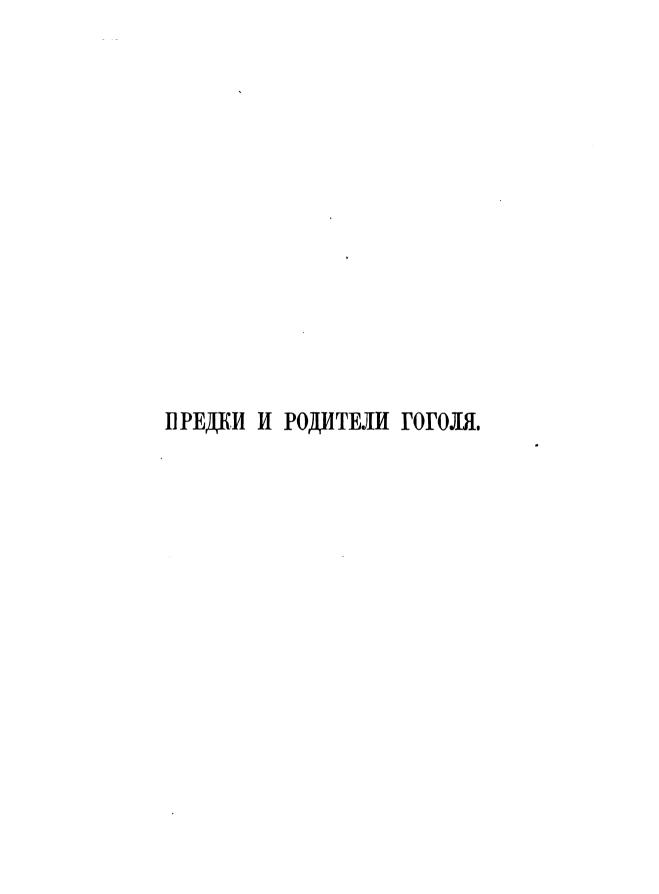

| • |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

## ПРЕДКИ Н. В. ГОГОЛЯ. ЛИЧНОСТЬ И ВЛІЯНІЕ МАТЕРИ.

Въ одномъ изъ раннихъ произведеній Гоголя въ слѣдующихъ вдохновенныхъ строкахъ выразилось живое сочувствіе юнаго писателя родной украинской старинв и своймъ малороссійскимъ предкамъ. "Эхъ, старина, старина! Что за радость, что за разгулье падетъ на сердце, когда услышишь про то, что давно давно, и года ему и мѣсяца нѣтъ, дѣялось на свѣтъ! А какъ еще впутается какой-нибудь родичъ, или дѣдъ, или прадѣдъ, ну, тогда и рукой махни" 1)... То же пламенное увлеченіе національными преданіями внушило Гоголю впослѣдствій цѣлую поэму, въ которой яркая художественная картина блестящей эпохи казачества была согрѣта огнемъ задушевнаго чувства, жившаго глубоко въ душѣ автора.

Этими восторженно-поэтическими симпатіями къ предкамъ, однако, и ограничивалось отношеніе къ нимъ Гоголя и, насколько извъстно, онъ никогда не интересовался, подобно Пушкину, своей генеалогіей. Въ числъ "родичей" его, правда, немного и нашлось бы людей не только выдающихся, но и вообще заслуживающихъ вниманія, хотя одинъ изъ нихъ былъ несомнънно замътнымъ дъятелемъ своего времени и принималъ оживленное участіе въ политическихъ событіяхъ эпохи. Гоголь, конечно, увлекался больше общимъ поэтическимъ ко-

<sup>1)</sup> Соч. Гог., изд. Х. т. I, стр. 81.

поритомъ родной старины, не удъляя особаго вниманія отдъльнымъ лицамъ. Во всякомъ случав вопросъ о національномъ характерв и симпатіяхъ геніальнаго писателя, а также и объ отношеніяхъ его къ Украйнъ и къ предкамъ не можетъ не представляться интереснымъ и существеннымъ при его изученіи.

Украйна была исконнымъ мъстомъ жительства рода Гоголей, на что указываетъ находившееся въ ней, неподалеку оть Кіева, село Гоюмев, не разъ упоминаемое въ историческихъ документахъ, относящихся ко второй половинъ XVII въка. Около этого времени въ малороссійскихъ літописяхъ встрвчается и имя владвльца этого села, Евстафія или Остапа Гоголя, свачала подольского полковника, поздиже могилевскаго. Личность Остапа, не смотря на отсутствие вполив опредвленныхъ извёстій, несомнанно можеть быть признана недюжинной по своей энергіи и дарованіямъ. Последнее обстоятельство получаеть особенное значение въ виду факта, отмъченнаго почтеннымъ историкомъ, изучившимъ эпоху Хмельницкаго, по словамъ котораго, "чемъ меньше въ это время власть гетмана связывалась народнымъ собраніемъ, или радой, темъ деспотичнъе была власть полковниковъ и сотниковъ, тъмъ болъе усиливалось ихъ вліяніе на общественныя дъла". Въ монографіи Н. И. Костомарова, "Иванъ Выговскій", не разъ упоминается имя полковника Гоголя; о немъ и ближайшихъ его сподвижникахъ покойный историкъ отзывается, какъ о дюдяхъ, получившихъ извъстное образовиніе. Но красноръчивъе всего говоритъ въ пользу Остапа расположение и близость къ нему знаменитаго гетмана, довърившаго ему управленіе полкомъ 1).

Дъятельность Остапа, какъ лица подвластнаго и вынужденнаго соображаться съ обстоятельствами и волей сильныхъ, носила характеръ не вполнъ самостоятельный въ силу внъшнихъ условій; мы видимъ его то на сторонъ Польши, то Москвы;

<sup>1)</sup> Имя Остана упоминается въ первый разъ подъ 1655 г. въ краткой исторіи Малороссіи, —обыкновенно прилагаемой къ извъстной малороссійской льтописи Самовидца и потому несправедливо считавшейси ея продолженіемъ, — гдъ отмъчено, что въ втомъ году татары съ поликами облегли въ Умани христіанскіе полки, и въ томъ числъ полкъ Гоголя, а потомъ двинулись противъ Хмельницкаго на Ставищи и осадили его въ полъ, которое послъ прозвано Дрижиполемъ.

онъ постоянно готовъ былъ измѣнить ей, и если не тяготѣлъ преимущественно къ Ръчи Посполитой, то, быть можетъ, просто дъйствовалъ, соображаясь съ обстоятельствами и оправдывая собой извъстную невыгодную характеристику казаковъ его времени: "Черкасы—воровскіе люди".

По смерти знаменитаго его покровителя судьба Остапа была связана съ именами Выговскаго и особенно Дорошенка 1).

Такимъ образомъ предки Николая Васильевича принадлежали къ старинному малороссійскому роду, получившему нъкоторую извъстность во времена Богдана Хмельницкаго.

Поздиве родъ этотъ, подобно многимъ другимъ, подчинился чуждому вліянію и въ числь двухъ своихъ представителей вступиль было въ ряды польскаго шляхетства, но вскоръ возвратился къ православной въръ и родной Украйнъ. Временное уклоненіе въ католицизмъ, очевидно, было вызвано щедрымъ королевскимъ даромъ Остапу, которымъ предоставлялось ему право наследственнаго владенія надъ поместьемъ Ольховцами съ женой и сыномъ. Этимъ случайнымъ и эпиводическимъ обстоятельствомъ объясняется странное, повидимому, свидетельство деда нашего писателя, который, доказывая свое дворянское происхождение, выразился въ оффиціальномъ донесеніи, что "его предки, фамиліей Гоголи, польской націи". Онъ разумьть въ данномъ случав, очевидно, только ближайшихъ представителей рода, такъ какъ указаніе на ихъ права болве соотвътствовало его цълямъ. Это, быль тоть именно дедь Гоголя, который, по мненію біографа нашего писателя, быль изображень въ Аванасіи Ивановичь Товстогубъ <sup>2</sup>), и который въ дъйствительности носилъ имя / 1

<sup>1)</sup> Когда послѣ Хмельницкаго между казаками вспыхнула распря, обнаружившая затаенныя стремленія двухъ противоположныхъ партій, првтихшихъ и на время успокоившихся при жизни славнаго гетмана, — между такъ называемыми "значными" казаками скоро обнаружились сторонники союза съ Польшей на новыхъ, федеративныхъ, основаніяхъ, которыя гарантировали бы для Малороссіи сохраненіе относительной политической свободы. Къ втой-то партіи и примкнулъ Остапъ, который, въроятно, сочувствовалъ воодушевлявшей ея идет еще при жизни Хмельницкаго, долго колебавшагося въ выборт между примиреніемъ Малороссіи съ Польшей и присоединеніемъ къ Московскому государству. Впослъдствіи Остапъ является однимъ изъ наиболъе дъятельныхъ помощниковъ Данилы Выговскаго (брата гетмана) при нападеніяхъ его на Кіевъ, у 2) По другимъ свъдвніямъ прототипомъ Афанасія Ивановича и Пульжеріи Ивановны были старички Зарудные, состади Гоголей.

Аванасія Демьяновича. Онъ быль уже настоящій малороссь и, конечно, не имъль въ своемъ характеръ ровно ничего польскаго.

Еще отецъ Аванасія Демьяновича былъ православный; онъ даже постригся, по окончаніи курса въ кіевской духовной семинаріи, въ священники въ родномъ селъ Кононовкъ (Лубенскомъ увадъ, Полтавской губерніи), куда переселился изъ своихъ польскихъ помъстій, "вышедши въ Россійскую сторону", родитель его, Янъ Гоголь, воспитанникъ той же академіи. Въ честь послъдняго потомка его стали называться Гоголи - Яновскіе. Не слыхавъ, въроятно, о происхожденіи этой фамильной прибавки, Гоголь впослъдствіи отбросиль ее, говоря, что онъ не знаетъ, откуда она взялась, что ее "поляки выдумали").

Вотъ почти все, что извъстно о предкахъ Гоголя. Такъ же скудны свъдънія и объ отцъ его, Василіи Аванасьевичъ, о которомъ мы знаемъ почти только то, что онъ отличался веселымъ, добродушнымъ характеромъ и обладалъ отчасти сценическимъ талантомъ. Произведенія его цънилъ его геніальный сынъ уже въ возрасть юноши, въ бытность свою въ Петербургъ, а въ дътствъ, при жизни отца, ему неръдко случалось во время хлопотъ о театръ обращаться къ нему за совътами, какъ любителю и знатоку, опытному какъ въ игръ, такъ особенно въ постановкъ пьесъ 2).

когда Иванъ Выговскій, не оставляя своей уклончивой и лицемврной политики, прикрывался личиной преданности Москвъ, замышляя въ то же время воспользоваться враждебнымъ настроеніемъ Украйны противъ москалей, чтобы произвести возстаніе. Однажды московскій воевода Шереметевъ доносиль, что подольскій полковникъ вивств съ другими пытались незаметно для москалей подступить въ Кіеву, но вогда сътхались съ московскими холопами, то не пошли далве и остановились за рвчкой Лыбедью въ трехъ верстахъ отъ Кіева. Наконецъ, когда, послъ пораженія своей партів, Данила Выговскій принуждень былъ удалиться въ лодкъ за Дивиръ, то бъжавшіе драгуны укрылись отъ преслъдованій от сель Гоголеогь. При избраніи же въ Переяславлъ на гетманство Юрія Хмельниченка Гоголь явно выказаль свое недовольство, усмотріввь въ переяславскихъ статьяхъ что-то "новоприданное", небывалое. Последнія летописныя извъстія объ Остапъ представляють его уже энергическимъ сообщинкомъ Дорошенка, который пользовался имъ въ переговоражъ съ Крымомъ и Царьградомъ. Въ заключение своей карьеры онъ получилъ отъ польскаго короля помъстье Ольховцы въ награду за услуги, оказанныя Рачи Посполитой.

<sup>1)</sup> См. "Русскій Архивъ", 1875, 1, 439.

<sup>2)</sup> Вивств съ просьбой о присыляв полотна для театра Гоголь высказываеть

Какъ авторъ нъсколькихъ комедій изъ малороссійскаго быта, разыгранныхъ на домашней сценъ его родственника Трощинскаго, онъ, безъ сомнънія, не мало способствоваль развитію въ мальчикъ эстетическаго вкуса и наклонности къ юмору, но во всякомъ случат онъ умеръ слишкомъ рано, чтобы имъть серьезное вліяніе на сына, которое поэтому едва ли могло оставить болье или менте глубокіе слъды. Участіе его въ развитіи ребенка, кромт наслъдственности, могло имъть значеніе не столько самостоятельное и ръзко выдающеся, сколько какъ отдъльное звено въ общей совокупности условій, согласно дъйствовавшихъ въ смыслъ образованія личности.

Но если нельзя допустить болье дъйствительнаго вліянія на Гоголя со стороны его отца, то любовь его въ послъднему видна какъ изъ писемъ, при жизни его, такъ съ особенною яркостью проявляется въ нъкоторыхъ письмахъ къ матери вскоръ послъ его смерти. Въ одномъ изъ нихъ Гоголь съ грустью говоритъ напр. о томъ, что онъ хотълъ послать свое сочиненіе и нъсколько картиновъ папенькъ, но «видно ему не угодно было ихъ видътъ" 1). Въ другомъ письмъ, проникнутомъ глубокимъ, искреннимъ чувствомъ, рядомъ съ изліяніемъ самыхъ пылкихъ мечтаній о будущемъ, онъ вдругъ вспоминаеть съ чувствомъ объ отцъ, образъ котораго, по его словамъ, подушевляеть его въ трудномъ пути жизни и въ минуты горя разсвътляетъ сгустившіяся думы" 2).

He меньшею любовью Гоголя пользовалась и мать его, Марья Ивановна.

По нашему мивнію, отношенія Гоголя въ матери должны быть опредвлены со всею точностью; они заслуживають самаго тщательнаго и полнаго изученія, какъ по степени ихъ значенія, такъ и по місту, занимаемому ими въ ряду вопросовъ, разъясненіе которыхъ еще возможно на основаніи существующихъ источниковъ. Много было говорено въ біографиче-

однажды вадежду, что отецъ не откажется помочь ему въ приготовленіи костюмовъ.—О литературной дъятельности Гоголя—отцъ си. въ "Русской Сценъ" 1865, № 6 и 7. "Гоголь—отецъ". "Очерки украинской драматич. литературы" статья Маруси К. и въ "Основъ", 1862, № 2, "Гоголь— отецъ, его комедія "Простакъ".

<sup>1) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя", V, 21 стр.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 50.

скихъ статьяхъ о Гоголъ о вліянім на его развитіе всей родственной среды, особенно отца и дъда, наконецъ самой домашней обстановки, воспитавшей въ немъ любовь къ Малороссіи и сообщившей его творчеству нъкоторыя черты національнаго юмора. Но при этомъ постоянно упускалось изъ виду, что подобнымъ вліяціемъ до нівкоторой степени онъ могъ быть обязань въ раннемъ возраств и матери, напр. она также отличалась, по словамъ Гоголя (въ одномъ изъ первыхъ петербургскихъ писемъ), въ довольно почтенной степени знакомствомъ съ малороссійскимъ бытомъ 1). Въ образованія нравственной мичности Гоюля изъ всёхъ близкихъ къ нему людей едва ли не ей принадлежить главное мъсто, о чемъ можно предполагать уже по продолжительности этого вліянія, сохранявшаго свою силу въ самый важный періодъ образованія характера сына. Во время его юности она являлась, какъ видно изъ писемъ, наиболъе интимною его собесъдницей, такъ какъ ей онъ повъряль занимавшія его мысли и томившія заботы. Ее онъ называеть въ письмъ къ Косяровскому ангеломъ-хранителемъ своимъ, редкою матерью, также великодушною, достойнъйшею изъ всвхъ матерей 2).

Важивитія данныя для опредвленія степени и характера вліянія на Гоголя его матери даеть намъ одно изъ петербургскихъ его писемъ, когда онъ, уже въ зръломъ возраств, оглядываясь на прошедшее, дълаеть довольно обстоятельную оцвику первоначальнаго своего воспитанія. Искренній и свободный отъ какихъ бы то ни было панегирикъ тонъ письма двлаеть его особенно интереснымъ. Озабоченный будущностью одной изъ меньшихъ сестеръ и раздвияя о ней попеченія матери, Гоголь даеть последней практические советы, то рекомендуя пользоваться уже испытанными на себъ педагогическими пріемами, то напротивъ предостерегая отъ повторенія сдівланныхъ уже однажды ошибовъ. Въ ряду мизній, высказанныхъ имъ по этому поводу, особенное внимание обращаетъ на себя между прочимъ, въроятно, не лишенный основанія упрекъ въ неумъломъ обращения съ нимъ, - упрекъ, объясняющий многое въ сложившемся у него характеръ. Изъ собственнаго со-

<sup>√ 1) &</sup>quot;Вы имъете тонкій, наблюдательный умъ. Вы много знаете нравы и обычаи Малороссіянъ нашихъ". (V т., стр. 81).

<sup>2) &</sup>quot;Русск. Стар.", 1875, I, 43-44.

знанія Гоголя можно убъдиться, что позднъйшее его самомнъніе было до нъкоторой степени естественнымъ и весьма обычнымъ плодомъ неумъреннаго обожанія и излишней нъжности, которыми часто окружають своихъ первенцевъ неопытныя матери. "Я помню", говорить онь, "я ничего сильно не чув-СТВОВАЛЪ, ГЛЯДЪЛЪ НА ВСЕ, КАКЪ НА ВЕЩИ, СОЗДАННЫЯ ДЛЯ ТОГО, чтобы угождать мив. Никого я особенно не любиль, выключая только васъ, и то только потому, что сама натура вдохновила это чувство" 1). При подобномъ воспитаніи подъ вліяніемъ различныхъ условій и неодинаковыхъ природныхъ задатковъ, какъ известно, люди выходятъ или крайними эгоистами, или по крайней мъръ чрезмърно самонадъянными, если они не лишены души и сердца. Къ последней категоріи следуеть, можеть быть, отнести Гоголя. Въ общемъ сделанная имъ оцънка собственнаго воспитанія оказалась очень сочувственная и, конечно, не безъ основанія. Не стъсняясь серьезно и искренно указывать и вкоторые недостатки въ своемъ воспитаніи, онъ даеть о немъ отзывъ, полный любви и благодарности, и съ увлечениемъ восклицаетъ: "Я очень помню, какъ вы меня воспитывали. Дътство мое донынъ часто представляется мнъ. Вы употребляли все усиле воспитать меня". Особенное одобреніе и сочувствіе возбуждають въ немъ воспоминанія разсказовъ матери о страшномъ судъ, которые въ немъ "потрясли и разбудили всю чувствительность, заронили впоследстви самыя высовія мысли".

Основа редигіознаго чувства, имъвшаго столь важное значеніе въ жизни Гоголя и наложившаго яркій отпечатокъ на всв его взгляды и убъжденія, была заложена, слъдовательно, по его собственному сознанію, еще въ раннемъ дътствъ все тою же заботливою и любящею матерью. При несомнънно искреннемъ благочестіи она, естественно, не могла не обратить особеннаго вниманія на эту важнъйшую задачу воспитанія. Впрочемъ путь и пріемы, которыми она стремилась возбудить въ ребенкъ редигіозное чувство, не были вполнъ одобрены Гоголемъ, находившимъ, что родители ръдко бываютъ вполнъ хорошими воспитателями своихъ дътей, и что мать его не составляла исключенія изъ общаго правила. Высказывая эту мысль, Гоголь имъль въ виду, кромъ упомянутаго недостатка

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) "Соч. и письма Гоголя", т. V, стр. 186.

## СВЪДЪНІЯ О ЖИЗНИ И БЫТЬ РОДИТЕЛЕЙ ГОГОЛЯ.

Однимъ изъ важитьйшихъ вопросовъ при разработкть матеріаловъ для біографія какой-либо исторической личности справедливо считается разъясненіе техъ разнообразныхъ вліяній, которымъ она подвергалась съ самаго появленія своего на свъть. Все это представляется не только самою важною, но и самою трудною стороною при изучении, нуждающеюся въ особенно тщательномъ и серьезномъ къ ней отношени и въ строгомъ выборъ матеріала, такъ какъ преждевременные выводы и обобщенія могуть иногда не только не принести пользы, но и причинить существенный вредъ. Вотъ та точка эрвнія, руководствуясь которою, мы решаемся, на основаніи новыхъ, еще не бывшихъ въ печати источниковъ, подвергнуть пересмотру и дополнить разрозненныя сведенія о родителяхъ Гоголя, отмечая при случат тъ черты ихъ характеровъ, которыя могъ унаследовать ихъ• геніальный сынъ. Само собою разумъется, что въ предлагаемомъ очеркъ нельзя ожидать не только полнаго осв'ещенія встать сторонъ ихъ жизни, но и желательной равномърности въ отношении подробностей изложенія, такъ какъ на характеръ и размърахъ его неизбъжно отражается отрывочность и случайность матеріала, бывшаго въ нашихъ рукахъ.

1.

Скудныя свъдънія, которыя намъ удалось собрать объ отцъ Гоголя, сводятся, главнымъ образомъ, къ тому, что это былъ человъкъ выросшій и проведшій всю жизнь въ скромной деревенской обстановкъ, преданный всей душой семьъ и роднымъ и не чуждый того мечтательнаго романтизма, который въ старину неръдко находилъ себъ пріють въ отдаленныхъ уголкахъ нашего отечества. Природа щедро одарила его,

какъ бы предназначивъ для широкаго поприща и серьезной умственной дъятельности, но судьба и обстоятельства жизни не допустили замътно выдълиться изъ толпы обыкновенныхъ малороссійскихъ помъщиковъ. Ему, повидимому, не приходило и на мысль мечтать о литературной извъстности; ни личный характеръ, чрезвычайно скромный и удовлетворяющійся немногимъ, ни весь складъ жизни не представляли данныхъ для честолюбія этого рода. Совершенно случайное обстоятельство вызвало творчество Василія Аванасьевича, но даже и при этихъ условіяхъ историки украинской литературы отводять ему почетное мъсто въ своихъ трудахъ, и смъло можно утверждать, что мимо, такъ сказать, рекомендаціи со стороны знаменитаго сына, однъми комедіями-шутками его имя было бы спасено отъ забвенія.

Василій Аванасьевичъ Гоголь родился въ 1780 г. въ своемъ наследственномъ куторе Купчинскомъ, близъ реки Голтвы, въ сотнъ Шишацкой. Впослъдствіи этотъ хуторъ быль по его имени названъ Васильевкой, а по прибавочной фамиліи-Яновщиной. Мы не имъемъ никакихъ положительныхъ данныхъ, васающихся ранняго его дътства; извъстно только, что онъ быль сынъ войскового писаря и воспитаніе подучиль въ Полтавской духовной семинаріи, какъ въ единственномъ тогда заведеніи родного города. "Мужъ мой", -- говорить объ этомъ въ своихъ воспоминаніяхъ жена его, Марья Ивановна,-"учился въ Полтавъ, гдъ еще не было, кромъ семинаріи, ничего". При такомъ отзывъ Марьи Ивановны, мивніе которой могло быть отголоскомъ мевнія мужа, можно думять, что развитіемъ своихъ способностей Василій Аванасьевичъ былъ обязанъ почти только личной любознательности и живому, наблюдательному уму. Въ этомъ отношении судьба его чрезвычайно походить на судьбу его знаменитаго сына. Последній, впрочемъ, благодаря исключительному положенію школы, въ которой воспитывался, встретилъ въ ней довольно развитое товарищество, тогда какъ Василій Аванасьевичъ, конечно, не могь особенно похвалиться и въ этомъ отношеніи... Къ счастью, онъ имълъ умнаго, хорошо образованнаго отца. Аоанасій Демьяновичь, хотя и не принадлежаль уже къ духовному званію, подобно двумъ ближайшимъ своимъ предкамъ, изъ которыхъ одинъ, какъ мы видели, былъ даже служителемъ алтаря, но также, какъ названные предки, прошелъ

черезъ семинарію и завершиль свое образованіе въ Кіевской духовной академін. Сохранились воспоминанія, указывающія на то, что Аванасій Гоголь получиль въ академіи настолько основательное для своего времени образованіе, что считался знатокомъ языковъ, особенно латинскаго и нъмецкаго, которые преподаваль детямь своихь деревенскихь соседей. О самой женитьбъ его разсказывають анекдоть, что онъ похитиль изъ родительскаго дома любимую свою ученицу, Татьяну Семеновну Лизогубъ, дочь бунчуковаго товарища Семена Ливогуба, по матери изъ фамиліи Танскихъ. Онъ предварительно объяснился ей въ любви, скрывъ записку въ скорлупъ грецкаго оръха, и, удостовърившись во взаимности, обвънчался съ нею безъ въдома родителей. Отмъчаемъ этотъ фактъ, какъ единственный извъстный случай изъжизни дъда нашего безсмертнаго писателя, изображенный последнимъ въ "Старосвътскихъ Помъщикахъ" 1). Для насъ особенно важно, что родъ Гоголей-Яновскихъ отличался интеллигентностью и люоовью къ умственнымъ занятіямъ. Впрочемъ, Василій Аванасьевичъ Гоголь, какъ сынъ помъщика, уже гораздо меньше заботился о своемъ образованія. Не предназначая себя по окончаніи курса въ семинаріи къ духовному званію, онъ не пошель по примъру отца и дъда въ академію 2) и считаль свое образование законченнымъ. Старинная рутина помъщичьяго благодушія и скудный выборъ дорогь при опредъленіи карьеры побуждали въ тв времена большинство молодыхъ людей, не задумываясь о призваніи, идти по следамъ окружающихъ; почти всв они посвящали себя сельскому хозяйству и спокойно оставались на всю жизнь въ имъніяхъ. На девятомъ году отъ роду молодой Гоголь былъ зачисленъ (номинально) въ военную службу корнетомъ, но поздиве быль переименовань гражданскимь чиномь и перешель на службу въ малороссійскій почтамть 3). По выході въ отставку

<sup>1)</sup> Изъ этого не слъдуетъ, однако, заилючать, что Ананасій Демьнеовичь и жена его послужили исключительно прототипами для Ананасья Ивановича и Пульхеріи Ивановиы, большое сходство съ которыми представляли также, какъбыло сказано, старички Зарудные и многіе другіе.

<sup>2)</sup> Няже мы встрътвиъ противоръчащее этому поназаніе; но трудно тенеръ установить истину. Мы основываемся въ данномъ случав на запискахъ И. К. Гоголь.

<sup>3)</sup> Свёдёніе это заимствуємъ наъ статьи Лазаревскаго: "Очерки надороссійскихъ фанилій" ("Русси. Архияъ", 1875 г., 4, 452). Непонятнымъ можеть по-

до самой женитьбы онъ долженъ былъ помогать родителямъ въ ихъ хозяйственныхъ заботахъ и большую часть времени употребляль на исполнение разныхъ мелкихъ поручений. Часто приходилось ему вздить въ соседния деревни, особенно Сорочинцы, а когда родители уважали изъ Яновщины, на обязанности молодого человъка лежало занимать гостей. Вообще онъ игралъ въ домъ второстепенную роль паныча, которою совершенно удовлетворялся. Самымъ знаменательнымъ событіемъ въ жизни Василія Аванасьевича была, конечно, его женитьба на Марьт Ивановит Косяровской. Здесь особенно выказала себя его романтическая натура. Уцелевшая небольшая переписка съ невъстой, а потомъ женой, знакомить непосредственно съ его личностью и отчасти со степенью его литературнаго образованія. Чтеніе распространенныхъ тогда сентиментальныхъ романовъ должно было оста вить заметные следы въ его душе, если въ минуты страстныхъ изліяній у него вырываются выраженія, отзывающіяся складомъ литературныхъ произведеній его времени. Такія выраженія, какъ пнаша дружба основана на священныхъ правилахъ честности", или "я долженъ прикрывать видомъ веселости сильную печаль, происходящую отъ страшныхъ воображеній", даже выборомъ словъ напоминають стиль караманнскихъ повъстей и писемъ... Съ будущей своей женой Василій Аванасьевичь быль знакомь еще въ дітстві; какъ сосъди, они часто видали другъ друга; но когда красивая дочь помъщика Косяровскаго, получившая впоследствіи отъ тетки своей Трощинской за нъжный цвъть лица прозвание бълянки, стала подростать, - она произвела сильное впечатдъніе на своего романтика-сосъда. Въ сердцъ Василія Аванасьевича вспыхнула страсть, уванчавшаяся счастливымъ брачнымъ союзомъ, не омраченнымъ ничъмъ въ продолжение почти двадцатильтней супружеской жизни и оставившимъ въ пережившей мужа подругъ жизни навсегда самыя свътлыя и теплыя воспоминанія. Марья Ивановна втайнъ отвъчала на пылкое увлечение жениха, но при всемъ томъ не ръшалась даже читать его письма, которыя она почтительно передавада нераспечатанными отцу или теткв. Приводимъ адвсь

казаться, какимъ образомъ служба Гоголя отнесена къ 1788 г. (ему было тогда всего 8 лътъ); разъяснения см. въ приложенияхъ въ концъ книги.

вполнъ эти записки В. А. Гоголя къ невъстъ, писанныя на обрывкахъ простой синей бумаги.

- 1. "Единственный другь! Итакъ я, полагаясь на ваши увъренія, осмъливаюсь назвать васъ другомъ, а болъе чувствую удовольствіе, что вы, свято почитая добродътель, чувствуете цъну таковой дружбы, основанной единственно на священныхъ правилахъ честности. Теперь мнъ одно утъщеніе въ скукъ только къ вамъ писать, а видъться съ вами нескоро буду. Мои родители ъдутъ къ вамъ, а я остаюсь дома съ гостьми, а потомъ всюду съ унылымъ сердцемъ по дъламъ изъ дому. Одно мнъ осталось облегченіе видъть хоть въ одной строкъ дъйствіе души вашей. Не лишите меня сего счастія увъдомить о вашемъ здоровьъ: оно составляеть мою жизнь и благополучіе. Прощайте, вашъ въчно върный другъ Василій".
- 2. "Къ великой моей горести я не могу съ вами ничего поговорить, долженъ холодно обходиться и прикрывать видомъ веселости сильную любовь и печаль, происходящую отъ страшныхъ воображеній! Ахъ, можеть, вы меня не любите! можетъ, вы перемънили ужъ свое намъреніе, но я ничего не знаю, и отчаяніе ежеминутно терзаетъ мое сердце. Я сегодня долженъ ъхать, не говоря съ вами! О, какъ несносна для меня сія разлука, тъмъ болъе, что я не увъренъ въ вашей любви. Увърьте меня хоть однимъ словомъ, пожальйте несчастнаго! Прощайте, вашъ въчно усердный Василій".
- 3. "Вы мит не отвъчали на мою записку! вы меня не жальете! Ахъ, когда бы вы знали, какая горесть сиъдаеть меня! Я не могу уже скрыть своей печали. О, несчаститий пій, что я сдълаль! Я васъ огорчиль! Вы меня не простили! Какъ я могу отсюда 1) удалиться, покуда вы меня не простите! Пожальйте! простите! Удостойте меня одной строчки—и я благополученъ. Болъе не могу писать: перо выпадаеть изъ мо-ихъ рукъ...."
- 4. "Единственный другъ! Нъкоторая надобность заставляетъ меня пробыть здъсь <sup>2</sup>) до объда. Но я сказалъ вчера тетушкъ, что рано поъду и что у васъ не буду. Ахъ, какъ бы я же-

<sup>1)</sup> Изъ Яресокъ.

<sup>•</sup> Въ сель Ярескахъ, гдъ жила тетка Марьи Ивановны; писано съ квартиры.

малъ еще васъ увидъть! Но совъстно перемънять уже то, что сказалъ. Однакожъ тетушка хотъла писать матушкъ. Можетъ, вы будете писать; я посылаю нарочнаго человъка. О, когда бы мнъ приказали придти за письмомъ! Прощайте, я не могу выразить, что со мною дълается. О Боже, какъ я отсюда выъду! Прошу васъ, пожалъйте несчастнаго! Не забудьте вашего въчно върнаго друга Василія".

5. "Милая Машенька! Многія препятствія лишили меня счастія сей день быть у васъ! Слабость моего здоровья наводить страшное воображеніе, и лютое отчаяніе терзаетъ мое сердце. Прощайте, наилучшій въ свътъ другъ! Прошу васъ быть здоровой и не безпоконться обо мнъ. Увъряю васъ, что никто въ свътъ не можетъ столь сильно любить, сколько любить васъ и почитаетъ вашъ въчно върнъйшій другъ несчастный Василій. Я завтра ъду въ Сорочинцы и всячески буду поспъшать, чтобы скоръе увидъться съ вами".

Приписка сбоку:

"Прошу васъ, не показывайте сего несчастнаго выраженія страсти родителямъ вашимъ. И самъ не знаю, какъ пишу".

Но что за личность была невъста, эта вдохновительница нашего пламеннаго романтика? Съ нею и съ отношеннями ея къ жениху мы знакомимся изъ отрывочныхъ воспоминаній, набросанныхъ ею въ старости, по просьбъ извъстнаго біографа ея сына, П. А. Кулиша.

"Дътства своего", —разсказываеть она въ этихъ запискахъ, "я почти не помню. Отецъ мой былъ женатъ на Марьъ Ильиничнъ Шоставъ, служилъ въ военной службъ, простудился и потерялъ одинъ глазъ, что заставило его выйти въ отставку. Потомъ отецъ мой служилъ въ Орлъ и оставилъ меня полуторамъсячной у тетки Анны Матвъевны Трощинской (сестры отца моего, Ивана Матвъевичъ Косяровскаго; у него былъ еще братъ Петръ Матвъевичъ 1). У нея былъ сынъ, который служилъ въ Петербургъ; онъ очень любилъ меня. Тетка сама учила меня, какъ могда. Когда отецъ вышелъ въ отставку и пріъхалъ за мной, я мало знала родителей и мнъ очень не хотълось оставлять тетку; я много плакала. Дома въ хуторъ (въ семи верстахъ отъ Васильевки) я увидъла сестру и брата; но очень грустила за теткой (ма-

<sup>1)</sup> Отепъ Павла и Петра Петровичей Косяровскихъ, о которыхъ ск. ниже.

лороссіанизмъ вивсто-по теткв), которая опять взяла меня и я у нея оставалась до двізнадцати літь. Потомъ отещь получиль місто почтмейстера въ Харьковів и взяль меня отъ тетки, гдъ я начала учиться съ братомъ, но скоро доктора совътовали отцу оставить службу, если не хочеть потерять совершенно зрвнія, и мы опять прівхали въ свой хуторъ. Въ это время сосъдъ мой по деревиъ, будущій мужъ мой, прівхаль къ отцу посовітоваться о службі въ Харькові. Отецъ мой, указывая на насъ, дътей, въ разговоръ сказалъ: "вотъ моя забота!". Онъ же (Василій Аванасьевичъ) подумалъ, глядя на меня: "отъ одной-то я скоро избавлю васъ!" Такъ онъ после мне разсказывалъ. Тогда мне было всего тринадцать лать. Я чувствовала въ нему что-то особенное, но оставалась спокойной и думала только о теткъ, моей второй матери, которой я много разсказывала о своей жизни въ Харьковъ. Женихъ мой часто навъщалъ насъ (у тетки, въ мъстечкъ Ярескахъ). Онъ иногда спрашивалъ меня, могу ли я терпъть его и не скучаю ди съ нимъ. Я отвъчада, что мнъ съ нимъ пріятно, и действительно, онъ быль всегда очень любезенъ и внимателенъ ко мнъ съ самаго дътства. Когда я бывало гуляла съ дъвушками къ ръкъ Пслу, то слышала пріятную музыку изъ-за кустовъ другого берега. Не трудно было догадаться, что это быль онь. Когда я приближалась, то музыка въ разныхъ направленіяхъ сопутствовала мив до самаго дома, скрываясь въ садахъ. Когда я разсказывала объ этомъ тетушкъ, она, улыбаясь, говорила: "воть кстати ты вышла гулять! Онъ такъ любитъ природу и, пользуясь хорошей погодой, наслаждается музыкой. Но ты больше не ходи гулять такъ далеко отъ дому". Одинъ разъ, не найдя меня дома. онъ пошелъ въ садъ. Увидя его, я задрожала, какъ въ лихорадкъ, и вернулась домой. Когда мы остались одни, онъ спросилъ меня, люблю ли я его; я отвъчала, что люблю, какъ всёхъ людей. Удивляюсь, какъ я могла такъ скрывать свои чувства на четырнадцатомъ году. Когда я ущла, онь сказаль теткв, что очень желаль бы жениться на мив, но сомиввается, могу ли я любить его. Она отвъчала, что я люблю его, что я доброе дитя и могу быть хорошей женой, что она увърена, что я люблю его, потому что скучаю, когда долго его не вижу, а что я такъ отвъчала потому, что боюсь мужчинъ, наслышавшись отъ нея, какіе они бываютъ дукавые. Когда онъ увхаль, тетка позвала меня и передала мнв его предложение. Я сказала, что боюсь, что подруги будуть сивяться надо мной; но она меня урезонила, и насъ сговорили. Родители взяли меня къ себъ, чтобы приготовить кое-что, и я уже не такъ скучала, потому что женихъ мой часто пріважаль, а когда не могь прівхать, то писаль письма, которыя я, не распечатывая, отдавала отцу. Читая ихъ. онъ. улыбаясь, говорилъ: "видно, что начитался романовъ!" Письма были наполнены нъжными выраженіями, и отецъ диктоваль мей ответы. Письма жениха я всегда носила съ собой. Свадьба наша назначалась черезъ годъ. Когда мив было четырнадцать льть, нась перевычали вь мыстечкы Ярескахь; потомь мужь мой убхаль, а я осталась у тетки, оттого что еще была слишкомъ молода; потомъ гостила у родителей, гдв часто съ нимъ видалась. Но въ началъ ноября онъ сталъ просить родителей отдать ему меня, говоря, что не можеть болье жить безь меня. Такъ витсто году я пробыла у нихъ одинъ итсяцъ. Они благословили меня и отпустили. Онъ меня привезъ въ деревню Васильевку, гдф встрфтили насъ отецъ и мать. Они приняли меня какъ родную дочь. Свекровь наряжала меня по своему вкусу и надъвала на меня свой старинныя вещи. Любовь ко мив мужа была неописанная; я была вполив счастлива. Онъ быль старве меня на тринадцать леть. Я никуда не выважала, находя все счастье дома».

Такъ просто ведетъ Марья Ивановна задушевную повъсть о красныхъ дняхъ своей жизни, не вдаваясь въ лишнія подробности и не теряя нити воспоминаній. Свободно и легко изливается на бумагу эта исповъдь сердца и естественность придаетъ прелесть разсказу. Подобныя отношенія счастливой. супружеской четы еще не особенная ръдкость, но не всегда они выдерживають продолжительный искусь и не всякая женщина способна такъ занимательно и толково изобразить ихъ. Сравнивая это плавное изложение съ приемами ръчи Марьи Ивановны въ обыденныхъ письмахъ, невольно дивишься и чистому языку (за исключеніемъ немногихъ провинціализмовъ) и нъкоторому мастерству разсказа для женщины такого скромнаго образованія. Сила искренняго чувства и правдивость открытой души помогли ей справиться съ непривычкой къ правильному выраженію мыслей, а глубовая привязанность къ покойному мужу, тогда уже подвъка дежавшему въ мотом с таб вроотей фильшь.

нам в частавно, что симый бракъ съ ев пединственнымъ друпом представлятся Марыв Инановив освященнымъ свыше. По архима маста она пареднеть объ этомъ въ следующихъ скорах в.

"Чентривания и лете меня выдали за моего добраго мужа, на семи верстава минущиго отъ моихъ родителей. Ему уканача меня Парина Побесная, во сий являясь ему. Онъ меня ченца униваль, не иминенцую году, и узналь, когда нечанино успания меня на тома же самома возрасть, и слъдиль за висей не вей моярасты мосто датства". ("Записки о жизни Генева", и 1, стр. 1.) Такима образома чувство любви къ вере вида, имене у неи и имеетору во мастическую окраску.

толького честве воперинялось из 1815 году. Молодые зажили -од винаменен в жолу в в в принями в выправновность дочил в водинации проточновани мерь в согласте. Характеры RESCOTOTRECTOTRECT PROPERTY AND AREA AREA LOLL CONTROL -шенод ее ерупельный далой пини буйси в провежения "Дотогова и обставании болькой применений и побратой. TO THE BURNEY OF THE PARTY OF T an come there goes and a rock, but thouse the come PERSONAL YOUR LANGUAGE COMPANY OF A COMPANY THE DEPART we are not to a time, a see the thought of the configuration of the conf -Bod and appropriate the manner of a confluence for allocate - ANDERS STRUCTURE IN ADMINISTRATION OF THE STRUCTURE STRUCTURE. LAND II. COME to manager man one of the religible to the contract of the said I CANCEL ON THE WAY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH there is the a tree of the continue of the tree tree tree of the confidence of THE STRINGS OF SUCH A LINE SHE AREA OF THE STREET was comed as the extremely and Discuss on the Ministeria. marks a come character of commercial and the part and marks. I was a long to the state of grown a group of the gardening of the contract of were marked in a first the first water in the and the said and again the at the ball the . an han tealistics In the control and the control an THE SERVICE AND A STATE OF THE SERVICE AND ADDRESS OF THE SERVICE AND ADDRE and the second of the control because the bear and the second Commence with the second bullions. come and the larger with a married of the comments and the contract of

наго и это все болве и болве должно было привязывать его къ домашнему очагу и направлять по той дорогв, которую указали ему обстоятельства.

Деревню онъ оставляль крайне неохотно для редкихъ поъздокъ въ Полтаву и Миргородъ, но оставался тамъ недолго и всегда спъшилъ къ семьъ. Однажды только ръшился было онъ оставить Яновщину для службы въ губернскомъ городъ, но и тогда единственной побудительной причиной было желаніе служить при вліятельномъ родственникъ. Это было въ 1806 году, когда Д. П. Трощинскій, выйдя въ отставку, переселился изъ Петербурга въ свое помъстье Кибинцы (Миргородскаго повъта) и былъ избранъ полтавскимъ дворянствомъ въ губернскіе маршалы, или предводители. Гоголь заняль при немъ мъсто секретаря, но скоро соскучился и вышелъ въ отставку. Не будь Трощинскаго, Василію Аванасьевичу не пришло бы и въ голову перевзжать въ городъ и надввать чиновничій мундиръ. Не смотря на ограниченность средствъ, въ службъ онъ не нуждался, и, чуждый по природъ мелкаго честолюбія, никогда серьезно ея не искаль. Въ другой разъ подумываль Василій Аванасьевичь уже со всемь семействомь двинуться въ Подтаву и ради воспитанія дітей просить должности. Это было въ то время, когда онъ отдавалъ своихъ сыновей въ гимназію. Но здёсь главную роль играла, конечно, родительская нъжность; по крайней мъръ, онъ легко отказался отъ своей мысли, когда по смерти одного изъ сыновей ему удалось устроить другого въ Нъжинъ, а такъ какъ вскоръ, благодаря ходатайству всесильнаго Трощинскаго передъ графомъ Кушелевымъ - Безбородко, последній приняль на себя безплатное обучение Никоши, то больше для перевзда въ городъ не представлялось уже ни мальйшаго повода.

Большое разнообразіе было внесено въ мирную жизнь Гоголей-Яновскихъ перевздомъ Трощинскаго въ Малороссію. До
того времени Василій Аванасьевичъ не встрвчалъ въ окружающей обстановкъ ровно ничего, что бы могло ему указать
на возможность иной жизни, болье соотвътствующей его природнымъ задаткамъ. Его эстетическая натура проявляла себя
и въ крупныхъ, и въ мелкихъ вещахъ, но никому не приходило въ голову серьезно взглянуть на ея указанія, а самъ
Василій Аванасьевичъ, повидимому, былъ всего менъе склоненъ прислушиваться къ влеченію своей природы. Онъ какъ

чин и Аупетивиим к того могучаго голоса, который съ ран-· · · · ч · · · · · · призываль въ великой будущвости прославивчет с ма чана, что вполив объясняется совершеннымъ отто по то то предостивницей средь какого-либо намека на сеэто жиз и при при при в в при то почить при почиты удобномъ случав писать стихи; но. ти и прина при прина прина принативнию забавлямся способ--ся о вінэродяве атаке вінниную ограній при не не не не CATOL SINGLE SE ARYK VIL NAMES ALBOOOME SELECTION -SENGE OR JUSTUSE AUGUSTAGES AUGSTE AUGSTE . . . THE RELEASE - THE WAY !! THE IN THESE IN COUNTY AND ENGINE CODECS-THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF CHILDEN, THE STATE OF THE PARTY OF THE P A TO A TO A STATE OF THE PROPERTY BASES NAMES OF THE PARTY AND STREET OF THE STREET, S JE THENE というという とうかいか 山田 おいはで かんまで

который кормиль ихъ. Непонятно, откуда авторъ приведенныхъ мевній почерпнуль сведенія о насмешливомъ и преарительномъ отношении къ народу такого любителя родной Малороссіи и ел преданій, какимъ быль Д. П. Трощинскій. Но любопытно, что и этотъ критикъ признаетъ, что "въ комедін Гоголя нътъ ни фарса, ни вычурныхъ фразъ, ни лишнихъ лицъ и ръчей; у него все "у себя дома", всв на мъстъ". Согласно другому отзыву, гораздо болве авторитетному, В. А. Гоголь, "будучи живымъ членомъ своего общества, захватиль въ свое творчество украинской простонародной жизни столько, сколько тогдашнее общество требовало для его возсозданія. Шутка и пъсня для пріятнаго провожденія времени, -- вотъ все, чего могъ искать писатель тогдашній въ оставленномъ (?) дворянами родномъ быту, и Гоголь-отецъ очень искусно и умно почерпнуль изъ него эти элементы для своей комедіи".

Но и въ другихъ отношеніяхъ, кромъ этихъ полушутливыхъ литературныхъ опытовъ, сближение съ Трощинскимъ было полезно Василію Аванасьевичу, не говоря уже о томъ, что маленькій его Никоша много выиграль для своего эстетическаго развитія, имъя случай близко видъть интеллигентную среду, окружавшую Трощинскаго. Справедливо и мътко называетъ Кулишъ, въ одной изъ своихъ статей, Кибинцы (имвніе Трощинскаго) "Авинами временъ Гоголева отца". Неумолимое время не пощадило никакихъ слъдовъ былого великолъпія Кибинцевъ; не уцълъли ни богатая избранная библіотека, ни ръдкія, дорогія картины, ни прекрасная мебель или коллекціи оружів, монеть, медалей и даже табакерокь, ни даже такія вещи, какъ бюро королевы Маріи Антуанеты и принадлежавшіе ей великольпные фарфоровые часы и подсвъчники. Все продано, все исчезло! Но кто зналъ Кибинцы въ дни ихъ ведичія и славы, тъ не могутъ и теперь безъ увлеченія вспомнить объ этомъ сказочномъ міркв. Все здесь говорило, что хознинъ былъ человъкъ просвъщенный съ тонкимъ вкусомъ и большой разносторонней любознательностью. Много было приманокъ, привлекавшихъ сюда всъхъ, кто имълъ возможность проникнуть въ кибинцскіе чертоги. Здізсь быль візчный пиръ въ праздникъ и въ будни. Кто бы и когда ни подъважаль въ господскому дому въ Кибинцахъ, уже издалека начиналъ различать звуки домашняго деревенскаго оркестра.

казакинетя сначала какнив-то неопредвленнымь гуломь и становиний сся по мфр приближения все явствениве и громогласиве, и, наконецъ, передъ путникомъ выросталъ величавый домъ Трощинского съ примывавшими въ нему безчисленными фантелини и службами. Лонъ этотъ походиль больше на общионый клубь или гостиницу, чемь на обыкновенный доматиний очать. Все было поставлено въ немъ на широкую ногу, всего было въ изобили и вездъ блистали изящество и красота. Гостей въ Кибинцахъ кругами годъ бывало такъ много, что исченовение однихъ и появление другихъ было почти незамътно въ отомъ волнующемся моръ. Большинство изъ нихъ пользовались особыми помѣщеніями и всевозможнымъ KOMOOOTOM'S: KARLONY OPNCHIBICS BE CTO KOMBRTY TAE, KOOC пли десертъ, и лишь къ объду всь должны были въ строгоопредъленный часъ собираться по звонку. До какихъ широкихъ размъровъ доходило хавбосольство Трощинскаго, показываеть следующій праверь. По словань друга Н. В. Гоголя А. С. Ланидовскаго, однажды быль преорегенальный случай съ какимъ-то артилерійскимъ офицеромъ Б\*\*. Сиъ попаль въ Кибиним олучайно передъ вменинами Трощинскаго и въ виль сюрпоная устроваь феверверкь. За услугу его обласкали, и ему такъ поправвлюсь у Трощинскихъ, что онъ такъ и остался у нихъ проживать года на тра. Бпроченъ, нри всеми гостепримствъ Трощинскій быль насполько натануть и не особенно привътливъ въ обращени. А. С. Ланклевскій перевяеть, что много разъ случалось ему бывать въ Кибиициху в Япеснахъ вивств съ Н. В. Гоголемъ и гостить потолгу, во Тронцинский едва ли проислвиль съ нями даже слово. с'я гостями обът вообще бестровнат мяло и любиль при никъ эрсьянаминты прининсьянсь. Передъ объдомъ гости, рисполятаяст ут развыхъ ковнахъ столовой, обыквовенно вапраженно оживаль усляния. Наконецъ, появлялся Дмитрії. Прокосьеничь. всесия во полность парвадь, во всёхъ орденихъ и лентихъ, ва-LINGUENTE CYPORNE, C'ERNORMORIONE CRYREMAE YYOMACHIA ER умному стят ческому литу Усвоенныя во време привыдыва жизні, волочая чогь, первействующия роль ховиник в обявывае-MNO REPRESENTED OF BURNEY CLOSOFF SHREE BOROGOTTRETTE EXwith ext sup rossignores man chest stot march model Lin всему тому это былу чезлевез одень добрый, готовый пове-THE FORMANIANT THE GOVERNMENT FOR FORT OF A LOSS OF THE

У этого - то "царька", какъ называли въ сосъдствъ Трощинскаго, Василій Аоанасьевичь состояль на правахь родственника, хотя они далеко не были на равной, пружеской ногъ, какъ обывновенно думаютъ. Несмотря на то, что просвъщенный сановникъ умълъ цънить способности Гоголя, особенно драматическія, и знаніе горячо любимой Малороссіи, онъ, все-таки, не дълаль для него исключенія въ характеръ своихъ отношеній къ окружающимъ и всегда держаль его на извъстномъ разстояніи. Впрочемъ, Василій Аеанасьевичъ. имъя несомнънныя преимущества передъ толпой случайныхъ посътителей Кибинцевъ, и самъ не становился съ Трощинскимъ на одну доску, чего не допускала значительная разница между ними и въ возраств, и въ положеніи. Относясь въ Трощинскому, какъ къ покровителю, онъ раздъляль съ другими чувство благоговънія передъ нимъ, что, конечно, исключало уже всякую возможность панибратства. Но во время прівздовъ своихъ въ Кибинцы Василій Аванасьевичъ могъ свободно располагаться въ предоставленномъ въ его полное распоряжение флигелъ и помъстить въ немъ всю семью, хотя, какъ человъкъ деликатный, онъ лишь въ крайности думалъ было однажды воспользоваться этимъ правомъ 1). Кромъ того,

<sup>1)</sup> Однажды онъ писвять жент: «Мить очень жаль, что ты не соглашающься вытажать изъ дому съ датьми. Анна Матваевна Трощинская и старики помастили бы васъ, да и въ Кибинцахъ можно бы быть тебъ безъ всякихъ затрудненій: я весь флигель одинъ занимаю. О, какъ бы мы были счастливы витстті!» На это последоваль, однако, категорическій отказь со стороны Марыи Ивановны, которая и сама въ каждомъ письмъ высказывала желаніе поскоръе увидъть себя подъ одной вровлей съ любимымъ мужемъ. В. А-чу казалось болъе удобнымъ предпочесть для своихъ скромное помъщеніе у женниной тетки; такъ же думала Марья Ивановна: «Какія у тебя, мой другь, мрачныя мысли. Ты воображаещь себъ, что у насъ въ деревиъ повальная бользиь, и чтобы мив вывжать съ тавимъ семействомъ въ нашимъ старикамъ или тетенькъ. Ну какъ можно и въ обоихъ этихъ домахъ помъстить насъ! и гдъ? развъ Кибинцахъ? но и тамъ невыгодно со всеми детьми: ведь это не шутка подняться со всей семьей, и надобно, по крайней мъръ, рублей сто, чтобы обмундировать прилично въ такомъ домъ кормилицу, а когда Богъ дастъ (новорожденнаго), то и другую, а дома мив ихъ одъяніе ничего не будеть стоить. И такъ всв говорять и думають, что мы богаты, а будто отъ скупоети не котимъ ничего имать, а не знають нашей иногда крайней нужды. Но когда бы, Боже сохрани, въ самомъ дъжь какая опасность, тогда бы нечего разсуждать о выгодь, но у насъ, благодари милосердаго Бога, ни одной души больной, кромъ Агафьи \*) не выздоро-

<sup>•)</sup> Агаоья или Гапа-няня Н. В. Гоголя.

къ его услугамъ былъ экипажъ, люди для посылокъ, наконецъ, онъ могъ во всякое время пользоваться совътами домашнихъ врачей Трощинскаго. Случалось, что и самъ Дмитрій Прокофьевичъ прівзжалъ къ нему, а потомъ ко вдовъ его, со всъмъ штатомъ, съ челядью и шутами. Въ дълахъ практической важности Трощинскій всегда оказывалъ содъйствіе любимому родственнику и его семьъ. Итакъ сношенія съ Трощинскимъ вносили, повторяемъ, большое разнообразіе въ жизнь васильевскихъ помъщиковъ, давая имъ возможность многое видъть и узнавать.

Въ запискахъ Марьи Ивановны мы находимъ всего нъсколько строкъ о посъщеніяхъ ею и мужемъ Кибинцевъ: "Я никуда не вывзжала, находя все счастье дома. Потомъ мы проживали у Дмитрія Прокофьевича Трощинскаго, который, поселясь въ Малороссіи, ръдко насъ отпускалъ домой. Тамъ я видъла все, чего не искала въ свътъ: и балы, и театры, и отличное общество; бывали даже прівзжіе изъ объихъ столицъ. Но я всегда была рада вхать къ себъ въ деревню".

Π.

Не воспитавъ и не обработавъ свой талантъ, Василій Аеанасьевичъ не сдёлался также хорошимъ поміщикомъ, къ чему, впрочемъ, не имълъ никакого призванія. По крайней мітрів, онъ не пріобріть въ этой области выдающейся опытности и познаній, какъ того можно было ожидать отъ человіта его дарованій, прожившаго весь віжъ въ деревит 1). И какъ деревенскій житель, Василій Аеанасьевичъ отличался преимущественно эстетическими наклонностями, которыя обнаруживались въ любви къ саду и полямъ, въ упоеніи мелодичнымъ і пітніемъ соловьевъ и въ тонкомъ вкусів, проявляемомъ въ вы-

въда» и проч. Также стъснялся и Н. В. Гоголь иногда завзжать по дорогь изъ Нъжина въ Кибинцы. «Прошу васъ, дражваниям маменька, распорядиться такъ, чтобы намъ не завзжать въ Кябинцы, ибо платья у меня совсъмъ нътъ кромъ того, которое на мит». Но съ другой стороны онъ не могь свободно пользоваться книгами изъ библіотеки Трощинскаго: «Сдълайте милость, пришлите намъ на дорогу, для разогнанія скуки долго оставаться на постоялыхъ дворахъ, нъсколько книгъ изъ Кибинцевъ». (Соч. Гог., изд. Кул., т. V, стр. 13 и 24).

1) «Онъ былъ человъкъ хорошій, правственный, правдивый, но особенно практическиять не былъ». Такъ характеризуетъ Василія Аванасьевича по воспотъ матери, дочь его, Анна Васильевна Гоголь. боръ и покупкъ вещей для дома, наконецъ, въ планахъ, составляемыхъ относительно дома, усадъбы. Въ саду онъ любилъ устраивать изящные гротики, красивыя бесъдки. Въ
немъ онъ проводилъ цълые дни, не замъчая времени за работами, или, любуясь посаженными имъ подрастающими деревьями, изъ которыхъ многія донынъ сохранились въ обширномъ саду Васильевки 1).

+

Каждая дорожка, каждая аллея носила у него особыя названія, при чемъ ніжоторыя изъ нихъ характеризують его сентиментальные вкусы, какъ, напр., "долина спокойствія", находившаяся въ сосіднемъ съ Васильевкой ліску Яворивщинь (отъ слова яворъ), излюбленномъ мість прогулокъ какъ Василія Аванасьевича, такъ и Николая Васильевича 2). Къ сожальнію, протекшее полустольтіе наложило свою жельзную руку на многое и въ этой усадьбі (въ томъ числы и на "долину спокойствія", да и самый лісскъ вырубленъ на продажу літь пятнадцать тому назадъ 3).

Возвращаясь въ разсказу Марьи Ивановны, не можемъ не отмътить того обстоятельства, что ея записка почти исключительно посвящена разсказу о мужъ, такъ что этимъ оттъснены на второй планъ даже воспоминания объ обожаемомъ

<sup>1)</sup> Любопытно, что, будучи человъкомъ мягкимъ и уступчивымъ по натуръ, онъ настоятельно требовалъ, чтобы никто не смълъ стукомъ разгонять соловьевъ и не позволялъ поэтому мыть бълье на прудъ, находящемся въ Васильевкъ посреди сада.

<sup>2)</sup> Не можемъ не упомянуть, что Н. В. Гоголь унаследоваль отъ отца эту страсть, при чемъ даже въ предпочтени однихъ деревьевъ другимъ вкусы сына поразительно совпадали съ вкусами отца (любимыми деревьями обоихъ были дубы и клены). Въ памяти писателя дорогой образъ отца живо возстаетъ именно въ связи съ представлениемъ о садъ и весеннихъ работахъ въ немъ. «Весна приближаетси—время самое веселое, когда весело можемъ провести его. Это-то время общирный кругъ моего дъйствія. Живо помию, какъ бывало, съ лопатою въ рукъ, глубокомысленно раздумываю надъ изломанной дорожкой... Признаюсь, какъ бы я желалъ когда-нибудь быть дома въ это время. Я и теперь такой же, какъ прежде, жаркій охотникъ въ саду. Но мит не удастся, я думаю, долго побывать въ вто время. Несмотря на все, я никогда не оставлю сего изящнаго занятія, котя бы вовсе не любилъ его. Оно было любимымъ упражненіемъ папеньки, моего друга, благодътеля, утъщителя». ("Соч. и письма Гог.", т. V, стр. 49—50).

<sup>3)</sup> Многое и теперь напоминаетъ, по крайней мъръ, въ Васильевкъ, ен незабвенныхъ хозяевъ. Въ серединъ сада тянется длинная тъпистая аллея, представляющая воосктную переспективу съ обоихъ концовъ; пеподалеку отъ нея проходитъ дорожка, по объимъ сторонамъ которой почти всъ деревья посажены рукою Николая Васильевича, а нъкоторыя и Василія Аоанасьевича:

сынь, о которомъ она говорить только вскользь. Какъ видно, дорогая ей память о счастливыхъ годахъ замужества заслоняла для нея всю последующую жизнь. Въ дальнейшемъ разсказъ она съ особенной любовью и обстоятельностью передаеть только о другомъ важнейшемъ событи своей жизни — о построении храма въ Васильевкъ.

"Церкви еще у насъ не было и люди оттого терпвли много неудобствъ, особенно въ дурную погоду и при перевздахъ черезъ ръку Голтву. Я начала просить мужа строить церковь. Онъ удивился и сказалъ: "Помилуй! какъ мы будемъ строить церковь, когда у меня нъть и 500 рублей! а я отвъчала, что Богь поможеть. Въ это время прівхала маменька 1) и начала также уговаривать. И видно, что на это было Божье соизволеніе, потому что все начало устраиваться какъ бы само собою: на другой день прівхаль архитекторь италіанецъ, жившій у Дм. П. Трощинскаго. Онъ охотно сділаль планъ маленькой церкви для своей деревни (двъсти душъ) н кстати явилси каменщикъ, искавшій работы. Когда ему показали планъ и спросили, что онъ возьметь за то, чтобы надълать кирпичъ съ нашими рабочими, онъ потребовалъ пять тысячь и приступиль въ работв. Онъ браль деньги по частямъ, но требовалъ прибавки, сожалъя, что дешево запросиль. Мы ему прибавили еще тысячу рублей. Итакъ, съ Божіей помощью, церковь была окончена вчерив въ теченіе двухъ лътъ <sup>2</sup>). Потомъ мы поъхали въ Ромны на Ильинскую <sup>3</sup>) ярмарку и перемънили старинное серебро на церковныя вещи. И чрезъ три года послъ постройки началось служение".

Впослъдствіи, по смерти мужа, Марья Ивановна много заботилась объ изготовленіи плащаницы для церкви и въ продолженіе почти цълаго года, какъ увидимъ ниже, въ каждомъ письмъ къ одному изъ родственниковъ, жившему въ Одессъ и слъдившему за исполненіемъ работы, освъдомлялась о ходъ дъла.

Возвращаюсь къ прерванному мною разсказу. Хотя годы супружества Маріи Ивановны были несомивни золотымъ вре-

<sup>1)</sup> Марыя Алексвевна Шостакъ.

Я) Говорять, что объть построить церковь въ Васильевить быль данъ Марьей Ивановной передъ рождениемъ Н. В. Гоголя послъ двухъ неудачныхъ родовъ.

<sup>8)</sup> Впоследствін эта ярмарка была перенесена въ Полтаву.

менемъ ея жизни, но и она перенесла не мало невзгодъ. Вотъ какъ она разсказываетъ объ этомъ въ своихъ запискахъ: "Жизнь моя была самая спокойная; характеръ у меня и у мужа быль веселый. Мы окружены были добрыми сосъдями. • Но иногда на меня неходили мрачныя мысли. Я предчувствовала несчастія; върила снамъ. Сначала меня безпокомла болвзнь мужа. До женитьбы у него два года была лихорадка, отъ которой его вылвчилъ извъстный въ то время докторъ Трахимовскій 1). Потомъ онъ быдъ здоровъ, но мнителенъ. У насъ было двънадцать дътей, изъ которыхъ болъе половины мы потеряли. Тяжело было это переносить, но я, щадя мужа, подавляла горе и старалась быть спокойной. Изъ шести сыновей остался одинъ, который замениль намъ всехъ. Но и его взяль у меня Богь-да будеть Его святая воля! Потомъ смерть любимой моей дочери разстроила его здоровье. Потомъ мы лишились всвуж среднихъ детей. Старшій сынъ и тогда отличался отъ обыкновенныхъ дътей. Дочь Марія была на три года моложе его и потомъ остались только меньшія три дочери".

Утраты и огорченія неизбъжны въ самой счастливой жизни. Марья Ивановна это хорошо понимала и пока не сътовала на судьбу. Покорность Провидънію, о которой она часто говорила, дъйствительно была не фразой; но справедливость требуеть сказать, что тихое и кроткое настроеніе у нея наступало уже тогда, когда горе успъвало нъсколько улечься. Въ первыя же минуты испытанія она была даже склонна впадать въ отчанніе, что повторялось впослъдствіи неръдко, такъ какъ по природной добротъ она горячо принимала къ сердцу не только собственныя несчастія, но и горе близкихъ людей. Но пока, при жизни мужа, она еще не предавалась тому безпредъльному отчаннію, которое овладъвало ею потомъ. "Тяжело было это переносить", —говоритъ Марія Ивановна, — по я, щадя мужа, подавляла горе и старалась быть сповойной"...

Нить счастливой супружеской жизни порвалась быстро и неожиданно. Хотя бользнь Василія Аванасьевича тянулась нъсколько льть, но онь не обращаль на нее вниманія и ограничивался совътами кибинцскаго врача во время случайныхъ

<sup>1)</sup> Послів онъ страдаль грыжей и геморроемъ. — Фамилія Трахимовскій, по мийвію А. С. Данилевскаго, происходить отъ словь: трохи(мало) и мовить (говорить).

посъщеній Трощинскаго, не считая нужнымъ предпринимать систематическое лечение. Неудобства сообщений и привизанность къ семьв были слишкомъ естественными причинами, объясняющими такую безпечность. Когда внезапно обнаружилось заметное ухудшение въ состояни его здоровья, онъ собрадся на нъсколько дней отправиться въ Кибинцы, въроятно, чтобы посовътоваться съ докторомъ. Вотъ какъ разсказываеть объ этомъ Марья Ивановна: "Мужъ мой больль въ продолжение четырехъ летъ, и когда пошла кровь горломъ, онъ повхалъ въ Кибинцы, чтобы посовътоваться съ докторомъ. Я была тогда на последнемъ месяце беременности и не могла вхать съ нимъ. Ему очень не хотвлось уважать и, прощаясь, онъ сказаль, что, можеть быть, безъ меня придется умереть, но потомъ самъ испугался и прибавилъ: "можетъ, долго тамъ пробуду, но постараюсь скорве вернуться". Я получала отъ него часто письма; онъ все безпокоился обо мив. Я не знала, что жизнь его была въ опасности и далека была отъ мысли потерять его".

Въ дорогъ приступы болъзни Василія Аванасьевича обозначились ясиве и заставили подумать о лечении серьезиве. Ствененія въ груди и геморрондальныя страданія тревожили больного днемъ и ночью, и лишали его сна. Во второмъ письмъ онъ уже называетъ себя несчастнымъ страдальцемъ и жалуется на боли, но все еще не подозръваеть всей опасности или не хочетъ въ ней сознаться: "мив хорошо, но грудью страдаю ужасно и спать едва могу". Отправляясь въ Кибинцы, онъ предполагалъ пробыть тамъ недвли двв; но тотчасъ же оказались разныя неудобства, заставившія перемънить планъ. Пришлось ръшиться на временное устройство на квартиръ въ Дубнахъ, увздномъ городъ, верстахъ въ 20-ти за Кибинцами. Главная причина такой перемъны заключалась въ непокойной, стеснительной обстановке при обычномъ кибинцскомъ многолюдствъ: что могло быть выиграно для здоровья отъ постояннаго надзора доктора, то парадизировалось съ другой стороны неустранимыми мелочными причинами, крайне тягостными для больного. Марыя Ивановна, узнавъ, что мужъ ръшился пользоваться совътами уваднаго доктора въ Лубнахъ, сильно безпокоилась, чтобы онъ не поъхалъ на нъсколько дней въ Кибинцы по случаю приближавшагося праздника св. Пасхи. "Ты пишеть, что до праздника

будешь въ Лубнахъ, а праздникъ гдв же ты будешь принимать (встрвчать)? Когда бы не дома, я бы желала, чтобы въ Лубнахъ, чтобы не прерывать лаченія для того, чтобы ъхать въ Кибинцы, а тамъ будутъ бостоны. Ольга Дмитріевна 1) пишеть, что будуть Родзянки на праздники, и ты себя можешь опять разстроить". Этотъ отвъть быль вызвань извъщениемъ о подробностяхъ новаго ръшения. "Вывхавъ изъ дому, принужденъ я былъ ночевать въ Ярескахъ, а оттуда въ понедъльникъ прівкаль въ Кибинцы, хотя съ большою нуждою, но благополучно. Здесь все здоровы и веселы. Я сейчасъ посладъ о. Емельяна къ Голованеву (доктору въ Лубнахъ) договорить тамъ для себя квартиру, для чего и нужно мив для тамошняго прожитія прислать изъ дому разныхъ припасовъ, а если бы возможно, и повара. О семъ приложу особую записку по возвращении о. Емельяна изъ Лубенъ". Далве следують распоряжения по хозяйству, чтобы приказчикъ берегъ плотину въ случав наводненія, чтобы была поймана рыба для продажи, если будеть тепло и позволить время. Практическія заботы выступають на первый планъ вследствіе недостатка денегъ для леченія и въ виду приближающагося праздника и предстоящей ярмарки. Приходилось позаботиться наскоро о сборъ подушныхъ, о продажв скота за самую дешевую цвну, чтобы вручить деньги на помъщение и прожитокъ въ Лубнахъ. Ръчь идетъ почти исключительно о продажъ кое-какого имущества и предотвращени возможныхъ убытковъ. Опасенія супруговъ были направлены особенно на разныя случайныя проволочки и задержки со стороны врачей. Недвли черезъ двъ послъ отъъзда мужа, Марья Ивановна писала ему: "Малютки наши, слава Богу, всв здоровы и всякій день тебя вспоминають, даже Таня<sup>2</sup>), — такъ что заставляють меня думать, что ты скоро прівдешь", и тотчась за этими строками следують сообщенія о делахъ хозяйства: "и еще одну пару быковъ продали, и проч.". Во время отсутствія Василій Асанасьевичъ продолжаль распоряжаться всеми делами по именію, и Марья Ивановна лишь неуклонно следовала его инструкціямъ и, акку-

<sup>1)</sup> Трощинская, жена Андреп Андресвича Трощинскаго; см. о ней въ «Русской Старинф», 1882, 6, 643, примфч. и 673 и след., также въ «Указателф къ шисъмамъ Гоголи», изд. I, стр. 57; изд. 2, стр. 24.

<sup>2)</sup> Младшая дочь, которой было тогда около трекъ латъ.

ратно увъдомляя объ исполнении ихъ, немедленно передавала всъ распоряжения приказчику; въ случаяхъ же непредвидънныхъ тотчасъ писала мужу и спрашивала его миъния и совъта.

Съ трогательною заботливостью въ каждомъ письмъ Василій Аванасьевичъ, тосковавшій по женъ, даеть ей наставленія относительно ея здоровья.

11.

"Я травку, присланную тобою, пью, но ничего не помогаетъ",—отвъчаетъ мужу Марья Ивановна... Между тъмъ, его собственные дни были сочтены, и вскоръ Марья Ивановна вмъсто обычнаго письма получила извъстіе о его смерти.

"Послъ родовъ", —пишетъ она, "на второй недълъ, я только начала ходить по комнать и ожидала мужа, чтобы крестить дитя, какъ вивсто мужа прівхала жена доктора, акушерка, чтобы по просьбъ мужа везти меня къ нему. Я очень встревожилась и подумала, что, вфрно, ему очень худо, если онъ меня вызываеть еще больную. Мы только вывхали со двора, какъ увидали верхового, который подаль письмо докторша; она, прочтя письмо, вспыхнуда и сказада: "вернемся; Василій Аванасьевичъ самъ прівдетъ!..." Не буду описывать своего отчаянія. Когда привезли его твло къ церкви, раздался ударъ колокола... О, Боже! какой это быль звукъ! Я безъ слезъ не могу вспомнить!... Только на пятый день могли его хоронить, такъ какъ многое не было готово... Меня не пускали къ нему, пока не внесли въ церковь, а то онъ все быль въ экипажъ 1). Мив послв говорили, что я, увидя его, начала громко говорить къ нему и отвъчать за него. Я просида и для меня оставить місто въ склепів. Тетка не оставляла меня до шести недъль и дътей мив не показывала. Старшіе двое училисьсынъ въ Нъжинъ, а дочь у т-те Аридтъ, матери извъстнаго придворнаго медика <sup>2</sup>). Тетка уговорила меня беречь себя для детей и показала мев ихъ въ трауръ. Когда я вышла въ первый разъ въ садъ, мив такъ странно казалось, что

<sup>1)</sup> В. А. Гоголь умеръ далеко не старымъ; ему было всего 44 года. Отмъчаемъ это въ виду не разъ встръченнаго нами въ литературъ ошибочнаго выраженін: «старикъ Гоголь». (См., напр., Петрова «Очерки украинской литературы XIX столътія», стр. 78. То же выраженіе употребляетъ Кояловичъ въстатьт «Датство и юность Гоголя». См. "Моск. Сборникъ", 1877 г., стр. 209).

Она была пачальницей полтавскаго женскаго института при его основапін, потомъ жила въ деревиъ съ дочерью. Н. Ф. Старицкой.

все на томъ же мъстъ, ничто не измънилось: миъ казалось, что все должно было погибнуть. Я молила Бога оставить миъ остальныхъ дътей и единственнаго сына, котораго любила больше всей жизни... При мужъ я почти ничъмъ не занималась, теперь все обрушилось на меня! Можетъ, эти заботы и спасли меня. Время начало уносить мое горе, имъя отраду въ моемъ сынъ. Миъ было 59 лътъ, когда я получила извъстіе о потеръ моего дорогого сына".

Смерть мужа сильно отразилась на характеръ Марьи Ивановны, сдъдавъ его апатичнымъ и мечтательнымъ.... Вставъ доводьно поздно, она проводила каждое утро по нъскольку часовъ за письменнымъ столомъ, читала, писала письма, иногда гуляла. Часто раскладывала гранъпасьянсъ или что-нибудь работала, никуда не спъща, по своей привычкъ къ спокойной и не особенно дъятельной жизни. Въ последніе годы, когда въ ней стала все больше обнаруживаться странная наклонность къ мечтательности, она готова была проводить цвлые дни, давая полную волю своимъ мыслямъ. Послъ завтрака она собиралась обыкновенно въ гости, или куда-нибудь по козяйству. Запрягались дрожки или сани, и она выважала. Впрочемъ, эти вывады имвли значение прогуловъ, а не серьезной ревизіи. Крепостные люди нисколько не боялись добродушной своей госпожи. Случались иногда воровства, потравы-и тогда, конечно, Марьв Ивановив прижодилось волноваться и изыскивать міры для пресвченія зла...

Марья Ивановна была очень подвижна (когда не предавалась мечтамъ) и сохранила бодрость и свъжесть до самой смерти. Ей ничего не стоило собраться къ сосъдямъ или въ городъ; ръшеніе являлось вдругъ и тотчасъ же осуществлялось безъ откладыванія и отсрочекъ. Но эта подвижность представляла особенно ръзкую противоположность съ однообразіемъ ея позы, когда она, не сходя съ мъста, цълые часы думала неизвъстно о чемъ. Въ такія минуты самое выраженіе лица ея измънялось: изъ добраго и привътливаго оно становилось какимъ-то безжизненнымъ; видно было, что мысли ея блуждають далеко...

Съ мужемъ она очень сходилась во мнительности: по самому ничтожному поводу ей представлялись неръдко большіе страхи и безпокойства. Отъ этой же причины она отличалась крайней подозрительностью, и если что ей запа-

дало въ голову, то разубъдить ее не было никакой возможности  $^{1}$ ).

Другое сходство въ ихъ характерахъ было въ томъ, что оба они любили всякія изящныя вещи и имѣли хорошій вкусъ. Но непрактичность Марьи Ивановны въ дѣлахъ житейскихъ была необычайная и безъ сравненія превосходила непрактичность мужа. Послѣдній не родился хозяиномъ, скопидомомъ, но не отличался и дѣтской наивностью въ жизни, тогда какъ Марья Ивановна въ этомъ отношеніи была настоящее дитя. Ничего не стоило какому-нибудь торгашу-разносчику убѣдить ее набрать, часто въ долгъ, какихъ угодно бездѣлушекъ, особенно сколько - нибудь красивыхъ, и дочери должны были зорко смотрѣть, чтобы она не поддалась обману со стороны какого-нибудь проходимца. Случалось, что Марья Ивановна въ отсутствіи дочерей накупала такъ много всякихъ мелочей, что дочери должны были, если еще не было поздно, посылать въ догонку за продавцомъ и возвращать ему накупленное 2)...

<sup>1)</sup> Мнительность въ самомъ широкомъ смыслъ и особенно въ отношенія адоровья перешла отъ отца и матери также и къ сыну. Замъчательно, что передъ смертью какъ Гоголю-отцу, такъ и сыну, слышались какіе-то голоса, которые они считали предвъстіемъ близкаго конца. На Н. В. Гоголя подъйствовали потрясающимъ образомъ, напримъръ, сказанныя ему въ видъ прявътствія, случайно встрътившимся на самый Новый годъ (вт. 1852 г.) италіанцемъ слова: «пре аппее éternelle!» и смерть уважвемой имъ жены Хомякова. Въ одномъ письмъ къ Изыкову Н. В. Гоголь сравниваетъ себя относительно здоровья съ отцомъ: «Ходъ моей бользни естественный: она есть истощеніе силъ. Въкъ мой не могь ни въ какомъ случав быть долгимъ. Отецъ мой былъ также сложенія слабаго и умеръ рано, утаснувши недостаткомъ собственныхъ силъ свонихъ, а не нападеніемъ какой-нибудь бользни» и проч. (Кул., VI — 191). Но особенно слъдуетъ считать семейной чертой склонность преувеличивать несчастія. Достаточно было чарьъ Ивановнъ написать о бользни одной крестьянки. чтобы ея мужу представилась эпидемія съ ен ужасами.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Однажды Гоголь сделаль на это намекь въ письме, къ матеря. ("Соч. и письма Гоголя", т. VI, стр. 388. См. также "Русск. Стар., 1887, VII, 31).—Вообще мы особенно рекомендовали бы для более обстоятельнаго знакомства съ личностью М. И. Гоголь статью М. А. Трахимовскаго ("Русск. Стар.", 1888, VII, 25—48); также статьи г-жъ Белозерской и Черницкой, о которыхъ ниже скажемъ насколько словъ.

## ученические годы гоголя

(1809—1828).

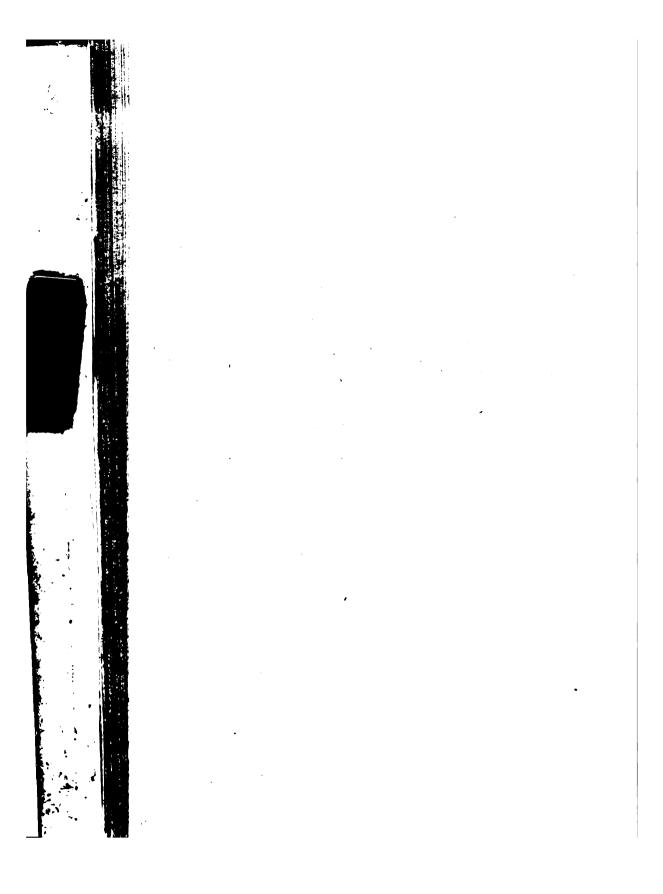

**ВРАТК**ІЯ СВЪДЪНІЯ О ДЪТСТВЪ ГОГОЛЯ ДО ВСТУ-ІІЛЕНІЯ ВЪ ШКОЛУ И О ДОМАПІНЕЙ СРЕДЪ ЕГО ВЪ ПІКОЛЬНЫЙ ПЕРІОДЪ.

Н. В. Гоголь родился 19 марта 1809 г. въ мъстечкъ Сорочивцахъ, находящемся на границъ Полтавскаго и Миргородскаго увздовъ. Случайное обстоительство было причиной прівада матери Гоголя передъ родами въ Сорочинцы: ее привело туда опасеніе, послів двухъ неудачныхъ родовъ, за жизнь будущаго ребенка и надежда на помощь и искусство мъстнаго врача (Трахимовскаго). Вследствіе той же боязни ею быть дань обыть, если родится сынь, назвать его Николаемъ въ честь чудотворнаго образа, называвшагося Николаемъ Дижаньскимъ. Сведенія эти сообщены Г. П. Данилевскимъ на основанім данныхъ, собранныхъ на місті, тогда накъ прежде родиной Николая Васильевича ошибочно считали Васильевку, родовое имвніе его отца (см. статью Кулиша, "Отеч. Зап." 1852, 4 1). Въ статъв Данилевскаго есть также некоторыя сведения и о раннихъ годахъ детства Гоголя, которыя могли бы быть драгопенны при отсутстви иныхъ данныхъ, если бы они не были до нъкоторой степени разсчитаны на эффектъ разсказа, — о томъ, напр., что Гоголь, прехв льть отъ роду (!), не учась грамоть у учителя, уже бытло читаль и писаль

<sup>1)</sup> Въ свъдънняхъ о времени рожденія Гоголи есть также разпогласія и нетечности. Годонъ рожденія сначала быль указанъ въ статьт Кулиша 1808. Свъдъніе это могло быть заимствовано изъ предисловія въ оранцузскому неремоду повъстей Луи Віардо, который составилъ предисловіе со словъ И. С. Тургенева.

слова мёломъ, запомнивъ алоавитъ по рисованнымъ, игрушечнымъ буквамъ"; что онъ рано началъ писать стихи и что однажды извёстный поэтъ-сатирикъ Капнистъ, навёщавшій пососёдству семейство Гоголей, захотёлъ увидёть эти стихотворческіе опыты и сталъ настаивать, чтобы Гоголь прочелъ ему что-нибудь; послё нёкоторыхъ колебаній малютка Гоголь будто бы съ важностью исполнилъ его просьбу, и Капнистъ призналъ въ немъ зародыши дарованія... Интереснёе и правдоподобнёе сообщеніе о томъ, что отецъ Гоголя во время прогулокъ заставлялъ своихъ дётей что-нибудь импровизировать, при чемъ всегда торжествовалъ Николай Васильевичъ, уже обнаружившій большую находчивость...

Около десяти лёть отъ роду Гоголь быль отвезенъ въ Полтаву и отданъ вмёстё съ братомъ для приготовленія въ мёстную гимназію къ одному изъ служившихъ въ ней учителей. Сношенія съ родной семьей, какъ письменныя, такъ и личныя, какъ видно изъ писемъ, были очень часты, что пронсходило отчасти потому, что состояніе здоровья ребенка было ненадежно и самое ученье шло не совсёмъ успётно, такъ что вскоръ потребовались усиленныя занятія съ особенно приглашеннымъ для этой цёли учителемъ.

Дальнъйшихъ подробностей о жизни Гоголя въ это время мы не имъемъ никакихъ, но съ этой поры является уже возможность для нашихъ цълей пользоваться его письмами 1).

Переходимъ теперь, для знакомства съ домашнимъ бытомъ Гоголя въ школьные годы, къ извлечению данныхъ изъ писемъ его матери къ двоюродному брату ея П. П. Косяровскому.

Согласно личнымъ воспоминаніямъ людей, знавшихъ близко Марью Ивановну, и эти письма показывають въ ней женщину чрезвычайно добрую, всей душой преданную тъсному

<sup>1)</sup> Въ трудъ Кулиша мы находинъ одно и то очень краткое извъстіе о первоначальномъ воспитаніи Гоголя. ("Зап. о жизни Гоголя", 1 т., стр. 16). Тамъ сказано, что "Гоголь получилъ его сначала дома отъ наемнаго семинариста, а потомъ готовился въ поступленію въ гимназію въ Полтавъ, на дому у одного учителя гимназів витеть съ младшимъ братомъ своимъ Иваномъ. Но когда ихъ ввяли на каникулы и младшій братъ умеръ (9 літъ отъ роду). Николай Васильевичъ (онъ былъ старше брата однимъ годомъ) оставался нъкоторое времи дома, пока не отданъ былъ въ Нажинскую Гимназію Высшихъ наукъ въ мать 1821 г. Слідовательно, братъ Гоголя скончался въ 1820 г. літомъ, а Н. В., не возвращавшійся больше въ Полтазу послі каникуль, большую чисть слітдующаго учебисто годи провель домь. Но уже въ февраль было подано проше-

кругу родныхъ и близкихъ знакомыхъ, съ характеромъ открытымъ и любящимъ. Это типъ скромной помѣщицы прежняго времени, интересы которой сосредоточивались на семейныхъ и хозяйственныхъ хлоцотахъ съ одной стороны и на заботахъ о дѣлахъ благочестія съ другой. Свиданія съ родными, требовавшія частыхъ поѣздокъ въ сосѣднія деревни, пріемъ гостей у себя въ Васильевкѣ, встрѣчи и проводы старшихъ дѣтей, пріѣзжавшихъ домой на каникулы, уходъ за меньшими и заботы о нихъ, распоряженія по дому и хозяйству — все это совершенно наполняло время Марьи Ивановны и вмѣстѣ съ тѣмъ давало содержаніе и окраску ея интимной жизни. Тонъ писемъ, вездѣ одинаковый и ровный, даетъ возможность при однообразіи содержанія по нѣсколькимъ выдержкамъ вполнѣ охарактеризовать эту симпатичную личность и ея повседневныя заботы.

Вотъ какъ она сама изображаетъ въ одномъ письмъ свой домашній быть: "Мало, что взжу по хозяйственнымъ двламъ, и дрожки никогда не откладываются, а только перемвняютъ лошадей: надобно еще смотръть за порядкомъ въ домъ, за дътьми маленькими смотръть и о большихъ думать, и сверхъ того безпрестанно должна писать о разныхъ предметахъ и отвъчать добрымъ пріятельницамъ, которыя закидываютъ меня письмами; еще я должна, хотя въ полгода одинъ разъ, сдълать визиты добрымъ сосъдямъ моимъ, которыхъ, благодаря Бога, у меня много; у родителей моихъ каждую недълю бываю" 1) и проч.

При чтеніи писемъ нельзя не удивиться энергической и подвижной натуръ Марьи Ивановны; при всей любви своей къ спокойной жизни въ Васильевкъ, которую она особенно

ніе о принятіи Гоголя въ нажинскую гимназію и въ мав онъ быль ся ученькомъ. По свъдъніямъ же Справочнаго Энциклопедическаго словаря (т. III 1854 года) Гоголь пробыль два года въ полтавской гимназіи. Въ сборникъ «Русскіе Люди» (изд. Вольфа Спб. 1866 г.) мы читаемъ также: «Гоголь первоначальное воспитаніе получиль въ полтавскомъ повътовомъ училищв, по окончаніи котораго учился два года въ первомъ классв полтавской гимназів». Для насъ это противоръчіе неважно, потому что словарь быль составлень въ 1854 году, раньше появленія книги Кулиша и, въроятно, черпаль свои свъдънія изъ его же прежнихъ замътокъ или статей, а изданіе «Русскіе Люди», очевидно, повторяетъ свъдънія прежняго какого-нюбудь источника. Такимъ образомъ нътъ причины сомнъваться въ справедливости приведенныхъ словъ Кулиша, которыя мы находимъ въ его трудъ, изданномъ уже въ 1856 г.

неохотно повидала послъ смерти мужа, она постоянно предпринимала по разнымъ дъламъ повздки то къ знакомымъ въ сосъднія деревни (Обуховку, Ярески, Грунь, Псёловку), то въ ближайшіе города, напр. въ Харьковъ, Полтаву, Миргородъ. Среди этихъ мелочныхъ и разнообразныхъ хлопотъ обыденной жизни, какъ видно изъ переписки съ родными, Марья Ивановна посвящала особое вниманіе предметамъ религіознымъ. Въ целомъ ряде писемъ находимъ ея разспросы и наставленія Косяровскому о приготовленіи плащаницы, предназначавшейся, въроятно, для сельской церкви въ Васильевкъ. Косяровскому, какъ близкому родственнику и другу, было поручено приготовление плащаницы въ Одессв, гдв онъ служилъ въ то время; онъ следилъ за исполнениемъ работы. Ледо было, очевидно, весьма дорогое и близкое сердцу заказчицы, которая не переставала постоянно освъдомляться о немъ въ продолжение почти цълаго года.

Сдвлаемъ несколько выписокъ.

"Плащаницу, мнъ кажется, лучше сдълать по послъднему описанію вашему, чтобы Спаситель нашъ нарисованъ былъ на гроденаплъ, а слова бы были въ рамахъ, бархата же можно пришить и голубого — хорошаго цвъту; впрочемъ я отдаюсь совершенно на изящный вкусъ той особы, которал будетъ трудиться надъ приведеніемъ въ порядокъ сего богоугоднаго дъла и, върно, я буду восхищена плащаницей, когда ее увижу" (письмо отъ 26 іюня 1826 г.). Почти черезъ годъ (16 мая 1827 г.), она пишетъ въ послъдній разъ о плащаницъ по поводу окончанія дъла: "Усерднъйше благодарю васъ, мильйшій братецъ, за попеченіе о плащаницъ. Да вознаградить васъ Богъ! Мнъ все въ ней нравится".

Постройка церкви въ хуторъ имъла, несомивно, чрезвычайно важное значение не только для обитателей Васильевки, но отчасти и для ближайшихъ сосъдей, такъ какъ въ то время еще мало было храмовъ въ окрестныхъ деревняхъ, а дороги были невыносимо плохи и грязны, такъ что предпринимать далекія странствованія по оврагамъ и балкамъ было крайне затруднительно и неудобно. Марья Ивановна имъла полное основаніе гордиться сооруженіемъ храма, для котораго не жалъла ни тратъ, ни хлопотъ, совершая это дъло съ глубовимъ сознаніемъ важности принятой на себя священной обязанности. При своей сообщительности, несмотря на обычную

скромность, она любила вспомнить и поразсказать, какъ строилась церковь и какъ, какъ бы по благословенію свыше, неожиданно и легко устранялись всъ препятствія, и дъло устраивалось само собой 1)...

Но построеніе храма было лишь важнайшимъ, а не единственнымъ благоданіемъ, оказаннымъ цалой округа васильевскими помащиками. Весьма полезною оказалась учрежденная въ деревна ярмарка, собирающаяся донына по четыре раза въ годъ въ сроки чрезвычайно удачно выбранные и установленные Василіемъ Аванасьевичемъ<sup>2</sup>). Вообще можно сказать, что всегдашняя готовность далать добро и неизманныя приватливость и радушіе были одинаково свойственны обоимъ супругамъ и служили для нихъ залогомъ прочнаго нравственнаго союза.

Въ отношеніяхъ къ окружающимъ любящая натура матери нашего писателя сказывается такъ или иначе въ кажломъ незначительномъ письмъ, - то въ сочувстви ихъ заботамъ и горю, то въ одобрении и совътахъ, часто наивныхъ, и если способныхъ подъйствовать успоконтельно, то, конечно, только твиъ неподдвльно ласковымъ, совершенно женскимъ участіемъ, которымъ вветь отъ каждой строки и которое бываетъ дорого именно своей неоціненной искренностью и теплотой. Въ этомъ отношении заслуживаетъ внимания самый простодушно-дружескій тонъ писемъ. "Душевно обрадована была пріятнъйшимъ письмомъ вашимъ, почтеннъйшій Петръ Петровичъ. Читая письмо ваше, я вообразила на минуту, что нахожусь вивств съ вами. Какъ бы хорошо сдвавли вы, милые друзья мои, когда бы прівхали къ намъ; но какъ на сіе нужны финансы, то не могу васъ и упращивать. О, когда бы у меня было ихъ столько, чтобы мив двлиться съ вами! какъ бы я была рада! Для меня единственная отрада быть

<sup>1)</sup> Любопытно, что Н. В. Гоголю случалось также въ письмахъ въ матери выставлять для ея успокоенія необыкновенную удачу въ своихъ предпріятіяхъ, которыя могли быть почему-нибудь ею не одобрены. Такъ передъ первой своей заграничной поъздкой онъ писалъ: «Я рашился, но къ чему, какъ приступить? Выъздъ за-границу такъ труденъ, хлопотъ такъ много! Но лишь только я принялся, все, къ удивленію моему, пошло какъ нельзя лучше; я даже легко получилъ пропускъ. Одна остановка была, наконецъ, за деньгами. Здъсь я было совсъвъ отчаялся; но вдругъ получаю слъдуемыя въ Опекунскій Совътъ». ("Соч. и письма Гоголя", т. V, стр. 86).

<sup>2)</sup> Эти сроки не измънились до сихъ поръ, —въ продолжение болъе 60-ти л.

съ родными вивств!"... Иногда случается ей двлиться въ пись махъ болве выдающимися впечатленіями. "Сейчасъ возвратились мы изъ церкви; слушали страданія Спасителя нашего и со севчами шли домой. Чрезвычайная ночь!"

Преданность волъ Божіей и покорность Провиденію выражаются у Марыи Ивановны нередко въ наивной и непосредственной формъ, но показывающей явно, что благочестивое настроеніе исходило изъ души ея и иміло довольно существенное вліяніе на ся жизненныя правила и убъжденія. На чистой глубокой въръ основывался ея свътлый оптимистическій взглядъ на жизнь, несмотря на всв испытанія, - взглядъ, весьма часто высказываемый въ письмахъ. Не имъя возможности помочь близкимъ болве существеннымъ образомъ, она не скупится на добрыя пожеданія, стараясь поддерживать въ нихъ бодрость въ житейскихъ испытаніяхъ и превратностяхъ. Она постоянно рекомендуетъ держаться излюбленной ею Панглоссовой системы, заключающейся въ положеніи: "все идетъ къ лучшему въ лучшемъ изъ міровъ". Такъ, успокоивая Косяровскаго, долго че находившаго службы, она пишетъ: "О службъ вы не безпокойтесь; лъта ваши еще не ушли. Вамъ можно и въ штатскую; да еще лучше и безопаснъе; и опредълиться тамъ же въ Одессъ, когда сей городъ такъ нравится и, избравши себъ по сердцу супругу, прелестную женщину душою и теломъ, - какое бы это было счастье для васъ! - прівхать въ Малороссію!" Такіе советы, часто даже противоръчивые, не были, конечно, выражениемъ опредъленныхъ взглядовъ и взвъшенныхъ соображеній. Въ одномъ письмів, напр., она сокрушнется о губительномъ дійствів климата Грузіи на здоровье своего родственника и совътуеть ему, оставивъ военную службу, прівхать въ Малороссію; въ следующемъ письме, напротивъ, желаетъ тому же лицу всякихъ успъховъ въ той же странъ на поприщъ военной службы. "Жалью душевно о безпрерывныхъ преградахъ вступить вамъ въ службу, но вы не безпокойтесь о семъ ни мало; держитесь Панглоссовой системы, что все, что ни двлается, все въ лучшему. Я и сама въ томъ совершенно увърена. Когда бы вы опредълились прежде, то. Богъ знаетъ, были ли бы вы уже на свъть о сю поруч. Къ собственному горю Марья Ивановна относилась совершенно такъ же: "Машенька моя жестоко была больна; можно сказать, что изъ мертвыхъ воспресла,

и вы можете себъ представить, что я тогда чувствовала, но Богь все устраиваеть въ лучшему, иногла для того, чтобы больше чувствовать милосердіе  $\mathrm{Ero}^{4}$ .

Вотъ еще примъръ подобныхъ утъшеній:

"Обстоятельства ваши поправятся и вы будете повойны; идите прямой дорогой и будьте всегда одинаково добры, и вы въ самомъ себъ найдете большое утъщение во всякое время... Я слышала, что Павлу Петровичу отказывають въ просьбъ; когда это такъ, то ему остается жениться; видно, не судьба ему служить. Держитесь все Панглоссовой системы: вы пишете, что много больныхъ и раненыхъ; можетъ быть, и вамъ бы не миновать такой же участи; но лучше сидъть въ скукъ, нежели въ бользни. Вспомните, что Богъ никогда не оставляетъ уповающихъ, и я совершенно увърена, что Онъ меня выведетъ изъ нужды, терпимой мною, и рано или поздно успокоитъ, или же такъ быть должно, чтобы я здъсь не была спокойна, но зато въ будущемъ вознаградитъ меня. Съ этимъ счастьемъ что можетъ сравниться! "

Въ заключение характеристики быта Марьи Ивановны послъ смерти ея мужа остановимся на отношенияхъ къродственнику ея, вельможъ и бывшему министру, Трощинскому.

Какъ богатый и знатный человъкъ, жившій широко и обставленный совершенно по-барски, какъ помъщивъ, содержавшій при себъ цълое народонаселеніе, начиная отъ домашнихъ докторовъ и кончая шутами и многочисленной челядью, Трощинскій, естественно, быль предметомъ благоговъйнаго почитанія для всіхъ родныхъ и сосідей. Легко себі представить, что его должны были окружать со всвхъ сторонъ подобострастіе и зависть, тогда какъ за спиной у него происходили интриги, отъ которыхъ подчасъ жутко приходилось именно людямъ, пользовавшимся наибольшимъ расположеніемъ хавбосольнаго хозяина. Знаномые и родственцики во множествъ стекались въ домъ своего патрона въ торжественные дни для заявленія чувствъ преданности и расположенія, и гордились его вниманіемъ, если, въ свою очередь, онъ удостоиваль ихъ своего посъщенія. Въ последнемъ случав изовсвхъ силъ старались оправдать оказываемую честь пріемомъ, достойнымъ столь почетнаго гостя. Въ такихъ именно отношеніяхъ находилась въ Трощинскому Марья Ивановна. Обыкновенно въ ожиданіи прівзда именитаго родственника, кото-

раго привывли даже за глаза величать не иначе, какъ превосходительствомъ и благодътелемъ, въ домъ поднимались суетдивыя удопоты и приготовленія, далеко не ограничивавшіяся обычной въ подобныхъ случаяхь уборкой комнать. При многочисленности святы, съ которой разъезжаль Трощинскій, заботы о размещение са заставляли нерълго Марью Ивановну отважными себь въ привычномъ поков и даже переседяться на время нь сосъдемь, а смих посмаль за покупками и приписани нав Васильски вы Молаву, Брененчугы и дальше. Иногда приходилось примосить неизловажные жертвы: такъ OXHRADIA OHA JOJAKA ÖMJA OZRAZAJA CEĆE PA VJOBOJACTBIH оварать помощь одмому изь вамболье мобимых родственниконъ, налодившемуся въ бълственномъ положения, и слвлать минея градъ нь мандани не состоявляющее предада Тропинимату, при чемъ примумилось располитить собой, своинъ -рыныцы и поменценност пременянсь въ велские и специявамъ зыплиями плета. "Въ Петру и Пакту овъеветь Імигрія Провожениям со вивме его семействоме. Бе тому део и мы полены влиго съ Върсиваний 1) во Пресви Они здорова; тольно окучногь, воображил, что прівдуть сида виблистіе. В - eret sinemungodd ah arme banne o'r bilaldi gari fi ohogae воз граничерен выпочный водых обый общего ониворо и жить преда весельно обществи въ Пресвить года выть предвимення мужа од јало вовое зе до гого. Жав очень my unreaded. Thinkers his, thing reports so coppore, dere-35 Bedeling Similarial on a gradiance bared momen described जिस्सा के अवस्थान के अनुस्तान के अनुस् Board decision 3"

Зоть ние трановки вышинных правторизующих отне-

да мась высока, что кду Гангона Грокованича; онь у часть быль в физиканийно пась завышень угощениямь княжим 2 не быль по правила применя и ней паца на которато Гангрий Провической в просийся и нам межением нь Просийся просийся и нам межением нь Просийся в были в просийся и нам межением нь быленька по примень просийся в постока просийся и намера примень постока по былень по просийся по п

Il diame . It is said beautiques

A Common the server to a meridian to me supply the definite of the

The the American are recovered across the Interest Office assessment of the second across the second a

должна была вхать на именины къ благодвтелю моему (твиъ болве, что онъ былъ у меня), гдв провела время очень скучно" и проч.

"О Дмитріи Прокофьевичв я, кажется, писала вамъ, какъ онъ у насъ былъ, и старалась доставить ему всв тв удовольствія, которыя онъ любитъ".

"Никоша мой возвратился изъ Кременчуга и навезъ всего для угощенія Дмитрія Прокофьевича, и онъ не будеть, потому что нътъ возможности прівхать по причинь тесноты. Теперь прівхали Шамшевы, Софья Алексвевна и Ростиславъ: Иванъ Ефимовичъ возвратился изъ Кибинецъ. Я вообразила, что тогда еще будуть въ Кибинцахъ, и Родзянки прівхали, и мнъ никакъ невозможно ихъ помъстить всъхъ, и, признаюсь, я и рада сему случаю; жаль только, что употреблено много денегь: лучше бы послада вамъ". "Въ Кибинцахъ мы проведи время и пріятно и грустно, - пріятно потому, что я имъла особую комнатку, гдъ могла свободно предаваться своимъ мыслямъ и обдумывать свои планы (я просила, чтобы мив дали въ гостиномъ флигелв особую комнатку вмвесв съ моей Машей, для того, что съ Ольгой Дмитріевной мив надобно было помъщаться съ Капнистами и съ другими женщинами и поздно слишкомъ ложиться, потому что послъ ужина всв молодые люди всегда во флигелв собираются, а для моей Машеньки не годится поздно ложиться, и мы отъ ужина тотчасъ уходили въ свою квартиру). Одинъ Андрей Андреевичъ 1), истинно какъ родной братъ, со мной обходился, а больше никто. Мив казалось, что ужасивищая зависть меня окружаеть, а впрочемь, можеть быть, я ошибаюсь, — Богъ знаетъ!.. Кажется, совсеми нечего мне завидовать: я ожидаю единственной и самой большой помощи оть благодътеля моего Дмитрія Прокофьевича-рекомендательных писемъ для моего сына къ тъмъ особамъ, которыя ему будутъ нужны, а болбе никакой помощи я не надъюсь, потому что слишкомъ ужъ стараются отдалять его отъ моего сердца <sup>2</sup>). О дюди! Я теперь только ихъ узнаю; прежде мив и въ голову

<sup>1)</sup> Трощинскій, родственник Дмитрія Прокофьевича и двоюродный брать Марьи Ивановны Гоголь, мужъ упомянутой Ольги Дмитріевны. См. "Указатель въ письмамъ Гоголя", изд. I, стр. 27; 2 изд., стр. 11.

э) Это относится уже во времени сборовъ Н. В. Тоголя въ Петербургъ.

не приходило, чтобы можно было говорить и писать не такъ, какъ чувствуешь $^{\omega}$ .

"Ангелъ мой, благодътель Дмитрій Прокофьевичъ, платилъ за меня въ казну и ръдко отъ меня принималъ и, видно, для памяти писалъ у себя, сколько я ему должна, и вышло 4,060 р., и сія записка нашлась; и мит платить сіи деньги; но такъ какъ никакого средства ихъ нътъ мит уплатить, то я предложила Андрею Андреевичу принять Яресковское мое имъніе, состоящее изъ десяти десятинъ. Онъ согласился но только не даетъ по 30 р. десятину, и выходитъ, что имънія лишусь и долгу не уплачу; но да будетъ воля Божія: мы располагаемъ, а Богъ опредъляетъ".

Наконецъ вотъ извъстіе о смерти Трощинскаго:

"Изъ Кибинецъ я возвратилась съ разбитымъ горестью сердцемъ, поклонилась гробу благодътеля моего, который такъ поставленъ, что можно туда ходитъ и видъть гробъ"...

Оканчивая здёсь речь о Д. П. Трощинскомъ, чтобы харажтеристика его не представлялась у насъ одностороннею и пристрастною, а вивств и для болве яснаго пониманія совершившейся впоследствии въ юномъ Гоголе перемены въ отношеніяхъ его въ Трощинскому, упомянемъ и объ отрицательныхъ сторонахъ быта последняго. Мы говорили о томъ, какъ ожидалось съ трепетомъ его появление къ гостямъ. Какъ ни привычно было большинство гостей къ этимъ торжественнымъ выходамъ, едва ли многіе изъ нихъ не ощущали нъкоторой робости въ минуты такихъ появленій. Но вотъ кто-нибудь изъ гостей, -- конечно изъ тъхъ, которые, съ одной стороны, уже пользуются извъстной свободой и прерогативами, а съ другой, не прочь подслужиться и угодить вельможъ, - находитъ, что наступаетъ время развлечь Дмитрів Провофьевича. На сцену вызывается кто-нибудь изъ шутовъ и начинаетъ занимать общество своими выходками. Но трудво шуту даже при невзыскательности присутствующихъ къ увеселеніямъ подобнаго рода быть постоянно, такъ сказать, на высотъ своей задачи: шутки или повторяются, или становятся черезчуръ избитыми и не достигаютъ цъли. Приходится изобръсть что нибудь новое, не успъвшее наскучить. Къ стыду нашихъ дъдовъ, нельзя не сознаться, что неръдко въ подобныхъ случаяхъ скудоуміе шутовъ не только не уравновфшива-

лось находчивостью гостей, но даже давало поводъ въ проявленію со стороны последнихъ возмутительной пошлости. У Трощинскаго въ случав нужды оживить общество на выручку являлись особые шутодразнитем, т. е. люди, не гнушавшіеся жестокимъ и тупоумнымъ глумленіемъ надъ несчастными, забитыми идіотами, или полупомъщанными скоморохами, -- для того чтобы и хозяину угодить, и на моментъ выдвинуться изъ толпы и удовлетворить чувству мелкаго самолюбія, сдалавшись, подобно Добчинскому или Бобчинскому, героями минуты. Въ такихъ шутодразнителяхъ не было недостатка при разнородномъ составъ гостей Трощинскаго. Что они выдълывали и изобрътали въ угоду знатному вельможъ, можно судить по слъдующимъ примърамъ. Среди шутовъ, кромъ извъстнаго Романа Ивановича 1), обращалъ на себя вниманіе жалкій, отставленный вследствіе умопомещательства заштатный священникъ, отецъ Вареоломей. Онъ былъ главной мишенью для насмъщекъ и издъвательства, а иногда и побоевъ со стороны не знавшей удержу толпы, не считавшей для себя обязательнымъ даже уважение къ прежнему сану помъщаннаго. Этого мало: была изобрътена особая, часто повторявшаяся жестокая потеха, состоявшая, въ томъ, что бороду несчастнаго шута припечатывали сургучемъ къ столу и заставляли его, дълая разныя движенія, выдергивать ее по волоску. И это могло быть на глазахъ умнаго и добраго по природъ, а главное-1), просвъщеннаго вельможи!... Шутъ этотъ быль не столько забавень даже, сколько отвратителенъ и грязенъ въ буквальномъ смыслъ слова: неопрятность его доходила до такихъ невфронтныхъ размфровъ, что смотрфть на него во времи объда было противно и непристойно и его принуждены бывали отдълять отъ остального общества особыми ширмочками, чтобы не оскорблять по крайней мъръ арвнія сосвдей, тогда какъ слухъ ихъ ежеминутно оскорблядся его безобразнымъ чавканьемъ. Несмотря на такія отвратительныя привычки и наружность отца Варооломея, съ нимъ послъ стода ежедневно продълывали одну и ту же шутку. Глумясь надъ жадностью его въ деньгамъ, между нимъ и Трощинскимъ, садив-

<sup>1)</sup> См. о немъ въ письмахъ Гоголя ("Соч. и письма Гоголя", т. У, стр. 65 и 67).

<sup>3)</sup> Впрочемъ, по словамъ А. С. Данилевскаго, эти шутки мало забавляли Трощинскаго: онъ смотрълъ на нижъ угрюмо, развъ изръдка бывало улыбнется.

шимся нарочно возлѣ шута, потихоньку подвигали ассигнацію и наблюдали, какъ, не будучи въ состояніи устоять противъ соблагна, шуть наконецъ ее схватывалъ и собирался уже ею завладѣть, какъ вдругъ, остановленный въ своемъ намѣреніи безцеремоннымъ толчкомъ и браннымъ словомъ Трощинскаго, невозмутимо повторялъ двусмысленное: "а нехай се вамъ!..." Однажды во время пріѣзда архіерея шутодразнители вложили отцу Вареоломею мысль обратиться къ его преосвященству съ привѣтственною рѣчью. Рѣчь была дѣйствительно приготовлена и, къ крайнему соблазну однихъ и лукавой радости другихъ, торжественно начата. Архіерей слушаетъ и недоумѣваетъ. Наконецъ, когда не осталось уже сомнѣнія, въ чемъ дѣло, находя неприличнымъ и скучнымъ слушать такой вздоръ, прервалъ автора словами: "хорошо, очень хорошо! остальное досказывай чушкамъ"...

Въ обычныхъ шуткахъ надъ отцомъ Вареоломеемъ принимали участіе ръшительно всъ. Казалось нелъпымъ и неестественнымъ относиться къ нему иначе, а совершенно игнорировать его при описанномъ выше общемъ настроеніи не представлялось возможнымъ. Наконецъ, и самъ отецъ Вареоломей, свыкшись съ своимъ положеніемъ и исполняя свои обязанности, въроятно силился, чъмъ могъ, обращать на себя вниманіе и возбуждать смъхъ....

"Свъжо преданіе, а върится съ трудомъ!..."

## ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ГОГОЛЯ. СТРАСТЬ КЪ ЖИВОПИСИ И КЪ ТЕАТРУ.

Съ мая 1821 г. по іюнь 1828 Гоголь быль ученикомъ Гимназін высшихъ наукъ въ Нъжинъ. Къ сожальнію, школьная жизнь его почти совствить не отражается въ письмахъ къ родителямъ. Составить удовлетворительное представление о ней всего больше мъшаетъ самый возрасть автора, еще не привыкшаго давать себъ отчетъ въ переживаемыхъ впечатлъніяхъ и не чувствовавшаго потребности въ письменной бесъдъ, хотя бы съ самыми близкими людьми, о вопросахъ, не имъвшихъ непосредственнаго отношенія къ практическимъ нуждамъ. Не усердно занимаясь преподаваемыми предметами, находясь на счету ученика лениваго и посредственнаго по успъхамъ, дерзкаго и "неряшливаго" по поведенію, Гоголь не дюбилъ воспитавшую его школу 1) и, мало ею интересуясь, не находиль удовольствія и говорить о ней. Вообще Гоголь неръдко вспоминаль о ней лишь впослъдствии. Только въ последніе годы жизни въ Нежине, когда онъ уже значительно развился и созрёдь, мы находимь въ письмахъ понытки подвести итоги вынесенному изъ школы, но и эти, крайне враждебные, отзывы были сдъланы мимоходомъ, подъ вліяніемъ раздраженія, и вызывались необходимостью отвъчать на

<sup>1)</sup> Уже гораздо поздите отношенія Гоголя къ Лицею измінились; такъ Гоголь быль сильно огорчень и встревожень однажды несправедливыми слухами о пожарів въ ніжинскомъ Лицев (письмо къ Н. А. Бівлозерскому, соч. Гог., изд. Кулища, V т., стр. 251).

упреки матери за потерянные годы. Къ тому же они не дають ни мальйшаго представленія о разнородныхъ впечатльніяхъ, пережитыхъ имъ въ ствнахъ заведенія за все школьное время. Исключеніе представляютъ только немногія строки, касающіяся ученическаго театра; кое-что мы узнаемъ также изъ трехъ писемъ его къ товарищу Высоцкому.

Такимъ образомъ кромъ писемъ къ матери при изучении школьнаго періода жизни Гоголя мы должны обратиться къ другимъ источникамъ, напр. отзывамъ о Гоголъ-отрокъ его школьныхъ товарищей и наставниковъ и нъкоторымъ оффицальнымъ даннымъ.

Въ ряду источниковъ подобнаго рода первымъ по времени документомъ является прошеніе отца Гоголя о принятіи сына въ число воспитанниковъ нъжинской гимназіи — въ письмъ, адресованномъ въ директору Кукольнику (отцу извъстнаго писателя). Письмо это не достигло цели: оно было получено уже по смерти Кукольника и отцу Гоголя пришлось вторично обратиться къ начальству гимназіи съ тою же просьбой, на которую уже последоваль благопріятный ответь. Гоголь быль помъщень въ число своекоштныхъ пансіонеровъ, а черезъ годъ устроенъ на казенный счетъ, такъ какъ родители были не въ силахъ платить ежегодно тысячу рублей за его образованіе. Поступленіе его въ самомъ концъ учебнаго года не должно насъ удивлять, если мы вспомнимъ, что нъжинская гимназія въ то время только начала свое существованіе и еще не получила правильной организаціи. Созданная наскоро и открытая лишь за полгода до поступленія Гоголя, она нуждалась даже въ учебномъ персоналъ и была не богата воспитанниками; ей предстоядо еще устройство почти всъхъ частей школьнаго обихода 1). Въ это-то время черниговскій губернскій прокуроръ Бажановъ, въ качествъ хорошаго знакомаго, увъдомилъ отца Гоголя объ открытіи въ Нъжинъ гимназіи и совътоваль ему отдать сына въ находящійся при ней пансіонъ. Подготовка мальчика оказалась крайне не блестящая: на пріемномъ испытаніи онъ обнаружилъ удовлетворительныя познанія единственно въ Законъ Божіемъ. По-

<sup>1)</sup> Даже къ концу года въ ней было всего 52 ученика, которые всв учились въ одномъ классъ. (См. "Извъстія Историко-Филологическаго Института въ Иъжинъ", т. III, 1879, неофонц. отд., стр. 128).

ступленіе его при такихъ условіяхъ объясняется, конечно. только исключительнымъ положеніемъ только-что возникавшаго учебнаго заведенія, хотя Гоголь и попалъ даже въ среднее отдъленіе изъ трехъ, на которыя были раздълены по познаніямъ вновь принятые воспитанники.

За первый годъ жизни Гогода въ Нъживъ письма его становятся нъсколько больше по объему, но остаются по прежнему однообразными и дътскими по содержанію 1). Въ нихъ мы все еще не находимъ пока почти ничего, кромъ сообщеній о состояніи своего здоровья и о своихъ нуждахъ. Существенную разницу съ письмами предпествующей поры можно видъть только въ томъ, что съ болъе зрълымъ сравнительно возрастомъ и при измънившихся обстоятельствахъ Гоголю приходится испытывать и больше заботь и затрудненій, нежели въ Полтавъ. Въ новой обстановъъ Гоголю было уже не такъ привольно, какъ прежде: въ одномъ изъ первыхъ нъжинскихъ писемъ, очевидно только-что по возвращени после вакаціи, онъ уже жалуется на тоску о родителяхъ и просить, чтобы они побывали у него въ томъ же мъсяцъ; . говорить о боляхь въ груди. Разлука съ родителями на болъе продолжительное время, чъмъ прежде, и съ меньшею надеждою на близкое свиданіе, послв полугодовой жизни въ семьв, большая отдаленность отъ нея, отсутствие людей, кромъ отпущеннаго съ нимъ дядьки (сближение съ другими названными ниже лицами могло произойти только по прошествіи нъкотораго времени), наконецъ, еще не успокоившееся, не улегшееся чувство некоторой осиротелости, одиночества по смерти любимаго брата, раздълявшаго съ нимъ въ Полтавъ тоску разлуки съ домашними, - все это должно было производить самое тяжелое, удручающее действіе на мальчика. Онъ не спить, неутъшно плачеть, находя нъкоторое облегченіе въ своемъ горь только въ участім преданнаго дядьки, просиживающаго надъ его постелью целыя ночи, наконецъ онъ, что такъ естественно въ его возрасть, подъ влінніемъ тяжелаго чувства разлуки и одиночества въ совершенно новой и чуждой пока сферъ, преувеличиваеть значение ощущаемой имъ физической боли. Все это представляеть явленія

<sup>1)</sup> Мы сравниваемъ ихъ здъсь съ дошедшими до насъ тремя письмами изъ Полтавы. ("Соч. и письма Гоголи", т. V, стр. 3 и 4).

очень обыкновенныя въ детскомъ возрасте при подобныхъ случаяхъ, какъ и то, что настроеніе Гоголя, какъ и всякаго ребенка его леть, обыкновенно переменялось слишкомъ быстро. Сравнимъ для подтверженія сказаннаго письма его отъ 13 и 14 августа 1821 г.: въ первомъ высказывается радость и спокойное, свътлое состояніе духа, второе проникнуто уже наивнымъ дътскимъ отчаяніемъ. Дъло было въ томъ, что, получивъ отъ родителей объщание привхать къ нему только въ октябръ, между тъмъ какъ онъ прежде разсчитываль на болъе скорое свиданіе, Гоголь еще сильнъе поддался охватившей было его по возвращени изъ дому грусти, и теперь она совершенно вытёсняеть на короткое время свойственную дётскому возрасту безпечность и способность дегко забывать непріятныя впечатавнія, и воть результатомъ такого тяжедаго настроенія является жалобное письмо, повидимому, очень напугавшее родителей. Было въ самомъ дёлё чёмъ встревожиться; свое состояніе Гоголь описываеть въ яркихъ краскахъ: "Весьма опечалился я, услыша, что вы прівдете еще въ октябръ мъсяцъ. Ахъ, какъ бы я желалъ, еслибы вы прівхали вакъ можно поскорве и узнали бы объ участи своего сына! Прежде каникулъ писалъ я, что мив здесь хорошо, а теперь — напротивъ того. О еслибы, дражайшіе родители, вы прівхали въ нынвшнемъ місяці, тогда бы вы услышали, что со мною дълается! Мнв послв каникуль сдвлалось такъ грустно, что всявій Божій день слезы ръкой льются, и самъ не знаю, отчего, и особливо, когда вспомню объ васъ, то • градомо тако и льются. И теперь у меня грудь такъ болить, что даже не могу много писать. Простите мив за мою дерзость, но вужда все заставить дълать. Прощайте, дражайшіе родители! далье слезы мьшають мнь писать 1). Сльдующее письмо, заключавшее въ себъ извиненія и оправданія Гоголя, даеть основание предположить, что на свои жалобы онъ подучиль въ отвъть увъщанія и усовъщиванія. Здъсь онъ старается загладить свой необдуманный поступокъ, утверждая, что у него дъйствительно очень, больла грудь съ другого же дня по прівадв въ Нежинъ, но что теперь (т. е. когда онъ писаль) онъ совершенно здоровъ и весель. Между темъ наканунъ тревожнаго письма онъ говорилъ, что былъ здоровъ;

<sup>1) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя". т. V. стр 5.

онъ писалъ въ первый разъ не въ день прівзда въ Нъжинъ, а уже по полученіи извъстій изъ дому ("освъдомившись, что вы находитесь здоровы, пишу къ вамъ ..") 1) Все это отзывается еще ребячествомъ, какъ и приписка къ письму 14 августа въ постскриптумъ о томъ, что учениковъ еще не собралось и половины, заключающая въ себъ какъ бы намекъ на то, что онъ слишкомъ рано привезенъ, что можно было бы побыть еще нъсколько времени дома.

Но мало-по-малу Гоголь привыкъ, конечно, къ своему новому мъсту воспитания и достаточно освоился съжизнью въ немъ: по крайней мъръ, жалобы его прекращаются, и въ самой перепискъ замъчается довольно продолжительный, именно мъсячный перерывъ, —върный признакъ нъкотораго успокоения.

Уже вскоръ по вступленіи въ школу Гоголь могь чувствовать себя въ ней не совсемъ одинокимъ: въ числе товарищей онъ встретиль детей короткихъ знакомыхъ отца, впоследствіи своихъ постоянныхъ спутниковъ въ повздкахъ домой на каникулы. (Это были Барановъ и А. С. Данилевскій, оставшійся другомъ Гоголя въ продолженіе всей жизни). Сверхъ того при мальчикъ находился еще дядька, котораго отецъ Гогодя подучиль позволение держать при пансіон вы качеств в служителя безплатно <sup>2</sup>). Постоянная близость любимаго и пре-. даннаго дядьки была большимъ утвшеніемъ для ребенка въ разлукъ его съ родителями, особенно на первое время 3). Заботливые родители, безкорыстно предлагая услуги своего двороваго человъка, должны были имъть въ виду именно этотъ уходъ за сыномъ и возможное облегчение для ребенка времени первоначальнаго ознакомленія и постепеннаго освоенія съ неизвъстнымъ ему школьнымъ міромъ 4).

Вскоръ и въ числъ воспитателей Гоголя напились также люди,

<sup>1)</sup> Тамъ же "Соч. м письма Гоголи", т. V, сгр. 5.

<sup>2)</sup> Это былъ Симонъ, о которомъ Гоголь упоминаетъ въ одномъ изъ первыхъ нъжинскихъ писемъ.

<sup>3) &</sup>quot;Не забудьте добраго моего Симона, который такъ старается обо мив, что не прошло ни одной ночи, чтобы онъ не увъщеваль не плакать о васъ, дражайшіе родители, и не просиживаль цвлой ночи надо мной". ("Соч. и письма Гоголя", У т., стр. 5).

<sup>4)</sup> Въ случаяхъ денежныхъ затрудненій тотъ же Симонъ является опекуномъ Гоголя уже года три спустя. ("Соч. и письма Гоголя", У т., стр. 25).

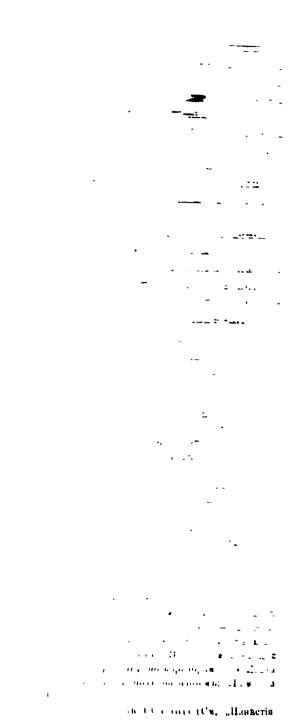

ціатива діла, съ которымъ изъ его товарищей врядъ ли кто и быль знакомъ. Театръ, какъ видно, поглощалъ все вниманіе Гоголя: онъ заботится о немъ и съ радостью сообщаетъ объ удачахъ, цри чемъ сила увлеченія видна уже изъ умінія организовать діло и изъ самой иниціативы въ такомъ раннемъ возрасть. И дома Гоголь также хочетъ непремінно играть. "Сділайте милость, объявите мить, побду ли я домой на Рождество; то, по вашему обіщавію, прошу мит прислать роль. Будьте увірены, что я хорошо ее сыграю .¹) Со словъ одного изъ школьныхъ товарищей Гоголя, г. Пашковъ, въ своихъ заміткахъ ("Гоголь въ Ніжинть". "Берегъ", 1880 г., № 268, дек. 18) свидітельствуетъ, что любовью къ театру и ко всему изящному Гоголь отличался въ школів и выдавался въ этомъ отношеніи между товарищами. Очевидно, что это была страсть, а не мгновенная вспышка обыкновеннаго ребенка .²).

Историко-Филолог. Ипст. въ Нъжинъ", 1872, неоффиціальный отдълъ, стр. 152), но ученическія представленія существовали и раньше (см. "Соч. и письма Гог"., V т., стр. 14).

Интрига не замедлила примъшаться и къ этому учрежденію, которое, казалось бы, должно было сблизить юношей и ихъ наставниковъ и при разумномъ руководствъ оживить училищную жизнь. Вмъсто того, ему суждено было внести разладъ и возбудить страсти самихъ учащихси и сдълать ихъ также причастными тому ожесточению къ нъкоторымъ изъ профессоровъ, которое спачала было, такъ сказать, домашнимъ дъломъ послъднихъ; а такъ какъ въ профессорскихъ интригахъ для учениковъ было мало назидательнаго, то понятно отсюда общее паденіе профессорскаго авторитета, доходившее иногда въ воспитанникахъ до презранія къ инымъ преподавателямъ, и усиленіе той распущенности, на которую они еще прежде жаловались въ своихъ донесеніяхъ конференціи. Въ числъ недоброжелателей новой затын оказался прежде всего проф. Билевичъ, который во избъжание отвътственности за допущение имъ, какъ членомъ конференціи, учрежденія театра, счелъ нужнымъ довести о немъ до сведенія окружного и почетнаго попечителей съ запесеніемъ своего мизнія въ журналь конференціи. Проф. словесности, Никольскій, въроятно обиженный твиъ, что театръ возникъ, если не безъ въдома сго, то помимо его участія и руководства, въ особомъ рапортв, представленномъ въ конференцію, энергически настанваль, въ свою очередь, на разъяснении вопроса о томъ, къмъ именно были разрешены театральныя арванща и кто, следовательно, должень за нихъ отвъчать, также происходиль ли выборь піесь для представленій, и если происходиль, то подъ чьимъ именно контролемъ. "Ежели сіе кому - либо частпо

<sup>1) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя", т. У, стр. 14.

э) Законность и польза существованія театра признавалась далеко не всёми воспитателями или, върпъе, па этомъ вопросъ всего ярче и съ наибольшимъ ожесточеніемъ отразились тъ прецирательства, которыми изобиловала въ то время жизнь пъжинской педагогической корпораціи.

Любовь къ изящному, развившаяся въ ребенкъ въ періодъ жизни въ домашнемъ кругу, вообще замътно проявилась во время его пребыванія въ школъ. Не слишкомъ прилежный ученикъ, мало оказывавшій успъховъ въ обязательныхъ предметахъ обученія, Гоголь съ явной охотой принимается за необязательные, т. е. искусства. Онъ ждетъ съ нетерпъніемъ разръшенія учиться музыкъ и танцамъ, повторяеть о своемъ желаніи въ нъсколькихъ письмахъ сряду, проситъ прислать сърнпку и смычекъ и т. п., высказываетъ охоту учиться танцовать, и самъ спъщитъ записаться въ число занимающихся этими искусствами, еще не будучи окончательно увъренъ въ со-

одному предоставлено, то для чего конференціп за изв'ястіе о томъ знать не двно; если же выборъ піесъ предоставлень вообще всей конференцін, то для чего и къмъ, безъ въдома опой, назначаемы были театральныя піесы, кои уже шесть лъть разыгрывались, какъ слышно, съ какими-то собственными, только неизвъстно чьими дополненіями и прибавленіями". (Пустивъ въ ходъ такимъ образомъ какой-то, въроятно многимъ понятный тогда намекъ, авторъ рапорта притворяется невъдущимъ о томъ, что по настоянію кого-нибудь изъ начальства, по всей въроятности самого директора Орлан, ученикамъ указывались и рекомендовались для ихъ театральнаго репертуара піссы, написанныя па французскомъ языка). Наконецъ онъ высказываетъ догадку свою о стремлени начальства расположить публику къ гимназіи и привлечь ее къ помъщенію дътей въ находящійся при гимназіи пансіонъ, какъ о главной причино возникновенія и поощренія театральныхъ зрадищь, и выражаеть свое убъжденіе о возможности выбора для этой почтенной цали другихъ болае благородныхъ или благовидныхъ мъръ. Послъдніе намени особенно заставляють, если не будетъ слишкомъ смъло строить предположения на недостаточно еще разъясненныхъ фактакъ, -- заподозръть въ Никольскомъ стремление набросить тънь на начальство, допускавшее, по мижнію составители доклада, излишнін поблажки своимъ питомцамъ и оказывавшееся нерадивымъ или несостоятельнымъ въ надлежащемъ выполненія примыхъ своихъ обязанностей. Никольскій, подобно Билевичу, кончаетъ свой рапортъ также просьбой довести его соображения до свъдъния господъ попечителей. Конференція, однако, отклонила оба ходатайства и тамъ еще болье распалила злобу въ противникахъ театра, такъ что вскоръ обострившееся раздраженіе двухъ партій повело за собой цалую исторію ссоръ, доносовъ и препирательствъ, кончившихся трагически для иныхъ преподавателей, и что всего прискоронъе, вовлекшую въ принадлежность къ одной, хотя и лучшей (миспекторской) партів противъ нъкоторыхъ, хотя и менье достойныхъ профессоровъ, вооружавшихся противъ театра, -- многихъ старшихъ воспитанниковъ, и прежде всего. конечно, такихъ горячихъ сторонниковъ театра, какихъ быль Гоголь. —Желающихъ подробиве ознакомиться съ этой темной исторіей, отсываемъ въ обстоятельной статьт проф. Лавровскаго ("Извъстія Историко-Филологич. Института въ Нъжинъ", т. III, 1879 г., неоффиц. отдълъ, страв. 102-258; послъ эта статья вышла также особой брошюрой).

гласін на то родителей. "Я уже подписался хотышимь (т. е. желающимъ) учиться на сихъ инструментахъ, также и танцованію, но не знаю, какъ вамъ будетъ угодно"). Не получивъ отвъта изъ дому, онъ уже ръшается, несмотря на внъшнюю робкую почтительность, заблаговременно заявить свое желаніе, очевидно, въ полномъ разсчеть на разрышеніе. Въроятнъе всего, что и родители относились поощрительно къ такому проявленію въ мальчикъ эстетическихъ наклонностей: при несомнънной все - таки ограниченности ихъ средствъ, такъ явно обнаружившейся въ перепискъ, особенно еще въ самыхъ первыхъ письмахъ Гоголя изъ Нъжина, въ которыхъ ему приходилось по нъскольку разъ сряду просить у родителей объ одномъ и томъ же, о присылкъ денегъ или о покупкъ нъкоторыхъ нужныхъ книгъ, — они не отказывали ему въ концъ концовъ въ просьбахъ и находили возможнымъ уплатить прибавочную сумму (около 100 р. въ годъ) за обученіе сына искусствамъ.

Но кромъ страсти къ изящному и отчасти безсознательнаго накопленія матеріала для будущихъ произведеній изъ разсказовъ отца или дъда и видънныхъ въ дътствъ малороссійскихъ комедій, для будущей творческой двятельности Гоголя необходимъ былъ и иной запасъ, данный самой жизнью и доставившій впоследствій обильную пищу его фантазій, уже получившей побуждение работать въ извъстномъ направлении, и эту пищу онъ нашель, при необыкновенной врожденной наблюдательности, между прочимъ и въ путевыхъ впечатленіяхъ во время своихъ повздокъ въ Нъжинъ и обратно въ Васильевку 2). Искреннія, въ высшей степени прочувствованныя воспоминанія Гогодя о дітствів въ началів VI главы "Мертвыхъ Душъ" и особенно о поводкахъ и о дорогв имъютъ, несомевню, весьма важное автобіографическое значеніе. Всего важиве въ этомъ смысле следующія слова его после длиннаго перечисленія предметовъ и людей, привлекавшихъ его вниманіе: "Я уносился мысленно за ними въ бъдную жизнь ихъ" 3). Изъ нихъ мы можемъ убъдиться, что зародыши его ве-

t) "Соч. и письма Гог.", т. V, стр. 7, также 8, 10, 11 и следд.

<sup>2)</sup> Также по порученію матери въ Кременчугь и Полтаву; см. выше.

<sup>3)</sup> Въ письмъ къ С. Т. Аксакову (V т., стр. 438) Гогодь также съ увлеченіемъ говорить о благотворномъ вліяніи на него дороги уже въ връдыхъ годахъ: "Дорога, дорога! Я надъюсь на дорогу: она теперь будетъ для меня вдвойнъ

ликаго искусства проникать въ тайны внутренняго міра человъка, дающія ему права на названіе поэта мыслителя, его
глубокое сочувствіе людскимъ несчастіямъ и склонность
"смъяться сквозь слезы" имъли свое начало еще въ дътской
воспріимчивости и наблюдательности и воспитали въ немъ
гуманное отношеніе къ ничтожному и падшему человъку.
Если припомнимъ, что въ другомъ мъстъ того же произведенія онъ говоритъ о дорогъ: "сколько родилось въ ней чудныхъ замысловъ, поэтическихъ грезъ, перечувствовалось дивныхъ впечатлъній!" 1), то мы должны будемъ признать, что по
крайней мъръ извъстная доля этихъ впечатлъній накопилась
въ чуткомъ дътскомъ возрастъ, и несомнънно тогда развилась воспріимчивость къ нимъ, а равно и страстное сочувствіе впечатлъніямъ длинной дороги зародилось навърно еще
очень рано 2)

прекрасна". Сравни въ VI т., стр. 247: "Дорога всегда мнв помогала"; также ем. VI т., стр. 165, 183, 213, 214, 243, 244, 502 и проч.

<sup>1)</sup> Соч. Гог., изд. Х, т. III, стр. 107.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же, стр. 222.

## Ш.

## ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ГОГОЛЯ ВЪ ХАРАКТЕРИСТИКАХЪ Г. КУЛИША И КОЯЛОВИЧА.

Въ виду крайней скудости данныхъ о школьномъ бытъ Гоголя позволимъ себъ дополнить предыдущій очеркъ разсказомъ г. Кулиша (котораго благодаримъ за любезное разрышеніе воспользоваться нъсколькими страницами его труда) и другими слъдующими ниже замътками и воспоминаніями объ этой поръ жизни нашего писателя.

Г. Кулишъ сообщаетъ следующія сведенія о детстве Гоголя: "Гоголь представляется намъ красивымъ бълокурымъ мальчикомъ, въ густой зелени сада Нъжинской гимназіи, у водъ поросшей камышемъ рвчки, надъ которою валетають чайки, возбуждавшія въ немъ грезы о родинь. Онъ-любимецъ своихъ товарищей, которыхъ привлекала къ нему его неистощимая шутливость, но между ними немногихъ только, и самыхъ дучшихъ по нравственности и способностямъ, онъ выбираетъ въ товарищи своихъ ребяческихъ затви, прогудокъ и дюбимыхъ бесъдъ, и эти немногіе пользовались только въ накоторой степени его доваріемъ. Онъ многое отъ нихъ скрывалъ, повидимому, безъ всякой причины, или облекалъ таинственнымъ покровомъ шутки. Ръчь его отличалась словами малоупотребительными, старинными или насмъщливыми; но въ устахъ его все получало такія оригинальныя формы, которыми нельзя было не любоваться. У него все переработывалось въ горниль юмора. Слово его было такъ мътко, что товарищи боядись вступать съ нимъ въ саркастическое состязаніе. Гоголь любилъ своихъ товарищей вообще, и до такой степени спутники первыхъ его лютъ были тюсно связаны съ тюмъ временемъ, о которомъ впослюдствіи онъ изъ глубины души восклицалъ: "О, моя юность! о, моя свюжесть!" что даже школьные враги его, если только онъ имълъ ихъ, были ему до конца жизни дороги. Ни объ одномъ изъ нихъ не отзывается онъ съ холодностью или непріязнью, и судьба каждаго интересовала его въ высшей степени.

Впрочемъ товарищи составляли только отраду его въ разлукъ съ роднымъ семействомъ, но не могли замънять для него первыхъ сердечныхъ привязанностей. Побывавъ дома на каникулахъ 1821 года, онъ до такой степени вновь сжился съ отцомъ и матерью, что разлука съ ними довела его до болъзненнаго раздражения чувствъ.

"Ахъ, какъ бы я желалъ" (писалъ онъ къ нимъ), "еслибъ вы прівхали какъ можно поскоръй и узнали-бъ объ участи своего сына! Прежде каникулъ писалъ я, что мнъ здъсь хорошо, а теперь напротивъ того. О, еслибы, дражайшіе родители, прівхали (вы) въ нынъшнемъ мъсяцъ! тогда бы вы услышали, что со мною дълается!" 1)

Бывшіе наставники Гоголя аттестовали его, какъ мальчика скромнаго и "добронравнаго"; но это относится только къ благородству его натуры, чуждавшейся всего низкаго и коварнаго. Онъ дъйствительно никому не сдълаль зла, ни противъ кого не ощетинился жесткою стороною своей души; за нимъ не водилось какихъ-нибудь дурныхъ привычекъ. Но никакъ не должно воображать его, что называется, асмирною овечкою". Маленькія алыя ребяческія проказы были въ его духъ, и то, что онъ разсказываеть въ "Мертвыхъ Душахъ" о чусарь, списано имъ съ натуры. Подобныя затви были между его товарищами въ большомъ ходу. Но, можетъ быть, не всв такъ хорошо знакомы съ его произведеніями, какъ авторъ этихъ "Записокъ"; можетъ быть, немногіе помнять чудную картину, просвътлъвшую въ воображении поэта при воспоминаніи о гусарів; картина же это живо рисуеть и школу. въ которой онъ воспитывался, и ея мъстоположение, а по-. тому мы выпишемъ ее здёсь цёликомъ. Гоголь разсказываетъ о томъ, какъ дамы губерискаго города N, по случаю стран-

<sup>1) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя", т. У, стр. 5.

ныхъ подозрвній насчеть Чичикова, "умвли напустить такого тумана въ глаза всемъ, что все несколько времени оставались ошеломленными. Положеніе ихъ въ первую минуту" (продолжаетъ онъ) "было похоже на положение школьника, которому, сонному, товарищи, вставшіе поранве, засунули въ носъ гусара, то есть бумажку, наполненную табакомъ. Потянувши въ просонкахъ весь табакъ къ себъ со всвиъ усердіемъ спящаго, онъ пробуждается, вскакиваетъ, глядитъ, какъ дуракъ, выпучивъ глаза, во всв стороны, и не можетъ понять, гдв онъ, что съ нимъ было, и потомъ уже различаетъ озаренныя косвеннымъ дучемъ солнца ствны, смвхъ товарищей, скрывшихся по угламъ, и глядящее въ окно наступавшее утро съ проснувшимся лъсомъ, звучащимъ тысячами птичьихъ голосовъ, и съ освъжившеюся ръчкою, тамъ и сямъ пропадающею блещущими загогулинами между тонкихъ тростниковъ, всю усыпанную нагими ребятишками, зазывающими на купанье, и потомъ уже наконецъ чувствуетъ, что въ носу V Hero CHINTE TVCape" 1).

Эти "блестящія загогулины между тонкихъ тростниковъ" живо напоминають тому, кто знаетъ мъстность нъжинскаго лицея, протекающую мимо него тихую, поросшую камышами ръчку, а проснувшійся лъсъ, звучащій тысячами птичьихъ голосовъ, есть не что иное, какъ тънистый обширный садъ лицея, похожій на лъсъ. Ссылаюсь на соучениковъ Гоголя, не помнять ли они при этомъ "косвенномъ лучъ солица" золотистыхъ кудрей дътской головы своего знаменитаго сверстника. Да, это одно изъ тъхъ лътнихъ утръ, когда душа поэта, упиваясь новостью "всъхъ наслажденій бытія", набиралась (мы употребляемъ его слово) творческаго запаса на будущую дъятельность; потому такъ и живо, такъ и тепло, и солнечно оно въ Гоголевой картинъ.

Можно сказать вообще, что Гоголь мало вынесь познаній изъ Нъжинской гимназіи высшихъ наукъ, а между тъмъ онъ развился въ ней необыкновенно. Онъ почти вовсе не занимался уроками. Обладая отличною памятью, онъ схватываль на лекціяхъ верхушки и, занявшись передъ экзаменомъ нъсколько дней, переходилъ въ высшій классъ. Особенно не любиль онъ математики. Въ языкахъ онъ тоже быль очень

<sup>1) &</sup>quot;Соч. Гог., изд. X, т. III, стр. 188—189.

слабъ, такъ что, до перевзда въ Петербургъ, едва ли могъ понимать безъ пособія словаря книгу на французскомъ языкъ 1). Къ нъмецкому и англійскому языкамъ онъ и впослъдствіи долго еще питалъ комическое отвращеніе 2). Онъ шутя говаривалъ, что онъ "не въритъ, чтобы Шиллеръ и Гёте писали на нъмецкомъ языкъ: върно на какомъ-нибудь особенномъ, но быть не можетъ, чтобы на нъмецкомъ".—Вспомните слова его: "по-англійски произнесутъ какъ слъдуетъ птицъ и даже физіономію сдълаютъ птичью, и даже посмъются надъ

- 1) Аттествтъ, полученный Гоголемъ при выпускъ изъ гимназіп, протяворъчить этому преданію его товарищей. Въ немъ сказано, что Гогодь окончиль курсъ ученія съ очень хорошими успъхами во французскомъ и съ превосходимми въ нънецкомъ языкъ. Но надобно знать, каково было тогда состояніе языкознанія въ гимназіи высшихъ наукъ князя Безбородко. Этой части гимназическаго курса приданалось такъ мало важности, что решительное незнаніе нностранныхъ языковъ не мъшало воспитанникамъ переходить въ высшіе влассы. По свидътельству знакомыхъ со мной лично соучениковъ Гоголи, онъ, находясь въ одномъ съ нимъ класст по наукамъ, отставаль отъ нижъ постоянно двумя классами по языкамъ, и превосходиль развъ только тъхъ, которые знале еще мевьше его, то есть почти не умъли читать нъмецкой печати, при окончанін курса, какъ это можно было встрітить въ малороссійскихъ гимназіяхъ и гораздо позже Гогодева времени. — Я видълъ книги Гогодя, по которымъ онъ обрабатываль свои декціи, будучи адъюнктомь въ С.-петербургскомь универ-одной. Гоголь любилъ читать Шекспира, но, не зная англійскаго языка (которому началъ учиться подъ конецъ жизни), не могь пользоваться превосходнымъ переводомъ Шлегеля и читалъ обыкновенно по-французски. Не мое дъло доганываться, почему профессоръ намецкой словесности аттестоваль такъ высоко успъхи Гоголя въ нъмецкомъ языкъ. Я только укажу на его же отмътку, сдъданную въ общемъ выводъ за 1828-й г. Не говоря уже о томъ, что Гоголь въ этомъ году пребыванія свосго въ гимназіи высшихъ наукъ находился по языкамъ не въ шестомъ, высшемъ отдъленіи, а въ четвертомъ отдъленіи, овъ не могъ получить отметки полныхъ боловъ 4, а получиль только 2. Где же туть превосходные успъхи? -- Гоголь принядся за основательное изучение языковъ только въ последнее десятильтие своей жизни и прибавиль въ французскому знаніе языковъ итальянскаго, польскаго, немецкаго, англійскаго, датинскаго, греческаго (и испанскаго). Въ его бумагахъ сохранились слъды занятій этими языками, и кажется, что онъ читаль книги на каждомъ изъ пихъ.
- 2) Впоследствии, во время неоднократнаго и продолжительнаго пребыванія своего въ Риме, онъ выучился итальянскому языку, такъ что могь довольно свободно объесинться, даже писаль иногда изъ Рима въ Петербургъ по-итальянски. Разъ даже въ остеріи, въ обществе художниковъ, онъ произнесъ речь на итальянскомъ языке безъ приготовленія. Подъ конецъ жизни онъ учился и, можетъ быть, зналь по-англійски; а въ его бумагахъ найдено много тетрадей, исписанныхъ упражненіями въ греческомъ языке.

тъмъ, кто не съумъетъ сдъдать птичьей физіономіи" 1). Эти слова написаны имъ не изъ одного только побужденія попрекнуть русскую публику равнодушіемъ къ родному языку.

Зато въ рисовани и въ русской словесности онъ сдълаль большіе успъхи. Въ гимназіи было тогда, и до сихъ поръ (въ лицев) есть, нъсколько хорошихъ пейзажей, историческаго стиля картинъ и портретовъ. Вслушиваясь въ сужденія о нихъ учителя рисованія, человъка необыкновенно преданнаго своему искусству <sup>2</sup>), и будучи приготовленъ къ этому практически, Гоголь уже въ школъ получилъ основныя понятія объ изящныхъ искусствахъ, о которыхъ впослъдствій онъ такъ сильно, такъ пламенно писаль въ разныхъ статьяхъ своихъ и уже съ того времени предметы стали обрисовываться для его глаза такъ опредълительно, какъ видятъ ихъ только люди знакомые съ живописью <sup>2</sup>).

Что насается до литературных в успъховъ, то пишущему эти строки случайно достались классныя упражненія на заданныя темы Н. В. Кукольника, покойнаго Гребенки и Гоголя, который назывался и подписывался, во время пребыванія своего въ гимназіи, полнымъ своимъ именемъ: Гоюль-Яновскій 1). О первыхъ мы молчимъ, такъ какъ не о томъ идётъ ръчь; но сочиненія Гоголя на заданныя темы отличаются уже

<sup>1) &</sup>quot;Мертвыя Души". (Соч. Гог., изд. X, т. III, стр. 163).

<sup>2)</sup> Это быль К. С. Павловъ, отъ котораго я многое узналь о Гоголь.

<sup>8) &</sup>quot;Я всегда чувствоваль маленькую страсть къ живописи", говорить Гоголь въ стать о Пушкиев (Соч. Гог., изд. Х, т. У, стр. 210—211). И какъ рано пробудилась въ немъ эта страсть, видно изъ слъдующаго затъмъ недосказаннаго объясненія: "Меня много занималь писанный мною пейзажъ, на первомъ планъ котораго раскидывалось сухое дерево; знатоки и судьи моя были окружные сосъди". Эту картину показывали мит въ Васильевскъ. Она писана клеевыми красками на загрунтованномъ краснымъ грунтомъ холстъ, длиною въ 11/2 а шириною въ 1 арш. Представляеть она бесъдку надъ прудомъ посреди высокихъ деревъ, между которыми одно—съ засохшими вътвями. Деревья, какъ видно, скопированы съ чего-небудь, а бесъдка сочинена вся или отчасти самимъ художникомъ. Замъчательны въ ней ръшетчатыя остроконечныя окна, подобныя тъмъ, какія были въ старомъ домикъ, нарисованномъ Гоголемъ. Подобныя окна есть и теперь въ Васильевкъ въ небольшомъ флигелькъ, въ саду.

<sup>4)</sup> Впоследствіи онъ решительно отрекся отъ второй половины своей двойной фамиліи и не позволяль называть себя Яновскимъ. "Зачемъ называете вы меня Яновскимъ? (говориль онъ). Моя фамилія Гоюль, а Яновскій—только такъ, прибавка; ее поляки выдумали. (Мих. Донгиновъ: "Воспоминаніе о Гоголь", въ 3-й вн. "Современника" 1854).

нъкоторою опытностью, разумъется, ученического пера, и силою слова, составляющею одно изъ существенныйшихъ достоинствъ его первоначальныхъ сочиненій. Литературныя занятія были его страстію. Слово въ эту эпоху вообще было какою-то новостію, къ которой не успыли приглядыться. Самый процессь примъненія его, какъ орудія, къ выраженію понятій, чувствъ и мыслей, казался тогда восхитительною забавою 1). Это было время появленія первыхъ главъ "Евгенія Онъгина", время, когда книги не читались, а выучивались наизусть. Въ этотъ-то трепетный жаръ къ поэзіи, который Пушкинъ и блистательные спутники разнесли по всей Россіи, раскрылись первыя съмена творчества Гоголя, но выражались сперва, разумвется, безцивтными и безплодными побъгами, какъ и у всъхъ дътей, которымъ предназначено быть замвчательными писателями. Интересенъ разсказъ о Гоголь-гимназисть, напечатанный однимъ изъ его наставниковъ, г. Кулжинскимъ въ 21 № "Москвитянина" 1854 года.

"Онъ учился у меня" (говоритъ г. Кулжинскій) "три года и ничему не научился, какъ только переводить первый параграфъ изъ хрестоматіи при датинской грамматикъ Кошанcraro: "Universus mundus plerumque distribuitur in duas partes, coelum et terram" (за что и быль прозвань вмысть съ другими латинистами "Universus mundus"). Во время лекцій, Гоголь всегда, бывало, подъ скамьею держить какую-нибудь книгу, не обращая вниманія ни на coelum, ни на terram. Надобно признаться, что не только у меня, но и у другихъ товарищей моихъ онъ, право, ничему не научился. Школа пріучила его только къ нъкоторой логической формальности и последовательности понятій и мыслей, а более ничемъ онъ намъ не обязавъ. Это быль таланть, не узнанный школою и, ежели правду сказать, нехотъвшій или неумъвшій признаться школь. Между тогдашними наставниками Гоголя были такіе, которые могли бы приголубить и прилелаять этотъ талантъ, но онъ никому не сказался своимъ настоящимъ именемъ. Гоголя знали только какъ лъниваго, хотя, повидимому, не бездарнаго юношу, который не потрудился даже научиться

<sup>1)</sup> Я думаю, что еще въ ту свъжую пору жизни Гоголь такъ пристально вгляделся въ неосязвемую механику слова, какъ это послѣ выражено имъ въ статьъ о Пушкинъ (Соч. Гог., изд. Х, т. V, стр. 212). "Въ каждомъ словъ—говоритъ онъ—бездна пространства; каждое слово необъятно, какъ повтъ".

русскому правописанію. Жаль, что не угадали его. А кто знаеть? можеть быть, и къ лучшему".

По разсказу Г. И. Высоцкаго, соученика Гоголя и друга первой его юности, охота писать стихи высказалась впервые у Гоголя по случаю его нападокъ на товарища Бороздина, котораго онъ преслъдовалъ насмъшками за низкую стрижку волосъ и прозвалъ Разстригою Спиридономъ. Вечеромъ, въдень именинъ Бороздина, 12-го декабря 1), Гоголь выставилъ въгимназической залъ транспарантъ собственнаго издълія, съ изображеніемъ чорта, стригущаго дервиша, и съ слъдующимъ акростихомъ:

"Се образъ жизни нечестивой,
Пугалище (дервишей) всъхъ,
Инокъ монастыря,
Разстрига, сотворившій гръхъ.
И за сіе-то преступленье
Досталъ онъ титулъ сей.
О чтецъ! имъй териънье,
Начальныя сдова въ устахъ запечатлъй".

Вскоръ затъмъ (разсказываетъ г. Высоцкій) Гоголь написалъ сатиру на жителей города Нъжина, подъ заглавіемъ:
"Нъчто о Нъжинъ, или Дуракамъ Законъ не писанъ", и изобразилъ въ ней типическія лица развыхъ сословій. Для этого
онъ взялъ нъсколько торжественныхъ случаевъ, при которыхъ то или другое сословіе наиболье выказывало характеристическія черты свои, и по этимъ случаямъ раздълилъ свое
сочиненіе на слъдующіе отдълы: 1) "Освященіе Церкви на
Греческомъ Кладбищъ"; 2) "Выборъ въ Греческій Магистратъ"; 3) "Всеъдная Ярмарка"; 4) Объдъ у Предводителя
(Дворянства) П\*\*\*"; 5) "Роспускъ и Съъздъ Студентовъ".
Г. И. Высоцкій имълъ копію этого довольно обширнаго сочиненія, списанную съ автографа; но Гоголь, находясь еще въ
гимназіи, выписалъ ее отъ него изъ Петербурга, подъ предлогомъ, будто бы потерялъ подлинникъ, и уже не возвратилъ.

Другой соученикъ и другъ дътства и первой молодости Гоголя, Н. Я. Прокоповичъ, сохранилъ воспоминание о томъ, какъ Гоголь, бывши еще въ одномъ изъ первыхъ классовъ гимназий, читалъ ему наизусть свою стихотворную балладу,

<sup>1)</sup> Въ день святого Спиридона; но это была шутка, и именины Бороздина (его звали Николаемъ) приходились въ другой день. В. Ш.

подъ заглавіемъ: "Двъ Рыбки". Въ ней, подъ двумя рыбками онъ изобразилъ судьбу свою и своего брата — очень трогательно, сколько припомнитъ г. Прокоповичъ тогдащнее свое впечатлъніе.

Наконецъ сохранилось преданіе еще объ одномъ ученическомъ произведеніи Гоголя—о трагедіи "Разбойники", написанной пятистопными ямбами".

Возвратимся въ устнымъ преданіямъ соученивовъ Гоголя. Не ограничивансь первыми успахами въ стихотворства, Гоголь захотель быть журналистомь, и это звание стоило ему большихъ трудовъ. Нужно было написать самому статьи почти по всемъ отделамъ, потомъ переписать ихъ и, что всего важнее, сделать обертку на подобіе печатной. Гоголь хлопоталь изо всвхъ силь, чтобъ придать своему изданію наружность печатной книги, и просиживаль ночи, разрисовывая заглавный листовъ, на которомъ красовалось название журнала: "Звъзда". Все это дълалось, разумвется, украдкою отъ товарищей, которые не прежде должны были узнать содержаніе внижви, какъ по ея выходъ изъ редавціи. Наконецъ перваго числа мъсяца книжка журнала выходила въ свътъ. Издатель браль иногда на себя трудъ читать вслухъ свои и чужія статьи. Все внимало и восхищалось. Въ "Звіздів", между прочимъ, помъщена была повъсть Гоголя: "Братья Твердиславичи" (подражение повъстямъ, появлявшимся въ тогдашнихъ современныхъ альманахахъ), и разныя его стихотворенія. Все это написано было такъ называемымъ "высокимъ" слогомъ, изъ-за котораго бились и всв сотрудники редактора. Гоголь былъ комикомъ во время своего ученичества только на дълъ: въ литературъ онъ считалъ комическій элементь слишкомъ низвимъ. Но журналъ его имъетъ происхождение комическое. Былъ въ гимназіи одинъ ученикъ съ необыкновенною страстью въ стихотворству и съ отсутствіемъ всяваго таланта, — словомъ, маленькій Тредьяковскій. Гоголь собраль его стихи, придалъ имъ название "альманаха" и издалъ подъ заглавіемъ: "Парнасскій Навозъ". Отъ этой шутки онъ перешель въ серьезному подражанію журналамь и работаль надъ обертнами очень усердно въ теченіе полугода или болье.

Еще мы знаемъ автора "Мертвыхъ Душъ" въ роли хранителя книгъ, которыя выписывались имъ на общую складчину. Складчина была не велика, но тогдашніе журналы и книги нетрудно было и при малыхъ средствахъ пріобрасть вса, сколько ихъ ни выходило. Важивищую роль играли "Свверные Цветы", издававшіеся барономъ Дельвигомъ; потомъ следовали отдельно выходившія сочиненія Пушкина и Жуковскаго, далве-нъкоторые журналы. Книги выдавались библіотекаремъ для чтенія по очереди. Получившій для прочтенія книгу долженъ былъ, въ присутствіи библіотекаря, усвсться чинно на скамейку въ классной залъ, на указанномъ ему мъстъ, и не вставать съ мъста до тъхъ поръ, пока не возвратить вниги. Этого мало; библютеварь собственноручно завертываль вь бумажки большой и указательный пальцы каждому читателю, и тогда только ввъряль ему книгу. Гоголь берегь книги, какъ драгоцвиность, и особенно любилъ миніатюрныя изданія. Страсть къ нимъ до того развилась въ немъ, что, не любя и не зная математики, онъ выписаль "Математическую Энцивлопедію Перевощикова, на собственныя свои деньги, за то только, что она издана была въ шестнадцатую долю листа. Впоследствін эта причуда миновалась въ немъ, но первое изданіе "Вечеровъ на Хуторъ" еще отзывается ею".

Въ приведенномъ разсказъ г. Кулипа мы не находимъ свъдъній о товарищеской средъ, окружавшей Гоголя въ школъ, и объ отношеніи юнаго поэта къ товарищамъ. Въ данномъ случав мы можемъ воспользоваться другими источниками, напримъръ воспоминаніями нъкоторыхъ друзей дътства нашего писателя и непосредственно слъдующимъ очеркомъ покойнаго Кояловича.

"Не останавливаясь на подробной характеристикъ этой товарищеской среды Гоголя" (говоритъ Кояловичъ) 1), "такъкакъ это—по важности и интересу своему могло-бы послужить предметомъ цълаго отдъльнаго изслъдованія, упомянемъ только имена этихъ товарищей и напомнимъ вкратцъ, какими интересами жила въ гимназіи эта талантливая молодежь.

Всямъ извъстный П. Г. Ръдкинъ (онъ былъ старше Гоголя на одинъ курсъ), очень скоро по своемъ вступления въ Нъжинскую гимназію высшихъ наукъ, задумалъ грандіозное дъло: составить изъ переводовъ лучшихъ иностранныхъ писателей полный курсъ всеобщей исторіи по самой подробной программъ 2). Къ нему присоединились его однокурсники:

<sup>1) &</sup>quot;Московск. Сборникъ", 1887, стр. 213—214.

<sup>\*)</sup> Гербель, - "Лицей князя Безбородко", стр. 329 и 443.

В. И. Любиръ - Романовитъ, изиветный нереводчикъ, и В. В. Тарминения, бывшій вписиватини, во время крестьянской perconn. nocationateles: thenous of spanntelectra by черниговеномъ по улучшению престынского быта комитеть, часномъ редакціонных воминесій и часномъ отъ правительства въ полтавскомъ губернскомъ по престъянскимъ дъламъ поисутствія, -чанъ и записаль свое ими въ исторію 1). Къ жимъ тоемъ вскоръ присоединались и другіе товарищи Гоголя. К. М. Базили, не безъизвъстный впоследствін деятель въ области литературы и политики, который самою своей судьбой, приведшей его въ нъжинскую гимназію, могь оказать онивато рода вліяніе на будущаго творца "Тараса Бульбы". Свидитель ужасовъ константинопольской резни грековъ въ 1821 г., Базили привезъ своимъ товарищамъ разсказы о всемъ. что такъ жестоко поразнио его въ самый нъжный возрасть, и воспомиванія о чемъ, конечно, не могли не сопутствовать ему и въ этой новой жизни, которая началась для него съ перевадомъ въ Россію. Къ нимъ же скоро присоединился и Н. В. Кукольникъ, будущій авторъ драмы "Рука Всевышняго отечество спасла", который поражаль своей начитанностью и знаніями не только товарищей, но и учителей. Къ той-же группъ надо причислить и въ высшей степени симпатичнаго и вроткаго, талантливаго Гребенку 2), дарованія вотораго, согратыя дучами великолапнаго генія его земляка и товарища, распустились впослёдствін въ прекрасный цветокъ и дали современному обществу нъсколько поэтическихъ разсказовъ и повъстей изъ малороссійской жизни, на которыхъ замътно вдінніє Гоголя. Наконецъ, нельзя не вспомнить и II. Я. Прокоповича, имя котораго навсегда слидось съ именемъ его знаменитаго друга, котораго онъ не долго пережилъ, съ которымъ до конца дълилъ вов горести и радости его шумной и тревожной сдавы".

Эта характеристика товарищеской среды Гоголя, сдъланная Кояловичемъ, вполит подтверждается и нижеслъдующимъ отрывкомъ изъ дневника одного изъ его школьныхъ пріятелей поэта 3).

Тамъ же, стр. 461.

<sup>1)</sup> Гребсику Гоголь, впрочемъ, почти вовсе не зналъ.

<sup>3)</sup> Диовинить этогь не быль напечатань. Мы не получили разрашения памнать ими его инторы, --Итиоторыя выписии будуть приведены и инже.

..., Въ ту пору литература процевтала въ нашей гимназіи, и уже проявлялись таланты товарищей моихъ: Гоголя, Кукольника, Николая Прокоповича, Данилевскаго, Родзянко и другикъ, оставшихся неизвъстными по обстоятельствамъ ихъ жизни или рано сошедшихъ въ могилу. Эта эпоха моей жизни и теперь на старости наводитъ мнв умилительныя воспоминанія. Жизнь вели мы веселую и двятельную, усердно занимались; къ поэзіи особенно пристрастился я...

"Одновременно съ этимъ составился у насъ и другой кружокъ по почину старъйшаго изъ студентовъ, П. Ръдкина... Вообще, научное и литературное воспитание наше дълалось, можно сказать, самоучною... Профессоръ словесности Никольскій о древнихъ и о западныхъ литературахъ не имълъ . ниваного понятія. Въ русской литературів онъ восхищался Херасковымъ и Сумароковымъ; Озерова, Батюшкова и Жуковскаго находилъ недоводьно классическими, а языкъ и мысли Пушкина тривіальными, сознавая, впрочемъ, некоторую гармонію въ его стихахъ. Шалуны товарищи въ 5-мъ и 6-мъ классахъ, обязанные еженедъльною данью стихотворенія, переписывали бывало изъ журналовъ и альманаховъ мелкія / стихотворенія Пушкина, Языкова, кн. Вяземскаго и предста-\ вляли профессору за свои, хорошо зная, что онъ современною литературою вовсе не занимался. Профессоръ торжественно подвергаль строгой критикъ стихотворенія эти, изъявляль сожальніе, что стихь быль гладокь, а толку мало; "ода не ода", говорить онь, "элегія не элегія, а чорть знасть что"; затыть начиналь поправлять. Помнится, и "Демонъ" Пушкина былъ переправленъ и передъланъ на ладъ профессора нашего, къ неописанному веселію всего класса 1)..."

..."До самаго 1826 года изъ всъхъ нашихъ преподавателей

<sup>1)</sup> Презрвніе къ новой литературъ и происходившее отсюда невъжество въ этой области простиралось у Никольскаго до того, что однажды онъ нопаль въ очень забавный просакъ, подписавъ послъ многихъ помарокъ, на поданномъ ему ученикомъ У класса, Гребенкою, впослъдствіи извъстнымъ писателемъ, вивсто своего стихотвореніе Козлова «Вечерній Звонъ»: «изряднехомько». Въ другой разъ, подобнымъ же образомъ введенный въ обманъ, онъ одобрилъ описаніе весны изъ «Евгенія Онъгина», не подозръвая, что стихотвореніе было написано глубово презираємымъ имъ Пушкинымъ. О Никольскомъ, какъ авторъ поэмы «Умъ и Рокъ», см. въ «Лицев ин. Безбородко», въ его біографіи; о характеръ вліннія его на иткоторыхъ товарищей Гоголи, см. тамъ же, отд. П.

польного перевоссорую интеннтини Шапалинскій, восинтанних томиналю паленскаго университета, и проессора оранцузченой и підпонами продистоми. Латом'є бывало Шапалинскій вешьке чен сможна продистоми. Латом'є бывало Шапалинскій вешень пасть на города, вороть за пять и за десять, съ инструненизми ченимого планы. Лачани ны его и учились пременцио, до тей порад застали на исой панити инали пригодаменцио до тей порад мо. Французский и изменция интерницій. Попереводо не разда нама и изменцию, не выучились паше стинрапа, кома но полименцию и пода страдом'є останиває педатью проти на ресерми сибломало на репревиділиваєть паше и пом против на регерми сибломало на репревиділиваєть паше понаменция Запос ручення винерничура проциявления.

に対するというでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10

## ВОСПОМИНАНІЯ А. С. ДАНИЛЕВСКАГО О ШКОЛЬНОЙ жизни гоголя.

Леть восемь тому назадь, начавь собирать сохранившіяся о Гоголь устныя воспоминанія, — въ числь другихъ лицъ, къ которымъ я предполагалъ обратиться съ просьбой о сообщени ихъ. — я подумалъ прежде всего о Ланилевскомъ, этомъ другв и товарищв Гоголя, хорошо знавшемъ его съ отроческихъ леть. Къ сожаленію, мев попалось на глаза невърное сообщение въ изданномъ въ 1884 г.: "Лицев князя Безбородко" о томъ, что Данилевскій будто бы тогда уже умеръ. Черезъ несколько времени после того, совершенно случайно, къ великой моей радости, узналъ я, что это показаніе несправедливо. Предварительно списавшись и получивъ позволеніе прівхать въ село Анненское (Харьковской губ., близъ Сумъ), гдъ жилъ покойный, я немедленно отправился къ нему и засталъ его еще бодрымъ и свъжимъ старикомъ, съ прекрасно сохранившимися способностими и осебенно-памятью, что было, разумъется, въ высшей стенения благопріятно для моей цівли. Несмотря на то, что послі фактовъ, о которыхъ приходилось припоминать ему въ напе: бесъдъ, прошло не меньше пятидесяти лъть, было очежали. что память нисколько не изміняла ему, и подробность кыторыя могли быть провърены по печатнымъ источивами. оказывались безусловно согласными съ ними, 2: исканичніемъ немногихъ, неточность которыхъ становидає не подн жащею никакому сомивнію по соображеній с. разскачом

Данилевскаго. Не только года и мъсяцы, но и мельчайшів подробности, касающіяся мъсть, были опредъляемы имъ съ изумительною точностью...

Къ сожальнію, мнь удалось, однако, лишь въ самой незначительной степени воспользоваться этимъ богатымъ нскажу безъ преувеличенія-дорогимъ матеріаломъ, такъ какъ. имъя въ своемъ распоряжении ограниченный промежутокъ времени, я долженъ былъ торопиться, предоставляя себъ вскоръ вернуться на болъе продолжительный срокъ. Существенное затруднение въ беседе съ покойнымъ представлялось въ томъ, что, по самой сущности дъла, воспоминанія съ трудомъ поддавались искусственному напряженію памяти въ данную минуту, и то, что въ другое время легко возникало въ ней по поводу разныхъ впечатленій жизни, осталось теперь по необходимости въ значительной мъръ запамятованнымъ. Кромъ того, воспоминанія чрезвычайно водновали старика, что двиало неизбъжными довольно частые перерывы въ его разсказахъ. Но домашніе его передавали мнъ, что неръдко, по тому или другому поводу, случалось имъ слышать разрозненныя, но чрезвычайно живыя и интересныя воспоминанія, которыя они, къ сожальнію, не записывали, не переставая питеть надежду на то, что Александръ Семеновичь соберется когда-нибудь самъ исполнить свое давнее намфреніе передать ихъ въ связномъ дитературномъ изложенін, чего онъ не могъ потомъ сділать, вслідствіе внезапно постигшей его слепоты.

Такимъ образомъ мив удалось во время моего прівзда къ нему овладіть только, такъ сказать, одной канвой его воспоминаній. Покойный обіщаль со временемъ провірить ихъ въ моей передачі, но всему поміншали его болізнь и смерть, такъ что теперь остается ограничиться только тімъ, что, по первоначальному предположенію, должно было составить исходную точку для работы, основанной на его сообщеніяхъ.

Но прежде, чъмъ перейти къ пересказу этихъ воспоминаній, позволю себъ сказать нъсколько словъ о самомъ А. С. Данилевскомъ, какимъ я засталъ его въ мою къ нему поъздку.

Александръ Семеновичъ производилъ впечатлъніе одного изъ тъхъ идеалистовъ-романтиковъ— "послъднихъ могиканъ", которые окончательно вымираютъ и будутъ скоро всецъло

достояніемъ преданія. Судьба, осыпавъ его въ молодости такими дарами счастья, о которыхъ немногимъ можно даже мечтать, съ безпощадной жестокостью оставила ему подъ старость одно изъ самыхъ ужасныхъ бъдствій. Для человъка съ сильно возбужденными съ детства умственными интересами потеря зрвнія была, разумвется, убійственна. Но замвчательно, что, несмотря даже на старость и слепоту, онъ сохраниль до самой предсмертной бользни живой интересь въ текущей литературъ (преимущественно русской, отчасти и иностранной), и при помощи чтеца или кого-нибудь изъ домашнихъ неутомимо сабдилъ за періодическими изданіями. Печально доживаль онъ последніе дни своей когда-то далеко не безцвътной жизни, казавшейся теперь промедыкнувшею съ обидной быстротой. Въ разсказъ его по временамъ слышалась глубоко-трагическая нота... Чемъ искреневе и задушевиве становилось его воодушевленіе, съ которымъ онъ передавалъ свои воспоминанія о счастливыхъ временахъ минувшей юности, о ея надеждахъ и молодомъ упоеніи жизнью (въ благородномъ значении этого слова), тамъ замътнъе примъшивалось въ нимъ щемящее чувство сосредоточенной грусти отъ ужаснаго сознанія, что почти все, что когда-то было ему дорого и красило его жизнь, давно и безвозвратно погибло. Теперь это быль несчастный старикь, находившій нівкоторую печальную отраду въ томъ, что въ последній разъ оживляль въ своей цамяти прошлое, --

> У гробовой своей доски, Все потерявъ невозвратимо...

И, конечно, больше всего его волновали жгучія воспоминанія о Гоголь, особенно о жизни съ нимъ въ Италіи, которую оба они любили до обожанія и называли своей второй родиной. Разсказывая о самыхъ незначительныхъ происшествіяхъ, случавшихся въ Римъ, Данилевскій положительно оживалъ. Въ частности, съ большимъ воодушевленіемъ припоминалъ онъ о своей жизни съ Гоголемъ на Piazza di Spagna.

Но, повторяю, при крайне возбужденномъ состояніи, въ которое приводили Александра Семеновича воспоминанія. трудно было овладъть ими въ короткое время...

I.

Въ чисят другей Гоголя А. С. Данилевскому, по многимъ причнамъ, доджно быть отведено первенствующее мъсто. Онъ пользовался особенно сильной и прочной привязанностью вашего писателя, называвшаго его своимъ "ближайшимъ". Тесная дружба ихъ продолжалась отъ волыбели до могилы Гоголя. Въ письмахъ последняго едва ли въ кому-нибудь выразилось столько искренией, задушевной любви, какъ къ Данилевскому. "Ты мив родиве родного брата", — писаль однажны ему Гогодь, -- и действительно есть не мало доказательствъ того, что онъ чувствоваль такъ, какъ говориль. Еще съ дътства Гоголь усвоилъ себъ привычку давать въ шутку родственныя имена твиъ дюлямъ, къ которымъ былъ особенно расположенъ. Такъ, ребенкомъ, вздумалось ему однажды прозвать "сестрицей" одну изъ знакомыхъ сосъдокъ ( $A. \Theta$ . Тимченко), долго жившую въ домв его матери 1). Данилевского онъ также съ раннихъ лътъ еще имълъ обыкновеніе называть то братомъ, то почему-то даже племянникомъ, а впоследствім онъ прямо выдаваль его за самаго близнаго родственника своимъ московскимъ друзьямъ. Сестрамъ, Елизаветъ и Аннъ Васильевнамъ, онъ писалъ однажды изъ-за границы: "Напишите, получили ли вы мое письмо, которое я писаль къ вамъ черезъ Данилевскаго, Александра Семеновича, вашего кузена" (Соч. Гог., изд. Кул., V, 340). Самому Данилевскому онъ пишетъ: "Хотя бы вовсе не слъдовало писать изъ Ліона, этого, неизвъстно почему, неприличнаго мъста, но, покорный произнесенному слову въ минуту разставанья нашего, о, мой добрый брать и племянникь, пишу<sup>и я</sup>). Наконецъ, однажды одному изъ своихъ друзей онъ рекомен-

<sup>1) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголе", т. V, стр. 38, 131; но въ другихъ мъстахъ онъ называетъ се знакомой (тамъ же, стр. 51).—Объ втой Александръ Өедоровиъ Данилевскій равсказывалъ намъ, что Гоголь особенно любилъ ее за то, что она умъла художественно взображать жида, когда онъ протягивается пробовать водку. Она наряжалась въ жидовскій костюмъ и говорила даже голосомъ жида. сохрання всъ типическіе жидовскіе пріемы и ухватки... Александра Өедоровна и сестра си жили въ верстъ отъ Васильевки; онъ такъ любили Марью Ивановну. что укольнили крестьниъ отъ повинпостей, когда она прівзжала къ нимъ. Но въ 1848 г. Гоголь обощелси при встрачъ съ нею сухо и непривътливо.

<sup>\*) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголи", т. V, стр. 293.

довалъ Данилевскаго такъ: "Прими моего двоюроднаго брата, какъ самого меня" 1).

Дружба Гоголя въ Данилевскому не всю жизнь, правда, продолжалась въ одинаковой степени: между ними была однажды даже непродолжительная размолька; но темъ живе и естествениве предстають передь нами ихъ вполив искреинія отношенія. Эта единственная размолька (если справедливо употребить такое сильное выражение) нисколько не мъшаеть утверждать, что они всегда были истинными друзьями. Правда, въ последніе годы, углубившись въ созданный имъ внутренній міръ и сблизившись съ людьми, болве склонными сочувствовать овладовшему имъ новому настроенію, Гоголь какъ будто нъсколько отдалился отъ неразлучнаго, со временъ детства, друга, но никогда, въ сущности, въ немъ не умирало чувство самаго горячаго расположенія къ нему. Для него Данилевскій быль не только другомъ и товарищемъ молодости, свидетелемъ его первыхъ литературныхъ и свётскихъ успёховъ, но и спутникомъ въ заграничныхъ странствованіяхъ, участникомъ въ лучшихъ наслажденіяхъ жизни, въ благородныхъ увлеченіяхъ роскошью южной природы и великими произведеніями искусства, — однимъ словомъ, это былъ человъкъ, связанный съ нимъ сердцемъ и встии наиболте дорогими впечатлтніями юности, человткъ, съ которымъ, по собственному выраженію Гоголя, онъ шелъ въ жизни "рука объ руку". Задушевная привязанность его къ Данилевскому ярко проявлялась въ томъ, что каждый разъ неожиданный прівздъ последняго въ ихъ деревню производилъ чудо: угрюмый въ послъдніе годы своей жизни писатель мгновенно оживлялся, къ нему возвращался веселый юморъ молодости, и во всемъ домъ наступаль настоящій праздникъ. Ничье появление не имъло на него такого волшебнаго дъйствія, никому не удавалось возбуждать въ Го-

<sup>1)</sup> Другимъ, наиболъе любимымъ пікольнымъ товарищемъ Гоголя былъ Н. Я. Прокоповичъ. Ему Гоголь писалъ однажды изъ Рима: "Не совъстно ли тебъ, мой милый, не писать ко мнъ, позабыть менн! Не совъстно ли тебъ лънитьси! А я о тебъ думаю часто, всегда. И ни роскошь этихъ странъ, гдъ я живу теперь, ни югъ, ни чудныя небеса, ничто не въ силахъ помъщать мнъ думать о тебъ, съ къмъ начался союзъ нашъ подъ аллении липъ нъжинскаго сада, во второмъ музеъ, на маленькой сценъ нашего домашняго театра, и кръпился, стянутый стужею петербургскаго климата, черевъ всъ дни нашего пребыванія виъстъ". ("Русское Слово", 1859, І, 109).

голь такое отрадное настроеніе. Впечатьніе получалось такое, какъ будто привытливый лучь весенняго солнца заиграль несельню блескомъ въ пасмурной обстановкы скромнаго деревенскаго дома... Даже въ послыднее посыщеніе Данилевскимъ Гоголя въ Васильевкы, уже не болые, какъ за полгода до смерти послыдняго, по поводу поданныхъ на столъ любимыхъ Гоголемъ малороссійскихъ варениковъ, пріятели затыли шумный споръ о томъ, отъ чего было бы тяжелые отказаться на всю жизнь — отъ варениковъ или отъ наслажденія пыніемъ соловьевъ?...

Благодаря этой веселости Гоголя въ присутствіи Данилевскаго, послідній меньше всіх остальных друзей его быль знакомъ, по непосредственнымъ впечатлівніямъ (не по письмамъ), съ мрачнымъ, сосредоточеннымъ настроеніемъ Гоголя въ послідніе годы.

II.

Знакомство Гоголя съ Данилевскимъ началось съ дътства обоихъ. Отцы ихъ были товарищами въ школъ и, будучи близкими сосъдями, не прерывали своихъ отношеній, хотя и не были связаны той тъсной дружбой, которая завязалась впослъдствіи между ихъ сыновьями.

Семереньки, помъстье Данилевскихъ, отстояло отъ Васильевки на 30 верстъ. Однажды, когда маленькій Данилевскій сталь немного подростать, отець вздумаль его повезти съ собой въ сосъдямъ Яновскимъ. Такъ произошло первое свидание будущихъ друзей, хотя они тогда почти вовсе не ознакомились другъ съ другомъ. Гоголь былъ боленъ и лежаль въ постели, такъ что новый знакомый его долженъ быль все время играть съ его младшимъ братомъ. Но раннія впечатленія иногда неизгладимо врезываются на всю жизнь; такъ было и на этотъ разъ: въ детскую память Гоголя запала незначительная подробность угощенія гостя клюквой. Не разъ случалось ему припоминать потомъ серьезно объ этомъ ничтожномъ обстоятельствъ, а однажды онъ замътилъ даже въ письмъ: "Не помни ничего того, какъ я надобдалъ тебъ, и помни только, какъ я люблю тебя, моего спутника шедшаго о плечо мое всю дорогу жизни, отъ техъ поръ, какъ ты ель въ первый разъ клюкву въ нашемъ домъ 1).

<sup>1) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя", т. V, стр. 302.

Дъйствительно, съ тъхъ поръ судьба связала ихъ; она какъ будто заботилась о томъ, чтобы сблизить ихъ и сдълать друзьями на всю жизнь. Къ тому же они были и ровесники: А. С. Данилевскій родился въ Семеренькахъ 28-го августа 1809 года. Вскоръ отецъ его умеръ, а мать, Татьяна Ивановна, тогда же вышла вторымъ бракомъ за одного изъ сосъдей по имънію, Василія Ивановича Черныша, помъстье котораго, Толстое, было всего въ шести верстахъ отъ Васильевки. Если эта перемъна могла отразиться на взаимныхъ отношеніяхъ семействъ, то во всякомъ случав не иначе, какъ еще тъснъе скръция узы существовавшей прінзни. Мать Ланилевскаго была и прежде дружна съ Марьей Ивановной Гоголь, но со временемъ обстоятельства и привычка все болье способствовали упроченію ихъ добрыхъ сосъдскихъ отношеній. Червышь быль также общительный, хорошій челонъкъ, простой въ обхождении и пользовавшийся общимъ уваженіемъ знакомыхъ. Жену онъ любиль и съ ея дітьми обрашался какъ съ своими собственными.

Вотъ вакъ разсказывалъ мив А. С. Данилевскій о своихъ дътскихъ отношеніяхъ къ Гоголю. Разсказъ его передаю съ буквальною точностью, за исключеніемъ небольшихъ перестановокъ въ тъхъ мъстахъ, когда увлекавшія его воспоминанія заставляли дълать отступленія и забъгать впередъ:

"Я съ нимъ познакомился въ двтствв. Мнв было семь лють. Наши родители вийств воспитывались въ кіевской духовной академіи. Мы прівхали съ отцомъ къ нимъ въ деревню. Мы жили отъ нихъ верстахъ въ тридцати, въ Семеренькахъ. Это было около Рождества. Тутъ я увидвлъ въ первый разъ маленькаго Никошу 1). Онъ былъ нездоровъ и лежалъ въ постели. Мы играли съ его младшимъ братомъ Иваномъ. Пробыли мы несколько дней. Я возвратился съ отцомъ домой, и въ этотъ довольно значительный промежутокъ времени мы не видались. Я лишился отца; моя мать вышла замужъ за Василія Ивановича Черныша (его имъніе, Толстое, находилось верстахъ въ 6 отъ Васильевки). Я жилъ дома и въ Зеньковъ 2) у моего домашняго учителя, который

<sup>1)</sup> Такъ всв называли Н. В. Гоголя въ семьв.

<sup>2)</sup> Зеньковъ и Пирятинъ-уъздные города Полтавской губерніи.

быль потомъ назначенъ смотрителемъ увзднаго училища. Въ
1818 году я поступиль въ полтавскую гимназію. Туть послѣ
нѣкоторыхъ разговоровъ мы вспомнили другъ друга. Вмѣстѣ
съ нимъ мы пробыли года два. Онъ жилъ вмѣстѣ съ братомъ
у учителя Спасскаго. Я поступилъ въ Нѣжинъ въ 1822 г..
гдѣ опять засталъ уже Гоголя, поступившаго годомъ раныпе
меня, и съ тѣхъ поръ мы были неразлучны. Мы всегда ѣздили
съ нимъ, и съ сыномъ отчима, П. А. Барановымъ ¹), домой
на вакаціи.

"Помню одинъ забавный случай съ надзирателемъ Зельднеромъ <sup>а</sup>). Зельднеръ навязался вхать съ нами. Коляску прислали четверомъстную. Было бы мъсто для всъхъ, но къ намъ напросился еще нъкто Щербакъ (онъ быль знакомъ съ семействомъ Гоголя); онъ жилъ около Пирятина; это были довольно богатые люди. Зельднеръ еще сохранялъ тогда для насъ авторитетъ; его присутствіе насъ очень стесняло. Къ тому же съ нимъ было несчастіе: каждый разъ, когда онъ пускался въ дорогу, съ нимъ случалось разстройство желудка, да и въ деревив жить съ нимъ было не очень пріятно. Онъ вхаль въ намъ обоимъ, но обоимъ не хотвлось его брать. Когда условились съ нимъ вхать, то онъ пошелъ съ нами на черный дворъ, гдъ была коляска, и хотълъ непремънно доказать, что можно вхать впятеромъ... Наружность его была забавная; ноги циркулемъ... Наконецъ, все было готово къ отъвзду. Наканунъ жена Зельднера, Марья Николаевна, напекла намъ на дорогу пирожковъ, и на другой день, чъмъ свъть, мы должны были тронуться въ путь. Но мы составили заговоръ-увхать раньше. На другой день, утромъ, прівхавшій за нами человъкъ Гоголя, Өедоръ, разбудилъ насъ въ музев (такъ назывались отделенія, на которыя разделялись воспитанники; ихъ было три: старшее, среднее и младшее). Зельднеръ потомъ насъ долго искалъ и ни за что не хотълъ повърить, что мы увхали. "А. мерзкая мальчишка!..." говоонъ.

<sup>1)</sup> Барановъ быль потомъ въ военной службъ.

<sup>2)</sup> Зельдперъ упоминается въ статьъ профессора Лавровскаго: "Гимназія высшихъ наукъ" (См. "Извъстія Историко-Филологическаго института кв. Безбородко въ Нъжинъ", т. III, 1879 г.. пеоффиціальный отдълъ, стр. 165 и слъд. и "Воспоминанія о Гоголъ" г. Пашкова ("Берегъ", 1880 г.. № 268, дек., 18), гдъ онъ обозначенъ иниціаломъ 3).

"Дорога была продолжительная; мы вхали на своихъ, и на третій день прибыли. Дорогой дурачились, и Гоголь вывидываль колена. Щербакь быль грузный мужчина съ большимъ подбородкомъ. Когда онъ бывало заснетъ. Гогодь намажеть ему подбородокъ халвой, и мухи облапять его: ему доставался и "гусаръ" (гусаръ, -это была бумажка, свернутая въ трубочку). Когда кучеръ запрягалъ дошадей, то мы наводили стекло на крупы. Дорога была веселая. Помню, когда проважали Ярески 1) (это было въ іюль), мы подбирались въ Толстому. Съ нами повстречались Василій Аовнасьевичъ и Василій Ивановичъ 3). Кажется, это произошло случайно, а не была намъренная встръча... Живо припоминается мив Василій Аоанасьевичь; онь быль красивве сына. На немъ была тогда шляна лощеная, матросская. Человъкъ онъ быль интересный, безподобный разсказчикъ. Я зналь его; зналъ даже мать Василія Аванасьевича, Татьяну Семеновну. У нея въ саду былъ маленькій домикъ... Отецъ Василія Аванасьевича быль домашнимь учителемь у Лизогуба и женился на Татьянъ Семеновнъ, его дочери. Имъніе принадлежало Татьянъ Семеновиъ. Татьяна Семеновна была сморщенная, накъ губка, въчно ходила съ палочкой; молчаливая, добрад, прекрасная...

"Часто мы завзжали туда съ Гоголемъ двтъми по дорогв въ Нвжинъ къ Трощинскому въ Кибинцы; для подарковъ двлались иногда небольшія предварительныя путешествія. Такъ, въ 1828 г., въ послідній нашъ проіздъ черезъ Кибинцы, Гоголь привезъ изъ Кременчуга бутылку великолізной мадеры. Мы много разъ бывали въ Кибинцахъ и Ярескахъ и гостили подолгу, но Трощинскій держалъ себя недоступно и едва ли промолвилъ съ нами даже слово. Домъ былъ открытый: кто ни прівзжалъ, пользовался хорошимъ пріемомъ. Былъ даже занимательный случай съ однимъ Варановымъ, артиллерійскимъ офицеромъ. Онъ случайно, совершенно незнакомый, попаль какъ-то въ Кибинцы какъ разъ передъ именинами Трощинскаго, и въ видъ сюрприза, устроилъ великолізный фейерверкъ. Его обласкали, и онъ остался проживать въ Кибинцахъ, года на три, совершенно позабывъ про службу.

<sup>1)</sup> Дмитрій Прокофьевичь Трощинскій жиль всегда въ Кибинцахъ, но на лато переважаль въ Ярески.

<sup>9)</sup> Отчимъ Ланилевскаго.

"Въ шволъ Гоголь мало выдавался, развъ подъ конецъ, когда онъ быль нашимъ редакторомъ лицейскаго журнала-Сначала онъ писалъ стихи и думалъ, что повзія — его призваніе 1). Мы выписывали съ вимъ и съ Прокоповичемъ журналы, альманахи. Онъ заботился всегда о своевременной высылкъ денегъ. Мы собирались втроемъ и читали "Онъгина" Пушвина, который тогда выходиль по главамъ. Гоголь уже тогла восхищался Пушкинымъ. Это была тогла еще контрабанда; для нашего профессора словесности Никольского даже Лержавинъ былъ новый человъкъ. Гоголь отлично копировалъ Никольского. Вообще Гоголь удивительно воспроизводиль тв черты, которыхъ мы не замвчали, но которыя были чрезвычайно характерны. Онъ быль превосходный актеръ. Еслибы онъ поступнав на сцену, онъ быль бы Щепкинымъ. Въ Нъжинь товарище его любили, но называли: тапиственный карма. Онъ относился въ товарищамъ сарвастически, любилъ посивяться и даваль прозвища. Самь онь долго казался зауряднымъ мальчикомъ. Онъ былъ бользненный ребенокъ. Лицо его было какое то прозрачное. Онъ сильно страдаль отъ зодотухи; изъ ушей у него текло.... Надъ нимъ много смъндись, трунили. Но передъ овончаніемъ курса его замітиль и сталь отинчать профессоръ исторіи Бълоусовъ, котораго онъ, въ свою очередь, весьма уважаль и любиль".

Кромъ этого, болъе или менъе послъдовательнаго разсказа А. С. Данилевскаго, мы могли вынести слъдующее изъ отрывочныхъ воспоминаній о жизни его и Гоголя въ Нъжинъ.

Жизнь въ пансіонъ была привольная: дъти пользовались хорошимъ помъщеніемъ, большой свободой и могли даже устроивать сообща удовольствія, изъ которыхъ на первомъ планъ долженъ быть поставленъ, конечно, гимназическій театръ. Весною и осенью къ ихъ услугамъ былъ обширный липейскій садъ, въ которомъ они ръзвились и проводили большую часть вивъкласснаго времени. При тогдашнихъ ограниченныхъ требованіяхъ отъ учащихся на долю послъднихъ вычадало не мало досужихъ часовъ, да и самое приготовленіе къ занятіямъ происходило у нихъ неръдко въ саду, подъ оба-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Въ Нъжинъ, по слованъ А. С. Данилевскаго, Гоголь писалъ во вкусъ Бестужева, и у него встръчались пышныя описанія природы, явсь и т. п. Все это поиби злось въ липейскомъ издавін "Завада".

ятельнымъ небомъ Украйны. А. С. Данилевскій живо припоминаль, какъ иные изъ воспитанниковъ умудрялись даже, забравъ съ собой необходимый письменный матеріалъ, въ видв нарандашей и бумаги, обдумывать и отчасти набрасывать свои сочиненія, сидя гдв-нибудь въ саду на деревъ. Безпечность и игры устанавливали между школьниками живое общеніе и теплыя товарищескія отношенія, сохранившія для иныхъ значеніе на всю жизнь. Немного, правда, выносили они изъ ствиъ учебнаго заведенія, но юность ихъ катилась привольно и весело, и у нихъ всегда оставалось достаточно свободнаго времени для чтенія, для собственныхъ любимыхъ занятій и для впечатленій жизни. Отсюда вытекають все светлыя и темныя стороны тогдашняго дицейского быта. Въ многолюдной толпъ почти предоставленныхъ себъ мальчиковъ, не всегда получившихъ предварительно хорошее домашнее воспитаніе, было, разумъется, несравненно больше такихъ, которые, пользуясь предоставленнымъ имъ привольемъ, упивались преимущественно прелестями малороссійскаго климата и наслажденівми на лонъ природы, и изъ такихъ выходили очень чясто самые заурядные люди. Въчно веселый, кудрявый мальчикъ Гребенка, безцеремонно перелъзающій черезъ плетень къ своему сосъду учителю Кулжинскому за альманахами и журналами (см. "Лицей кн. Безбородко", изд. 1884 г., стр. 381), живо переносить нась въ патріархальные нравы лицея Безбородко въ концъ двадцатыхъ и даже въ первой половинъ тридцатыхъ годовъ т.-е. уже нъсколько позднъе Гоголя. Но Гребенка, эта "воплощенная юность", по сочувственному отзыву о немъ любившаго его наставника, былъ уже натура богатая, исплючительная, тогда какъ преобладающее большинство составляли тв "существователи", которые, по словамъ Гоголя, при встрвчв съ первыми затрудненіями готовы были отказаться отъ своихъ идеаловъ и "навострить лыжи обратно въ скромность своих в недальних в чувствъ и удовольствоваться ничтожностью почти въчною 1). Не муча себя честолюбивыми заботами и стремленіями, они, по примъру отцовъ и дедовъ, избирали себе невидное мирное поприще, терялись въ глуши и исчезали, по окончаніи курса, изъ виду своихъ болве энергичныхъ товарищей, направлявшихся обык-

<sup>1) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя", т. V, стр. 59.

новенно въ Петербургъ. Но, съ другой стороны, не мало было въ ихъ средв и такихъ, которымъ, къ чести ихъ, снисходительный надзоръ начальства не помѣшалъ сдвлаться со временемъ серьезными и двльными людьми, а нвкоторымъ даже получить впослъдствіи весьма почетную извъстность. Являвшаяся у болве даровитыхъ и развитыхъ юношей страсть къ литературв и чтенію должна была, естественно, провести ръзгую грань между молодыми людьми съ склонностью къ умственному труду—и будущими корнетами и титулярными совътниками.

Между воспитанниками уже тогда выдвигались люди серьезнаго труда и мысли, какъ извъстный впослъдствіи профессоръ П. Г. Ръдкинъ, еще въ лицейское время работавшій много и дъльно. Для Гоголя и Данилевского лицейскіе годы были полезны преимущественно той умственной пищей, которую имъ доставляло хорошее чтеніе, постепенно развивая ихъ и воспитывая въ нихъ эстетическое чувство. Для перваго изъ нихъ, впрочемъ, недостатокъ правильнаго систематическаго труда въ школъ остался роковымъ, сдълавъ изъ него человъка, обязаннаго ръшительно всъмъ своимъ богатымъ природнымъ дарованіямъ, а никакъ не ученью. Но съ другой стороны, это была одна изъ техъ натуръ, которыя требують особенно осторожнаго съ ними обращенія и которымъ безпощадная школьная регламентація съ ея нивеллирующимъ давленіемъ, можеть быть, полезная для обывновеннаго большинства, могла бы скорве причинить вредъ, - потому, во-первыхъ, что въ нихъ мало гибкости, а во-вторыхъ, дучшая учительница такихъ избранныхъ людей все-таки ихъ природа. Данилевскій же хотя не быль натурой геніальной, но также быль-хорошо одарень отъ природы и во всякомъ случав далеко не принадлежаль къчислу людей дюжинныхъ: его живая воспріимчивость, сохранившаяся до последнихъ дней, его тонкое эстетическое чувство и замъчательный интересъ къ литературъ достаточно говорятъ за это.

Артистическая жилка въ школьное время не была чужда Данилевскому такъ же, какъ и Гоголю. Въ гимназическомъ театръ Данилевскій тоже быль однимъ изъ дъятельныхъ актеровъ или, точнъе, актрисой, потому что чрезвычайно красивая наружность его заставила кружокъ товарищей разъ навсегда отдать ему женскія роли. Такъ, въ "Эдипъ въ Аои-

нахъ" Базили 1) игралъ Эдица, Данилевскій - Антигону; въ "Фингаль" ему приходилось всегда изображать Моину. Но сценическимъ дарованіемъ, по собственному откровенному сознанію, Данилевскій не отличался вовсе и подвизался на товарищеской сценъ, больше благодаря охотъ и счастливой наружности, котя неизмъримо уступалъ Кукольнику и Гоголю, настоящимъ мастерамъ дъла. Такъ, въ "Недорослъ" Гоголь и Кукольникъ приводили въ восторгъ публику дъйствительно блестящимъ исполнениемъ: первый отличался въ роли Простаковой, тогда какъ последній превосходно играль Митрофана. Въ этихъ роляхъ оба, по единодушному признанію всвять, кто ихъ видвять на сцент, были неподражаемы. Кукольникъ же тогда обращалъ на себя внимание наклонностью въ драмъ и трагедіи: когда онъ исполняль послъднюю сцену трагедін Сумарокова: "Дмитрій Самозванецъ", онъ, послъ эффектно произнесенныхъ заключительныхъ словъ, падаль на поль какъ трупъ, чемъ производиль сильное впечатявніе; онъ изумляль также публику патетическимъ исполненіемъ заглавной роли въ "Фингалъ", Озерова.

Театръ съ его волненіями, торжественной обстановкой (конечно, не въ первое время, когда кулисами были классныя доски) и съ его многократными репетиціями вносиль въ жизнь воспитанниковъ, безъ сомнънія, много необычайнаго, праздничнаго, что еще болъе способствовало ихъ сближенію. Но и въ обыкновенное время у нихъ не было недостатка въ развлеченіяхъ. Въ обыденномъ домашнемъ быту воспитанники постоянно встръчались другъ съ другомъ и забавлялись шалостями, изобрътаемыми Гоголемъ и другими ръзвыми мальчиками. А. С. Данилевскій припоминаль некоторые эпизоды, какъ, напр., однажды Гоголь, передразнивая учителя онзики Шапалинскаго, попался ему на глаза, за что последній, сильно разсердившись, схватилъ его и долго трясъ за плечи, и какъ Севрюгинъ, учитель пфнія, замфчая, что Гоголь иногда фальшивиль и не быль въ состояніи пать въ такть съ товарищами, приставляль ему скрипку къ самому уху, называя его глухаремъ, что, разумвется, возбуждало

<sup>1)</sup> Базили, Константинъ Михайловичъ, авторъ "Очерковъ Константинополя, Архипелага въ Греціи", "Босфора", изъ школьныхъ товарищей Гоголя, впостанстви консуль въ Смириъ и въ Смрік.

общее веселье. Гоголь любиль всв искусства вообще, любиль и цвть; но между твмъ какъ онъ двлалъ большіе усцвхи въ рисованіи, пвнье не давалось ему, благодаря недостатку музыкальнаго слуха. Но въ хорф онъ участвовалъ, когда во время рекреаціи воспитанники пвли стихи:

"Златые наши дни, теките! Красуйся ты, нашъ русскій царь", и проч. <sup>1</sup>).

Совершенно особый міръ представляла больница, служившая для нѣкоторыхъ воспитанниковъ своего рода клубомъ. Въ больницѣ особенно фигурировалъ другъ Гоголя Высоцкій, о которомъ А. С. Данилевскій припоминалъ, что онъ вѣчно находился тамъ, страдая отъ бодѣзни глазъ. Онъ сидѣлъ обыкновенно съ зонтикомъ. У него съ Гоголемъ было много общиго, но Высоцкій былъ гораздо авторитетнѣе. Ихъ соединяло другъ съ другомъ въ особенности то, что, по словамъ Гоголя, они "скоро поняли другъ друга" и ихъ "сроднили глупости людсків" з), надъ которыми они вмѣстѣ потѣшались.

Въ концъ 1826 года Гоголю предстояло на непродолжительное время разстаться съ Данилевскимъ, оставившимъ по какому-то случаю гимназію высшихъ наукъ и перешедшимъ въ московскій университетскій пансіонъ. Въ письмъ къ Высоцкому, отъ 17-го января 1827 г., Гоголь сообщалъ между прочимъ: "Я здъсь совершенно одинъ: почти всъ оставили меня; не могу безъ сожальнія и вспомнить о вашемъ классъ" 3). Много и изъ моихъ товарищей удалилось. Дукашевичъ повхалъ въ Одессу, Данилевскій тоже выбылъ. Не знаю, куда понесетъ его" ("Соч. и письма Гоголя", т. V, стр. 45)...4)

<sup>1)</sup> На вопросъ мой о любиныхъ играхъ Гоголя въ школѣ А. С. Данилевскій отвѣчалъ, что любиныхъ игръ у него даже и не было, какъ впослѣдствів не было никакихъ любиныхъ ензическихъ упражненій; напр., онъ не любилъ никакого спорта, верховой ѣзды и проч.; до нѣкоторой степени нравившимся ему развлеченіемъ была развѣ игра на бильярдѣ.... Нельзя не пожалѣть, что П. Г. Рѣдкинъ викогда не сообщилъ ничего изъ своихъ лицейскихъ воспоминаній о Нѣжинѣ,

<sup>2) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя". т. V. стр. 44.

Высоций быль двуня курсами старше Гоголя.

<sup>4)</sup> Въ случайно попавшемся намъ спискъ (или копін съ него) наказанныхъ въ продолженіе цълаго полугодія воспитанниковъ (на большой старинной бу-

Но недолго оставался Данилевскій въ Москвъ: скоро онъ соскучился по товарищамъ и вернулся снова въ Нъжинъ. Въ Москвъ онъ пробылъ меньше года. 26 іюня 1827 г. Гоголь писалъ Высоцкому: "Данилевскій находится теперь въ Москвъ—не могу навърное сказать—гдъ, но, кажется, въ пансіонъ" ("Соч. и письма Гог.", V, 51), а въ декабръ того же года онъ былъ уже снова въ Нъжинъ (тамъ же, V, 70) 1).

Въ іюнъ 1828 года Гоголь и Данилевскій кончили курсъ въ гимназіи высшихъ наукъ — оба дъйствительными студентами <sup>2</sup>).

магъ синяго цвъта), по распоряженію надзирателей: Амана, Зельднера и Капитона Павлова, довольно часто встръчается имя Яновскаго, напр.: "оставленъ за то, что занимался игрушками во время класса священника", за "дерзкія слова стоялъ въ углу", или просто: "получилъ достойное наказаніе за худое поведеніе". Можетъ быть, этотъ списокъ относится къ 1827 г.

<sup>1)</sup> А. С. Данилевскій сообщиль мна на мой вопрось о подробностяхь: "Изъ Нажина я вышель въ конца 1826 года и быль въ университетскомъ пансіона въ Москва до іюня 1827 года; затамъ вновь поступиль въ нажинскую гимназію высшихъ наукъ въ конца того же 1827 года".

<sup>\*)</sup> Отмътимъ кстати, что въ оффиціальныхъ данныхъ нажинскаго лицея значилось, что при выпускъ "по окончанін музыки, пънін и танцевъ бились на рапирахъ и сабляхъ пансіонеры, окончившіе курсъ наукъ: Григорьевъ, Данилевскій I (Александръ Семеновичъ) и Миллеръ" (см. статью проф. Лавровскаго: "Гимназія высшихъ наукъ", т. III, 1879, неоффиц. отдълъ, стр. 157, примъчаніе. Тамъ же: "танцовали матлотъ Пузыревскій и Данилевскій І"). Упоминаємъ объ этомъ потому, что, какъ мы слышали и изъ разныхъ другихъ источниковъ, Данилевскій въ молодости выдавался вообще живостью, ловкостью и красотой.

## ПЕРЕПИСКА СЪ МАТЕРЬЮ. ОТНОШЕНІЯ КЪ РОД-СТВЕННИКАМЪ ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНІЯ ВЪ ШКОЛЪ. СЛОГЪ ПИСЕМЪ.

Переписка Гоголя въ изданіи Кулиша начинается съ 1820 г., т. е. съ одиннадцати-лътняго возраста писателя. Первыя письма его въ продолженіе нъсколькихъ лъть еще носять на себъ всъ слъды дътства и не представляють особаго интереса по своему крайнему однообразію и скудному матеріалу, въ нихъ заключающемуся. Это, очевидно, только начальные опыты въ составленіи писемъ ребенка, недавно разставшагося впервые съ родителями. Самый кругъ переписки быль пока тъсно ограниченъ письменными сношеніями съ родителями и двумя дядями по матери (Косяровскими) и очень немногими письмами въ другимъ близкимъ людямъ. Впослъдствіи, въ 1827 г., мы находимъ еще два письма въ пріятелю, бывшему школьному товарищу, Высоцкому.

Въ письмахъ къ матери всего болъе обращаетъ на себя внимание теплая родственная привязанность почтительнаго сына, остававшаяся довольно долго отличительною чертой Гоголя. Чтобы убъдиться въ этомъ, достаточно просмотръть нъсколько писемъ его къ ней въ развые періоды жизни и сравнить ихъ съ письмами къ другимъ лицамъ.

Съ матерью Гоголь при полной дружеской отвровенности и непринужденности обращенія никогда не позволяєть себъ ни фамильярности, ни даже шутливаго тона — признакъ въ данномъ случав, безъ сомнівнія, не только изв'ястнаго уваженія, но и особаго характера самыхъ отношеній, неизмінно серьезныхъ, хотя и вполнів искреннихъ, безъ мальйшей на-

тянутости или скрытности. Несколько инымъ характеромъ отличаются правда немногія письма уже конца сороковыхъ годовъ, когда подготовлявшійся въ Гоголь психическій процессъ не могъ отчасти не отразиться и на семейныхъ его отношеніяхъ. Впрочемъ, если въ эти годы мы встрачяемъ у Гоголя въ письмахъ къ матери иногда суровый, мъстами, пожалуй, раздражительный тонъ, особенно тамъ, гдв онъ читаеть ей поученія въ обличительномъ духв или съ досадой упрекаеть за слабость гордиться его славой 1), то нигде въ этихъ письмахъ нельзя найти ни мальйшей тыни неуваженія, ни малъйшаго намека на равнодушіе. Но въ то же время мы не находимъ въ нихъ болъе или менъе замътнаго проявленія обычнаго его малороссійскаго веселаго юмора, его м'яткаго и живого слога, за исключениемъ развъ двухъ-трехъ характеристикъ незнакомыхъ матери городовъ, напр. Петербурга, Любека, Травемюнде, между твиъ какъ этими чертами изобилують не только первыя его литературныя произведенія, но и нъкоторыя изъ дътскихъ писемъ къ другимъ лицамъ, напр., къ дядъ Павлу Петровичу Косяровскому. Особенно замътна разница тамъ, гдъ между письмами къ матери вдругъ попадается какое-нибудь шутливое письмецо или приписка къ какому-нибудь другому. лицу, отличающіяся совершенно

<sup>1) «</sup>Старайтесь лучше во мит видъть христіанина и человъка, нежели литератора». (Соч. Гог., изд. Кул., VI т. стр. 86).

Но впоследстви, въ конце тридпатыхъ и особенно въ сороковыхъ годахъ, отношенія поэти къ матери сильно изміняются: тонъ пясемъ становится сдержаниве и холодите, а иногда является даже развимъ и суровымъ, хотя было бы несправедливымъ преувеличеніемъ, какъ это часто далалось, не видать за указанной чертой проявленія въ ниыхъ случаяхъ также прежней теплой привязанности, напоминающей характеръ сыновнихъ отношеній къ ней въ былые годы. Случайныя вспышки и неровности обращенія, обостряемыя принятымъ на себя строгимъ поучительнымъ тономъ, съ которымъ, впрочемъ, Гоголь относился ко всемъ близкимъ людямъ въ последние годы жизни, отразились въ письмахъ къ матери и своимъ вибшнимъ противорвчіемъ съ его прежними письмами легко могли поразить многихъ критиковъ, но несомивнно, что здъсь преимущественно имъли значение его убъждения и ложный взглядъ на себя, побуждавшіе его къ суровымъ пропов'ядническимъ пріемамъ, хотя ни въ какомъ случать не вытыснившія въ немъ сыновнихъ чувствъ любви и уваженія. Справедливо, впрочемъ, что письма къ ней въ это время становятся гораздо ръже и значительно меньше по объему, по мара того, какъ все болье расширялся кругь переписки его съ нъкоторыми избранными изъ друзей... Но къ этому вопросу мы еще будемъ имъть случай вернуться поздиве

инымъ тономъ, переходящимъ почти въ шалость (таковы письма въ Варваръ Петровнъ Косяровской). Очевидно, что съ извъстной степенью уваженія Гоголь считаль несогласной развязную шутливость (охотно допускаемую, впрочемъ, въ другихъ случаяхъ), какъ и вообще всякое празднословіе. Указанную черту писемъ къ матери и разницу между ними и письмами къ другимъ лицамъ всего естественеве объяснить твиъ, что это были письма наиболве интимныя, и въ то же иминальными или имияты истор он онновонящо ино кмора по содержанію. Въ нихъ Гоголь неоднократно говорить о своихъ чувствахъ къ матери, и нъкоторые такіе отрывки проникнуты у него накоторымъ лиризмомъ, при которомъ натъ уже мъста профанирующей сильное чувство автора шуткъ. Въ значительномъ большинствъ другихъ онъ бесъдуетъ съ нею о предметахъ наиболъе нужныхъ и важныхъ 1). Понятно, въ виду всвхъ указанныхъ соображеній, почему мы почти вовсе не находимъ въ письмахъ поэта къ матери не только юмора, но и твхъ художественныхъ красокъ, которыя мы привываи встречать у Гоголя (последнихъ, конечно, нельзя собственно искать въ перепискъ, но мъстами, котя и очень редво, оне являются и въ ней). Любопытно сравнить въ этомъ отношении письма. Гоголя къ матери съ письмами къ Павлу Петровичу Косяровскому. Въ последнихъ также раскрывается передъ нами личность молодого автора, но уже совершенно съ другой стороны: мы находимъ здъсь самый развязный и свободный, самый веселый дружескій тонъ, отъ котораго отрадно и легко становится на душъ, и который дышить неподдельной, неподражаемой искренностью и теплотой. Но зато сейчасъ же видно по несерьезности содержанія и даже по самому слогу, испещренному простонародными малороссійскими словами или въ шутку употребленными иностранными, передъданными на русскій дадъ, наконецъ осо-

<sup>1)</sup> Интимная жизнь Гоголя была вообще открыта для матери, хотя онъ в не касается въ бесъдахъ съ нею того, чего она не могла раздълять, напр. недовольства мертвенностью и застоемъ увадной жизни въ Нъжинъ, или того, что относилось къ его литературнымъ работамъ. «Я никогда не вводилъ не въ какія литературныя мои отношенія и не говорилъ съ ней о подобныхъ дълахъ». ("Соч. и письма Гог.", т. VI, стр. 5). «Пишу я, соображансь съ момма сильми, средствами, не ставлю ничего на срокъ, да и не люблю даже объ этомъ предметъ разговаривать съ къмъ бы то ни было». (У т., 239).

бенно по нъкоторымъ черезчуръ реальнымъ выраженіямъ, что коррефпондентъ принадлежалъ къ числу людей, дорогихъ ему и очень имъ любимыхъ, но, въроятно, не такихъ, которымъ онъ сталъ бы повърять самыя сокровенныя, наиболъе важныя для него чувства и мысли.

Письма Гоголя въ матери получаютъ интересъ особенно со времени кончины его отца. Съ этихъ поръ мы и начнемъ болъе подробный ихъ обзоръ.

Первыя недвли послв смерти отца положение Гоголя было чрезвычайно тяжелое: не легко было ему, пораженному страшнымъ извъстіемъ, не находя мъста отъ тоски, среди постороннихъ людей, равнодушныхъ къ его горю, не видъть около себя никого, кто бы могъ принять въ немъ настоящее, сердечное участіе. Между тымь онь сознаваль, что должень постоявно учиться, работать, а время отдыха и свиданія съ родными, необходимость которыхъ чувствовалась такъ настоятельно, хотя бы только для того, чтобы имъть возможность и досугъ предаться вполнё охватывающимъ его чувствамъ,-время это такъ далеко! Уже изъ первыхъ писемъ матери послъ рокового событія ему пришлось убъдиться, что на него возлагается, въ случав разстройства семейныхъ двлъ, обязанность заступить для младшихъ членовъ семьи мъсто отца и сдълаться опорой всего дома. Ему представилась серьезная задача подумать объ успокоеніи матери и въ то же время необходимо было впервые серьезно взглянуть на себя и на свое будущее, а на такое сознательное обсуждение своего нелегваго положенія онъ уже быль способень тогда по своему возрасту. Къ этому присоединились еще тревоги и заботы вследствие неполучения известий отъ матери... Все это не могло не отразиться весьма существеннымъ образомъ на его развитін, о чемъ можно сміло заключить на основаніи писемъ, становящихся съ этого времени значительно серьезнъе и зрълве. Въ нравственномъ міръ Гогодя неизбъжно должна была произойти перемъна, и отчасти онъ самъ ее вскоръ за- г мъчаетъ. "Ежели бы вы меня видъли", пишетъ онъ матери: "вы бы согласились, что я совствь перемтнился: я теперь самъ не свой; бъгаю съ мъста на мъсто, не могу ничъмъ утвшиться, ничвиъ заняться, считаю каждую минуту, каждое мгновеніе, бъгаю на почту, спрашиваю хоть мальйшее

извъстіе, но вивсто отвъта получаю инта/ и возвращаюсь съ печальнымъ видомъ въ свое ненавистное жилище, которое мнъ опротивъло!"... 1). Въ этихъ словахъ живо обрисовывается тогдашнее безотрадное состояніе Гоголя. Какъ понятно въ немъ, еще почти ребенкъ, то чувство, подъ влінніемъ котораго самое "жилище" кажется ему ненавистнымъ! Въ приведенныхъ строкахъ необходимо отметить еще одну черту: мы находимъ здёсь уже совершенно равныя, дружескія отношенія къ матери въ смыслів непринужденной беседы съ ней, какъ съ дучшимъ другомъ, а вскоръ онъ уже ръшается давать ей совъты и дъдаетъ дасковые упреки за то, что она слишкомъ позволяетъ овладъвать собою горю; напоминаетъ ей объ обязанностяхъ въ дътямъ, которыя отнимаютъ у нея право давать полную волю дичной скорби. Съ этихъ поръ Гоголь, переставая быть ребенкомъ, все больше и больше принимаеть живое участіе въ семейныхъ и домашнихъ дъдахъ, и, убъждая мать не отчаиваться, даеть неоднократно энергическія объщанія посвятить ей всю жизнь. Онъ, очевидно, боится за мать; онъ не увъренъ, будетъ ли она въ силахъ перенести постигшее ее несчастіе, и испытываетъ томительную потребность подвлиться съ нею чувствами, возбужденными общими душевными ранами. Онъ съ особеннымъ нетерпвніемъ ждетъ свиданія съ нею на каникулахъ, высказывая свое желаніе въ каждомъ письмѣ 2).

Въ это время Гоголь часто пишетъ матери, всячески пытаясь вызвать ее на отвътъ, но все было напрасно: ему суждено было мучиться неизвъстностью въ продолжение нъсколькихъ мъсяцевъ, но и тогда извъстие пришло только въ письмъ въ товарищу его (Баранову), и уже вскоръ затъмъ онъ получилъ письмо и самъ. Такое продолжительное молчание при мучительномъ настроении Гоголя побудило его сказать однажды, что если онъ не получитъ наконецъ въсточки, то "прибъгнетъ къ отчанию, которое дастъ ему средство избавиться отъ мрачной неизвъстности" 3). Между тъмъ настоящей причиной непонятнаго перерыва въ перепискъ оказалась просто обычная неисправность почты. Въ одномъ письмъ Марьи Ива-

<sup>1) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя", т. V, стр. 21.

<sup>2) &</sup>quot;Чего бы я не сдълалъ", пишетъ опъ матери, "чтобы быть теперь съ вами, но пространство разлучаеть насъ" (тамъ же. стр. 20).

<sup>8)</sup> Тамъ же, стр. 22.

новны въ Косаровскому она сообщаеть: "теперь, благодаря Бога, на счеть сына спокойна: получила отъ него письмо; видно, что онъ много писалъ ихъ ко мнъ, но я не получала, такъ же, какъ и онъ моихъ, и даже съ деньгами ни одного не получилъ". Почти до самаго отъъзда Гоголя въ Нъжинъ длилось это недоразумъніе. "Приближается время каникулъ", писалъ онъ уже черезъ два мъсяца послъ смерти отца, "и не знаю, буду-ли я счастливъйшимъ или самымъ несчастнымъ человъкомъ" 1). Марья Ивановна, съ своей стороны чутко отзывавшанся всегда на все, что такъ или иначе касалось нъжно-любимаго сына, была иногда склонна, по свойственной всъмъ матерямъ заботливости, преувеличивать важность всякаго сообщенія тревожнаго свойства, и этого также имълъ основаніе опасаться Гоголь.

Съ теченіемъ времени семейное горе наконецъ удеглось, и мать Гоголя, прежде столь убитая имъ, начала постепенно находить интересъ въ домашнихъ дъдахъ и заботахъ и вникать больше въ хозяйство, которое она вела очень безпорядочно, не ограничиваясь небольшими текущими распоряженіями, но дълая разныя рискованныя предпріятія, постройки, новыя домашнія заведенія, занимаясь даже винокуреніемъ и проч. Естественно, что между нею и сыномъ возникла и установилась потребность частой беседы въ письмахъ о вопросахъ, насающихся общихъ интересовъ семьи, - потребность, становившаяся тыть сильные, чыть быстрые подвигалось развитие сына. Гогодя, въ свою очередь, какъ видно изъ писемъ, все это также интересовало чрезвычайно живо: онъ часто придагаеть въ рихъ планы для построекъ и рисунки, примъняя при этомъ на практикъ успъхи, сдъданные имъ въ дюбимомъ • нскусствъ <sup>2</sup>). Такимъ образомъ характеръ переписки нъсколько расширяется и содержание ея становится гораздо разнообразнъе и шире, сообщая намъ такія свъдънія, которыя совершенно переносять нась въ обстановку и отчасти семейныя отношенія поэта, насколько возможно знакомство съ ними на основание отрывочныхъ данныхъ. Въ цъломъ рядъ писемъ мы находимъ разспросы Гоголя о разныхъ подробностяхъ хозяйства, просьбы извъщать его о всъхъ предположеніяхъ и

<sup>1) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя". т. У, стр. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Въ рисовани.

перемвнахъ въ домашнихъ двлахъ и наконецъ собственные совъты. Просьбы дъйствительно исполнялись, а также нервдко встрвчали одобреніе и принимались къ сведенію и мевнія Гоголя, что, конечно, не могло его не радовать. Мысль юнаго поэта неизменно стремится на родину, къ домашнему очагу, къ нъжно-любимой матери и къ роднымъ. Онъ живетъ мечтами о свиданіи съ ними, находить въ этихъ мечтахъ отраду и освъжение отъ однообразной и непривлекательной нъжинской жизни. Но всегда больше всего обращаеть на себя внимание его искреннее и горячее чувство любви къ матери. По словамъ его, мать для него всего священиве, ей онъ готовъ посвятить всю жизнь. Для нея онъ составилъ идеалъ спокойной жизни въ семьв, въ кругу близкихъ родныхъ, жизнь въ полномъ довольствъ, хотя и дъятельную и не лишенную заботъ, но по крайней мъръ свободную отъ заботъ обременительныхъ и нарушающихъ нравственное спокойствіе. Все, насающееся матери, его живо интересуеть; онъ желаль бы чаще видеть ее, говорить съ ней, повърять ей свои мысли и планы. Его тяготить и терзаеть мысль о необходимости еще долго обращаться къ матери съ просьбами о матеріальной поддержкъ, которая стоила ей тяжкихъ заботъ и лишеній. Онъ впадаетъ въ мучительное и безвыходное противорвчіе съ самимъ собой, будучи неизбъжно вынуждаемъ причинять ей все новыя тревоги, тогда какъ ему всего более котвлось бы снять съ нея бремя заботъ. Такъ представляется дъло на основани словъ Гоголя; вопросъ только въ томъ, на сколько эти слова были искренни.

Проф. Коядовичь вполнъ върить въ юношескую искренность Гоголя, какъ видно изъ слъдующихъ словъ его:

"Въ его послъднихъ нъжинскихъ письмахъ сильно выражено • чувство сыновней любви и къ его самолюбивымъ мечтамъ присоединяется забота о матери, сказывается живая благодарность и глубокое сознаніе всёхъ ея безкорыстныхъ трудовъ и заботъ 1). Онъ вспоминаетъ свое дегкомысліе и беззаботность относительно своей прямой обязанности—ученья, и спъщитъ увъдомить мать, что вознаградитъ утраченное время усиленными трудами. Онъ соединяетъ мечты о своемъ

<sup>1)</sup> См. напр. его письма: отъ 16 ноября 1826 г. (Соч. т. V, стр. 42). оть 1 февр. 1827 г. (ibid. стр. 47), отъ 20 мая 1827 г. (ibid. стр. 53) и др.

счасть в съ желаніемъ успокоить ея старость и старается убъдить ее, что настоящая трата денегъ, которыя она съ такимъ трудомъ достаетъ для него, не что иное, какъ лотдача въростъ съ тъмъ, чтобы послъ получить утроенный капиталъ съ великими процентами $^4$  1).

Во всякомъ случав ему приходилось нередко быть невольнымъ виновникомъ многихъ тяжкихъ безпокойствъ матери, которыхъ она не могла отъ него скрыть. Въ концъ своей школьной жизни Гоголю пришлось позаботиться о пополненім пробъловъ и всего за полгода до окончанія курса онъ начинаеть подумывать, какъ говорится, о "сведеніи концовъ съ концами", передъ самымъ выпускнымъ экзаменомъ. Тутъ-то вырвались у него слова, что овъ занимался неусердно и что теперь старается вознаградить упущенное, надвясь въ полгода сдвлать больше, чвиъ сдвлалъ во все прежнее время ученія 2). Мать, какъ видно, отнеслась къ такому заявленію далеко не съ той степенью снисходительности и благодушія, какой ожидаль Гоголь, и выразила даже сожальніе, что въ самомъ началь ученія никому его не поручила. Широкіе замыслы сына 3), въ которые она могла быть посвящена только отчасти, должны были казаться ей твиъ болве сомнительными, что она наталкивалась на поразительныя противоръчія между словомъ и дёломъ, между этими замыслами и роскошными объщаніями относительно будущаго и неутъщительными свъдъніями о настоящемъ. Гоголь говорить о своемъ трудолюбіи и надеждъ при помощи жельзнаго тер-

<sup>1)</sup> См. его письма: отъ 15 дек. 1827 г. (Соч. т. V. стр. 68-69) и отъ 1-го марта 1828 г. (ibid-стр. 70-71).

<sup>2)</sup> Въ статьъ Ореста Оедоровича Миллера: "Гоголь въ своихъ письмахъ" ("Русская Старина", 1879 г., 9 кн.) сдълано наглядное сопоставленіе прежнихъ краткихъ отчетовъ Гоголя успокоительнаго свойства о ходъ занитій съ неожиданнымъ для матери признаніемъ пробъловъ; но едва-ли слъдуеть въ его дътскихъ увъдомленіяхъ видъть одив неискреннія фразы, какъ намекаетъ выраженіе упомянутой статьи, что "ко времени выпуска должно было оказаться", что кромъ "душевныхъ качествъ и обработанныхъ понятій, Гоголь ничъмъ почти не запасся въ Нъжинскомъ лицев". Правда, въ оправданіяхъ Гоголя звучить отчасти какая-то фальшивая нота, но нельзя согласиться съ тъмъ, что его слова были только одной "реторикой въ трагическомъ вкусъ". На планы Гоголя и его юношескія стремленія не обращено вниманія, а заподозрънное притворство, можетъ быть, слишкомъ подчеркнуто.

з) О нихъ будетъ сказано въ следующихъ главахъ.

прніи и Аситенной энебіли попотните накопившієси за времи ученія пробыль, съ радостью сообщаеть уже и объ успыхы. увърня, что онъ надвется имъ "положить начало великаго предначертаннаго зданія", а матери, мало придававшей значенія неубъдительнымъ для нея объщаніямъ, изъ всего этого очевидно, лишь то, что школьное время слишкомъ дурно употреблено сыномъ, такъ что почти наканунъ отчета ему приходится наскоро наверстывать упущенное. Полученный Гоголемъ отвътъ сильно задълъ за живое его самолюбіе, и савдующее письмо его уже носить на себв отпечатокъ нвкотораго затаенчаго недовольства, хотя онъ не позволяетъ себъ выказать ни малъйшей тъни обидчивости. Въ эту пору образованія характера Гоголя мать его вообще неръдко высказывала свои взгляды и давала совъты и наставленія 1). Она убъждала его быть бережливымъ въ образъ жизни, называла его опрометчивымъ и мечтателемъ, предостерегала отъ увлеченій и даже пороковъ, при чемъ многія изъ этихъ наставленій могли быть вызваны упомянутымъ письмомъ передъ окончаніемъ курса. Оправдываясь и отвъчая на упреки, Гоголь утверждаль напротивъ, что онъ больше испытываль горя и нужды, нежели думала мать, что онъ даже нарочно будто бы показываль разсвянность и своенравіе, когда бываль дома, чтобы думали, что онъ мало обтерся, мало былъ прижимаемъ зломъ 2).

Таковы были отношенія Гоголя къ матери.

Отношенія Гоголя къ другимъ родственникамъ представляются по письмамъ также вполнъ теплыми, истинно дружескими. Къ нимъ Гоголь питалъ въ дътствъ искреннее расположеніе, о чемъ онъ говоритъ между прочимъвъ одномъ изъ писемъ къ матери въ отвътъ на неизвъстно чъмъ вызванные упреки въ холодности къ нимъ: "Я всегда любилъ родственниковъ и не

<sup>1)</sup> Впоследствій, когда Гоголь жиль уже въ Петербурге и находился на службе, мать его сообщала о немъ П. П. Косяровскому, что пишеть ему "въ каждомъ письме по нескольку строкъ морали". "Николеньке надобно послать, сколько смогу: онъ еще не определился о сю пору. Я часто получаю отъ него письма и ему пишу по нескольку листовъ морали". ("Указат. къ письмамъ Гоголя", изд. I, стр. 77).

<sup>2) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя". т. V. стр. 71.—Замъчательно, что при этомъ Гоголь сознается въ скрытности, въ привычкъ прикрывать личиной безпечности и показной веселости пастоящія свои чувства.

чуждался ихъ, къ накому бы званію они ни принадлежали. Быть можеть, неумышленное вы приняли за дъйствительное 1). Догадка Гоголя оказалась потомъ не лишенною основанія: мать ценяла ему за то, что, заспѣшивъ и засуетясь, онъ позабыль проститься съ родными при отъѣздѣ, о чемъ Гоголь выражаеть самое искреннее сожальніе: "Мнв почувствовалось, будто я выѣхаль изъ дому, что то позабывши, да и впрямь я даже не простился ни съ кѣмъ 2). Гоголь по забывчивости вообще не соблюдаль иногда иъкоторыхъ внѣшнихъ формальностей прощанія. Въ другой разъ онъ пишеть П. П. Косяровскому: "Ахъ, виноватъ, безцѣнный Павель Петровичь! и забыль передъ выѣздомъ проститься съ вами; впрочемъ не въ пустомъ обрядѣ заключается сила, и вы, я думаю, увѣрены, что мы другъ друга не забудемъ никогда 3).

Страшный ударъ, внезапно разразившійся надъ Гоголемъ, заставилъ его, какъ обыкновенно бываеть въ подобныхъ случаяхъ, сильнъе почувствовать связь со всей остальной семьей. Тотчасъ же послъ смерти отца онъ начинаеть принимать самое горячее, самое живое участіе въ судьбъ сестеръ, разспрашиваеть о нихъ, желаеть ихъ скоръе видъть. Особеннымъ его расположеніемъ пользовались замужняя сестра, Марья Васильевна, и любимица Анна, а также вся семья Косяровскихъ 4).

Сильнымъ и искреннимъ чувствомъ провикнуты особенно письма Гоголя къ Петру Петровичу Косаровскому, котораго овъ ценилъ весьма высоко.

Кавъ жалуется онъ на то, что дяди его прівзжають въ его отсутствіе и, немного прогостивши, увзжають опять раньше его прівзда!...Онъ часто освідомляется въ письмахъ объ ихъ прівзді; онъ желаеть знать, долго ли они прогостили въ Васильевкі, какъ имъ понравилось новое місто

<sup>1) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголи", т. V, стр. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же, стр. 38.

<sup>3)</sup> Тамъ же, стр. 62. Такіе же приявры разсвинности случались и гораздо поздиве. (См. "Вветникъ Европы", 1889 г., т. XI, стр. 88).

<sup>4)</sup> Родное село, имъне и все относящееся къ нему, семейныя и домашнія дъла также были всегда предметомъ особеннаго участія и нъжной заботливости Гоголя. "Уже вижу все милое сердцу, вижу милую роднну, вижу тихій Псель, мерцающій сквозь легкое покрывало". ("Соч. и письма Гоголя". т. V. стр. 14).

для житья и проч. Пора наиболье интимнаго сближенія съ обонии дядями относится къ 1828 и 1829 годамъ. Возвращаясь по обывновенію на вакаціонное время въ Васильевку, Гоголь два лета сряду заставаль въ ней, - (очутившись снова въ кругу банзкихъ родныхъ посав годового томаенія въ Нъжинъ) обоихъ любиныхъ дядей, свиданія съ которыми онъ ожидаль съ такимъ нетерпиніемъ, соединеннымъ съ боязнью, что оно не осуществится всивдствіе возможности скораго ихъ отъвада изъ Васильевии. Въ ихъ обществъ Гоголь проводиль почти весь срокь совывстной жизни и въ короткое время настолько къ нимъ успъваль привизываться, что по возвращения въ. Нъжинъ долго вспоминалъ о пріятныхъ дняхъ, проведенныхъ съ ними, чемъ разгонялъ не надолго тоску, наводимую однообразіемъ и непривътливой жизнью въ ствнахъ давно наскучившаго заведенія. Одна мысль о дорогихъ родственникахъ способна была, по словайъ Гоголя, развлечь и развеселить его. Вообще короткое пребывание въ Васильевив и все остальное время, проводимое въ нелюбимомъ Нъжинъ, представляли двъ ръзкія противоположности. Трудно вполив возстановить по письмамъ картину веселаго задушевнаго времяпровожденія Гоголя въ своей семьв въ Васильевив, но въ общихъ чертахъ характеръ его обрисовывается довольно живо. Съ вившней стороны оно представляется намъ задушевнымъ общеніемъ людей, связанныхъ взаимною искреннею привязанностью, проводящихъ досуга большею частью въ тёсномъ кругу семьи, въ мирномъ деревенскомъ уголкъ, отдыхающихъ и наслаждающихся привольною жизнью въ дорогомъ по воспоминаніямъ дітства и всімъ завътнымъ симпатіямъ благословенномъ крав Малороссів. Прогудки цълымъ обществомъ по полямъ и окрестностимъ Васильевки до утомленія, вознаграждаемаго потомъ вечернимъ чаемъ въ пріятной беседе за истребленіемъ множества арбузовъ и дынь, веселыя поъздки на ярмарку въ село Ярески, дружныя работы въ саду, не всегда пріятное и отчасти ствснительное житье по временамъ въ Кибинцахъ у Трощинскаго и привольное наслаждение жизнью дома, самыя отправления вивств на ночлегъ "въ верхнее обиталище" - однимъ словомъ, все до малъйшихъ подробностей, касавшихся домашнихъ н даже дворовыхъ людей, какое-нибудь извъстие объ общихъ знакомыхъ, предметь обычныхъ шутокъ и разговоровъ, -

ръшительно все, что могло напоминать любимыхъ родственниковъ и счастливое время жизни въ Васильевкъ, было прівтно сердцу юнаго нъжинскаго школьника. Веселый и искренній тонъ писемъ убъдительно свидътельствуетъ о томъ свътломъ, отрадномъ настроеніи, которое вызывалось въ Гоголъ возможностью обмъна мыслей съ дядями въ перепискъ.

Мы разсмотръди письма Гогодя въ матери по содержанію; сдъдаемъ теперь нъсколько замътовъ объ ихъ слогъ.

Внимательное изучение писемъ наводитъ на мысль о томъ, что въ періодъ формированія слога Гоголь не мало заботился уже объ укращенім річи и, что всего важніве, заботы эти были, повидимому, результатомъ не только желанія усвоить себъ пріемы ръчи образованнаго человъка, но даже до нъкоторой степени щегольнуть праснорвчиемъ, для чего онъ дои бивался уже извъстного литературного навыка. Последнее обнаруживается нервако въ искусственномъ построеніи цвдыхъ періодовъ, въ употребленіи нівкоторыхъ реторическихъ фигуръ, напр., часто встрвчающейся въ его детскихъ письмахъ фигуры единоначалія, въ употребленіи цветистыхъ и изысканныхъ фразъ съ явнымъ притязаніемъ на эффектъ, на красоту выраженія. Еще въ первые годы переписки, при отсутствім выработаннаго упражненіемъ навыка излагать на письмъ свои мысли, рядомъ съ какимъ-нибудь выраженіемъ, совершенно дътскимъ по построению фразы и по самой мысли, у Гоголя неожиданно является изящный обороть рачи, образное выражение и пр. Все это, несомивино, свидвтельствуетъ о заботв автора относительно ръчи и наглядно знакомить съ постепеннымъ формированіемъ слога нашего писателя.

Очень можеть быть, что наставленія и приміврь другихъ лицъ и особенно авторитетное вліяніе журнальной литературы, съ которой, какъ видно изъ писемъ, рано началь знакомиться Гоголь, наконецъ— школы могли отразиться на сложившихся у него пріємахъ річи. Ніжоторая наклонность въреториків могла быть первоначально естественнымъ слідствіємъ справедливаго, но неправильно понимаемаго убіжденія въ необходимости соблюденія приличнаго содержанію тона річи, когда случалось говорить о чемъ-нибудь важномъ или возвышенномъ, вообще о предметахъ, выходившихъ изъ вруга обывновенныхъ 1).

у им знаемъ изъ воспоминаній товарищей Гоголя о томъ, что онъ и сотруд-

Нельзя отрицать, что при всей испренности сыновняго чувства у Гоголя въ выражени его въ дътскихъ письмахъ иногда замізчается примізсь реторики, особенно яркой своей противоположностью съ простымъ и естественнымъ тономъ остального изложенія. Самая форма обращеній къ обоимъ родителямъ въ началъ первыхъ писемъ, обыкновенно заученная, однообразно - почтительная, повидимому, представляеть результать указаній и приміра старшихь. Интересно сравнить поздравительное письмо въ матери оть 1 октября 1824 г., во дню ен ангела, съ написаннымъ тогда же письмомъ къ отцу: въ противоположность совершенной простотв последняго мы замъчаемъ въ первомъ изысканность конструкціи и отдъльныхъ выраженій, множество сравненій, предложенія съ фигурой единоначалія и проч. Причина ясная: письмо въ отцу было обыкновенное, будничное, а къ матери, по причинъ ен именинъ, торжественное, праздничное.

Известно, что некоторыя письма Гоголя къ матери, особенно первое письмо после полученія имъ известія о смерти отца, многіе находили исполненными реторики. Но такъ какъ нэть никакого основанія предполагать недостатокь сыновней любви Гоголя и напротивъ есть много данныхъ и свидътельствъ, подтверждающихъ ее, то самое естественное и правдоподобное объяснение замвченнаго факта, по нашему мевнію, должно быть такое: резонерство и реторика, обнаружившіяся еще въ дітской перепискі Гоголя и потомъ проявлявшіяся изредка въ письмахъ (въ разсужденіяхъ о многихъ отвлеченныхъ и особенно религіозныхъ и другихъ важныхъ вопросахъ), наконецъ дошедшія до поразительныхъ размвровъ въ "Выбранныхъ мвстахъ изъ переписки съ друзьями", были въ сущности не чужды его натуръ и отчасти еще очень рано усвоены Гоголемъ извив, но до поры до времени сдерживались и подавлялись могучимъ талантомъ и живою юно-

ники его по изданію въ школѣ рукописнаго журнала бились изо всѣхъ силъ, чтобы писать высокимъ слогомъ ("Библіогр. Зап.", 1859, стр. 492). Профессоръ Никольскій, преподававшій русскую словесность, при своихъ воззрѣніяхъ на предметъ могъ только поощрять и поддерживать съ своей стороны это стремленіе. Самъ онъ писалъ донесенія въ конференцію по всѣмъ правиламъ реторики и, какъ преподаватель, по свидѣтельству своего собрата Кулжинскаго, за хлопотами жизни отсталь отъ современнаго состоянія литературы и остановился на Херасковъ и Державинѣ.

шескою впечатлительностью, пока съ наступленіемъ возраста менве пылкаго и легче поддающагося сухой разсудочности, въ свою очередь, не заглушили его  $^{1}$ ).

"Обратите вниманіе", — говорить Кояловичь — "какое созна- ніе своей личности сквозить въ его словахь: "Я весьма радь, я по- ставиль для себя первым долюмь, я увпрень!" какъ подобраны здъсь всъ нужныя слова для полной убъдительности просьбы! вакъ великольпно это слодовательно которымъ начинается

Приведенъ здась слишкомъ мало извастную, относящуюся къ 1826 г. заматку Гоголя въ альбомъ его товарища Любича-Романовича: «Свать скоро хладаетъ

<sup>1)</sup> Нельян не пожелать о томъ, что не сохранилось почти никакихъ, даже скудныхъ свъдъній о первыхъ, еще дътскихъ литературныхъ опытахъ Гогодя. Мы знаемъ единственно, что онъ, подобно своимъ товарищамъ; сильно заботился о высокомъ слогь; но намъ слишкомъ мало извъстно о сюжетахъ, которые онъ заимствовалъ для этихъ опытовъ, и наконецъ о томъ, кому и какъ именно онъ подражалъ. Первые опыты почти каждаго дъятеля, получающаго впоследствие громкую известность на дитературномъ поприще, состоять обыкновенно въ подражаніи, и иногда довольно рабскомъ, произведеніямъ предшественниковъ. Естественно, что самая любовь къ порзін возгорается подъ обаятельнымъ действіемъ впечатленій, вынесенныхъ изъ чтенія въ годы отрочества или ранней коности, которыя глубоко западають въ молодую душу, и. возбуждаемыя страстнымъ сочувствіемъ красотамъ любимыхъ художественныхъ произведеній, сопровождаются болье или менье восторженныхъ поклоненіемъ самимъ ихъ авторамъ. Большею частью проходить не мало времени. пока начинающему писателю послъ не одной невърной попытки удается наконецъ найти истинный путь, опредвливъ свое истинное призвание. Въ отношенів къ Гогодю у насъ остается нівоторый пробідь между самыми первыми его художественными впечататьніями, вынесенными впрочемъ не изъ чтенія, а изъ разскавовъ отца и изъ представленій его комедін, и между «Луизой» Фосса, внушившей Гоголю замысель его идиллін: «Гансъ Кюхельгартенъ», уже передъ выпускомъ его изъ школы. Единственное мъсто въ сочиненияхъ Гоголя. дающее намъ возможность составеть намоторое представление о его школьныхъ опытахъ на основанів его собственныхъ словъ, а не на сомнительныхъ и во всякомъ случат недостаточно точныхъ воспоминаніяхъ товарищей, находится въ «Авторской Исповъди»: «Первые мои опыты», -- говорилъ онъ тамъ--«первыя упражненія въ сочиненіяхъ, къ которыкъ я получиль навыкъ въ послъднее время пребыванія моего въ школь, были почти всь въ дирическомъ н серьезномъ родъ. Ни я самъ, ни сотоварищи мон, упражнявшіеся виъсть со мной въ сочиненияхъ, не думали, что миъ придется быть писателемъ комичесиниъ и сатирическимъ". (Соч. Гог., изд. X, т. IV, стр. 248). Этимъ признанісиъ, между прочимъ, рашительно опровергается неосновательное утвержденіе г. Пащенка, гимназическаго товарища Гоголя, относившаго къ нажинскому періоду первые замыслы "Вечеровъ на Хуторъ", а равно предположеніе другого товарища его, Прокоповича, что "Гансъ Кюхельгартенъ" принадлежитъ будто бы времени перевзда автора въ Петербургъ.

просьба, и вакъ неотразимо для родительскаго сердца это для моей пользы, которымъ она кончается! 1) Нётъ, читая это первое дошедшее до насъ письмо Гоголя, иы не ошибемся, сказавъ, что Гоголь его сочималь и на немъ пробовалъ силу своихъ творческихъ способностей. Было много причинъ, вследствіе которыхъ Гоголю пришлось — хотя и безсознательно сначала, —прибегнуть именно въ письмахъ къ услугамъ своихъ творческихъ способностей. Одно уже различіе личныхъ интересовъ сына и родителей вследствіе одной только разницы въ обстановке и условіяхъ жизни и вытекающая отсюда необходимость возбуждать нужное участіе къ своимъ интересамъ во всёхъ сомнительныхъ случаяхъ, одно уже это вызвало Гоголя на особое вниманіе къ своей переписке съ родными.

Но вромъ невинной дътской хитрости, неизбъжной въ извъстный возрасть, на то же творчество въ письмахъ вызвали и такія чувства, какъ сыновняя любовь, которая въ Гоголъ несомивнно была и глубокая, и искренняя. Усиленное разлукой, это ивжное чувство естественно искало особенно сильнаго выраженія, не удовлетворяясь обычной фразеологіей, и

въ глазахъ мечтателя. Онъ видить надежды, его подстрекавшія несбыточными (віс!), ожиданія неисполненными и жарь наслажденія отлетаеть эть сердца... Онъ находится въ какомъ то состояніи безжизненности. Несчастливъ, когда найдеть цѣну воспоминанію о дняхъ минувшихъ, о дняхъ счастливаго дѣтства, гдѣ онъ покинулъ рождавшіяся мечты будущности, гдѣ онъ покинулъ друзей. преданныхъ ему сердцемъ». ("Библіогр. Зап.". 1859 г., стр. 492, сообщеніе Гербеля). Здѣсь мы видимъ несомиѣнные слѣды реторики.

Впрочемъ, что въ приложенныхъ г. Кулишемъ двухъ небольшихъ классныхъ упражненияхъ Гоголя мы не замъчаемъ особенно явныхъ слъдовъ реторики, при чемъ первое изъ нихъ напоминаетъ отчасти своимъ складомъ ръчи нъкоторыя позднъйшия прозвическия статьи Гоголя изъ числа тъхъ, которыя отличаются сравнительно болъе естественнымъ изложениемъ; но одно изъ нихъ касвется вопроса объ апелляцияхъ изъ низшихъ инстанций въ высшия (по русскому праву) и отличается по этому сухимъ, вполетъ дъловымъ тономъ, а другое. хотя и относится къ литературному вопросу о значени критыки и о томъ, что требуется отъ критыки, но оно очень коротко и притомъ слишкомъ одиночно.

<sup>1)</sup> Конловичь имъеть здъсь въ виду слъдующія слова одного изъ писемъ Гоголя нъ родителямъ: "Я весьма радъ, что узналь о благополучномъ здравія вашемъ. Я поставиль для себя первымъ долгомъ и первымъ удовольствіемъ молить Бога о сохраненіи безцѣннаго для меня здравія вашего. Ваканцій быстро приближаются; я не успѣль еще окончить всего; слѣдовательно, нужно заняться ваканціями, чтобы поспѣть съ честью во второй классъ. Учитель математики мнѣ необходимъ. Если вы будете въ Полтавѣ, то я увѣренъ, что все устроите для моей пользы". ("Соч. и письма Гоголя", т. V, стр. 3).

сама собой являлась потребность въ реторикъ, въ укращенияхъ слога, что также не могло обойтись безъ участия творческихъ силъ". ("Московский Сборникъ", 1887, стр. 237).

Въ приведенныхъ строкахъ покойнаго профессора усиленно обращаемъ вниманіе на выразившееся въ нихъ довъріе къ искренности сыновнихъ чувствъ Гоголя, и еще разъ замътимъ, что сомнънія, высказываемыя въ этомъ смыслъ въ нашей печати, представляются и намъ излишне преувеличенными.

## КРАТКІЙ ОБЗОРЪ ПИСЕМЪ ГОГОЛЯ КЪ Г. И. ВЫСОЦКОМУ.

Важнымъ дополненіемъ въ перепискъ Гоголя съ матерью при изученіи школьнаго періода слъдуетъ считать еще три письма къ Высоцкому ). Изъ переписки съ матерью мы знакомимся преимущественно съ отношеніями Гоголя къ семейной жизни и ея интересамъ, но Гоголь могъ впрочемъ избъгать бесъды о нъкоторыхъ сторонахъ школьнаго быта. Однимъ изъ стъснительныхъ и щекотливыхъ пунктовъ было враждебное отношеніе его къ школъ, въ которомъ ему сочувствовалъ товарищъ, но которое вовсе не расположена была раздълять мать. Сверхъ того, ее не могъ не коробить и ръзкій критическій взглядъ сына на окружающихъ, къ которымъ принадлежали между прочимъ люди почтенные и уважаемые.

Сближеніе Гоголя съ Высоцкимъ имъло, несомнънно, нъ которое вліяніе на образованіе его нравственной личности: оно въ значительной степени опредълило характеръ его отношеній къ окружающимъ, сообщило извъстный взглядъ на самого себя и на свои силы, наконецъ на задачи будущей своей дъятельности. Выборъ друга, если върить словамъ самого Гоголя, былъ не случайный: нравственная связь въ данномъ случав основывалась на сходствъ взглядовъ и отношеній къ окружающему міру. Такъ какъ мы знаемъ изъ собственнаго признанія Гоголя и отзывовъ его друзей о ничтожныхъ результатахъ, вынесенныхъ имъ изъ школы, то, очевидно, слъ-

<sup>1)</sup> См. подробности въ брошюръ проф. Владимірова: "Изъ ученическихъ лътъ Гоголи". Кієвъ. 1890.

дуетъ допустить важность для его развитія бесёдъ съ немногими избранными сверстниками, посвященными въ тайны его интимнаго міра. Подъ вліяніемъ Высоцкаго зародились у Гоголя самонадёянныя мечты о будущемъ и рёзкое осужденіе настоящаго. Письма къ Высоцкому многое объясняють въ развитін Гоголя: изъ нихъ мы узнаемъ, съ какихъ поръ у него возникло недовольство нёжинской жизнью и какъ именно могло постепененно совершиться превращеніе его изъ безпечнаго ребенка, занятаго сперва успёхами въ рисованіи и картинками собственнаго произведенія, и позднёе поглощеннаго театромъ и чтеніемъ, въ молодого человёка съ широкими замыслами и явными наклонностями къ критикъ наблюдаемыхъ явленій.

Мы указали выше общее содержание писемъ Гоголя въ матери до обычнаго перерыва, наступившаго по случаю отъвада автора въ началъ лътнихъ вакацій. Мы говорили о нетерпъливомъ и страстномъ ожиданіи имъ писемъ изъ дому въ годъ кончины его отца. Но характеръ и степень оживленности переписки замътно измъняется по возвращении Гоголя изъ дому въ школу осенью: насколько прежде живо и настоятельно ощущалась потребность въ обивнв мыслей и чувствъ, настолько теперь, напротивъ, съ объихъ сторонъ переписка становится на нъкоторое время вядой и обыденвой. Если прежде Гоголь скучаль и томился, не получая долго извъстій о матери; если онъ такъ живо интересовался тогда всемъ, что происходило дома: то теперь онъ живеть, повидимому замкнутой жизнью, мысль его работаеть много, но надъ такими вопросами и предметами, о которыхъ онъ не ниваъ обыкновенія или не находиль удобнымъ беседовать въ письмахъ. Причину указаннаго факта следуеть видеть, конечно, не въ перемънъ отношеній къ матери. Гоголь попрежнему хочеть видеть ее, чтобы иметь возможность лично высказать ей многое, и еще въ началь октября заводить рвчь о предстоящемъ свиданім на Рождествв. Мы видимъ напротивъ, что отношенія Гоголя къ воспитавшему его заведенію существенно намінились: однажды пробудившаяся въ немъ двятельность мысли создала теперь потребность относиться критически ко всему окружающему, стать въ сознательныя отношенія къ вившнему міру, не замедлила оказать свое вліяніе на весь духовный складъ даровитаго юноши.

Мы находимъ вскоръ явные слъды внутренней работы мысли и, какъ результатъ ея, признаки слагавшагося міросозерцанія, показывающіе, что Гоголь успъль уже переступить за порогь отрочества. Работа мысли имъла у него въ это время преимущественно отрицательный характеръ и побудила его жадно искать чего-то лучшаго, стремиться къ перемънъ условій и обстановки. Гоголь начинаетъ третировать все свысока и предъявлять чрезвычайно притязательныя требованія къ жизни.

Почти совершенное отсутствіе точных рактических данныхъ дли разъясненія этой переміны въ немъ является невознаградимымъ пробъломъ, такъ какъ даже въ воспоминаніяхъ лицъ, особенно коротко знавшихъ Гоголя въ дътствъ и помнившихъ его ранніе годы, какъ мы видели, объ этомъ отдаленномъ времени сохранилось очень мало ценныхъ сведеній. Въ этихъ воспоминаніяхъ болье или менье отрывочно рисуется личность даровитаго подростка, но большей частью со стороны медкихъ школьныхъ выходокъ и проделокъ, при томъ иногда даже не совству приличных и неудобных для пересказа въ печати. Можно только сказать вообще, что въ мальчикъ совсёмъ не было развито школьное самолюбіе, что онъ относился безпечно къ класснымъ занятіямъ и совершенно не заботился о томъ, не только, чтобы выдвинуться передъ товарищами пріобрътенными познаніями или, наконецъ, хотя бы основательностью и серьезностью развитія, но даже, чтобы занимать хорошія міста въ классі. Гоголь долго держаль себя ребенкомъ, при чемъ ръшительно не обращалъ въ низшихъ классахъ ничьего вниманія; ему даже отводилось не слишкомъ завидное мъсто въ свободныхъ товарищескихъ отношеніяхъ, хотя онъ не отставаль отъ сверстниковъ въ обыкновенныхъ мальчишескихъ проказахъ въ классахъ и дортуарахъ, вследствіе чего, если и пользовался общей любовью школьниковъ, то не внушаль къ себъ уваженія. Надъ нимъ часто смъялись и трунили, толкали его, получая отъ него соответствующее возмездіе въ видъ насмъщливыхъ прозвищъ и кличекъ... Возвращаясь изъ дому после каникуль, Гоголь встречаль обыкновенно самый радушный пріемъ и дружескія привътствія 1), но,

<sup>1) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя", т. V, стр. 31: "Я принять быль, какъ самый добрый товарищъ".

поддерживая вившнимъ образомъ добрыя отношенія и чувствуя себя, въроятно, и на самомъ дълъ привольно, бодро и весело въ средъ любимыхъ товарищей, онъ былъ все-таки не прочь пересмъивать ихъ наединъ съ своимъ пріятелемъ Высоциимъ. Въ старшихъ влассахъ, когда онъ сталъ думать о книгахъ, о театръ, о будущности, его школьная репутація сильно возвысилась, но и тогда въ немъ все-таки не предподагали ничего необыкновеннаго, хотя и находили, пожадуй, чрезвычайно мъткими его шутки и карикатурное изображеніе имъ старшихъ. Итакъ, что же хотя въ видъ слабаго намека объщало въ Гоголъ геніальную личность еще въ отрочествъ? Какъ проникнуть въ дюбопытную тайну зарожденія и постепеннаго развитія въ его душъ твхъ самоувъренныхъ надеждъ, которыя составляли главную гордость и богатство его внутренняго міра въ счастливую пору юности? Такъ какъ изъ старшихъ не нашлось никого, кто бы сумъль подсмотръть въ немъ зарождение еще не опредълившихся и притомъ тщательно скрываемыхъ завътныхъ помысловъ, то тъмъ менъе можно было бы ожидать, чтобы въ его тайну могли проникнуть его сверстники, беззаботные юноши, и тъмъ болъе мальчики-школьники, думавшіе объ играхъ въ то время, когда Гоголь уже началъ загадывать о будущемъ. Единственное тогда исплючение составляль Высоцкій, уже давно умершій и не оставившій никаких воспоминаній. Такимъ образомъ, въ одномъ изъ самыхъ важныхъ и любопытныхъ вопросовъ мы остаемся всецью въ области гадательныхъ предположеній, болве или менве ввроятныхъ, но ни въ какомъ случав не имвющихъ значенія достовврныхъ фактовъ. Такъ, нельзя не признать чрезвычайно остроумными и любопытными, но дялеко не несомивиными ивкоторыя догадви и соображенія, высказанныя покойнымъ проф. Кояловичемъ въ его прекрасной статьв: "Детство и юность Гогодя". На нихъ-то пока мы и остановимся.

На только что поставленный нами вопросъ Кояловичъ даетъ такой отвътъ:

"Необходимо отмътить одну крупную подробность того общаго плана жизни, который сложился у Гоголя наканунъ его выхода изъ гимназіи. Этотъ планъ былъ разсчитанъ на "просторный кругъ дъйствія". Припомнивъ указанныя вліянія: примъръ Трощинскаго, выборъ родителями Гоголя школы

съ широкими университетскими правами, наконецъ, вліяніе старшихъ товарищей, уважавшихъ по окончаніи курса въ Петербургъ, — мы не удивимся тому размаху юношескаго честолюбія Гоголя, который выразился въ его мечтахъ о Петербургъ<sup>и</sup> 1).

Исходной точкой соображеній проф. Коядовича является постоянно наблюдаемый въ обыденной жизни общеизвъстный фактъ, состоящій въ томъ, что на воспріимчивую душу ребенка неръдко оказываютъ замътное, а иногда и неизгладимое вліяніе понятія и притязанія окружающей среды, начиная съ родителей. Что признають желательнымъ или необходимымъ для своихъ дътей родители, на то именно, въ свою очередь, въ большинствъ случаевъ пріучаются устремлять свои раннія мечты и дети. Въ этомъ отношеніи, быть можетъ, является не безразличнымъ даже столь распространенное въ разговоръ съ дътьми обывновение обращаться въ нимъ съ шутливыми вопросами о будущемъ и съ лестными для пробуждающагося сознанія разсказами о томъ, что ихъ будто бы ожидаеть въ жизни. Заманчивыя картины будущаго счастья не безследно шевелять детское воображение, незамътно воспитывая въ юныхъ сердцахъ зародыши честолюбія. Подобныя шутки съ дътьми всего чаще бывають невиннымъ развлеченіемъ и проходять навсегда, какъ это изобразиль Гоголь въ беседе Манилова съ детьми за обеденнымъ столомъ, когда Маниловъ спрашиваетъ у одного изъ нихъ, хочеть ли онъ быть посланникомъ; но если, напр., въ вопросъ Манидова свазадась только обычная его комическая слабость къ пустымъ и безплоднымъ фантазіямъ, то бываетъ съ другой стороны и такъ, что ребенку вкладываютъ въ голову болье осуществимыя мечты, и тогда онъ постепенно привыкаеть въ возбужденіямъ честолюбія въ указываемомъ ему направленіи. Это случается особенно тогда, когда шутки сопровождаются искренними пожеланіями и къ нимъ примъшивается невольный самообманъ самихъ родителей и ихъ задушевныя, горячія мечты. Итакъ, возникаетъ вопросъ: не было ин также искусственнымо образомо затронуто въ детстве честолюбіе Гоголя подъ вліяніемъ родителей и окружающей среды? Не такимъ ли именно способомъ пріучился онъ загля-

<sup>1) &</sup>quot;Московскій Сборникъ", подъ редакцією С. Шарапова, 1887 г., стр. 218.

дывать въ заманчивую даль будущаго и въ ней искать надежды для удовлетворенія рано подстрекаемаго честолюбія? Съ своей стороны мы ответили бы на этотъ вопросъ отринательно и указали бы скорве на внутреннія непостижимыя особенности геніальной натуры, какъ на главную причину рано пробудившихся въ Гоголъ широкихъ идеаловъ и стремленій, особенно въ виду того, что, какъ уже, въроятно, убъдился читатель изъ предыдущаго очерка личностей и всего склада жизни родителей Гоголя, едва ли возможно донустить, чтобы въ манденческихъ впечатавніяхъ нашего писателя могь участвовать предполагаемый Кояловичемь элементь. Родители поэта, безъ сомнинія, были люди самые скромные и непритязательные, не задававшіеся никакими обширными планами и весьма далекіе отъ какихъ бы то ни было честолюбивыхъ грезъ. Въ балованномъ ребенкъ, конечно. дегче могло пробудиться честолюбіе, но на подобныхъ шаткихъ основанияхъ нельзя дълать никакихъ выводовъ. Мы знаемъ только, что, какъ всв балованныя дъти. Гоголь иногла не цвиить должнымь образомь оказываемыя ему маленькія услуги и крупныя одолженія, но вовсе не по эюистической испорченности характера, а по естественной безпечности возраста. Гоголь впоследствій сильно жалель напримерь о томь, что во время своего обученія въ Нъжинъ онъ позволяль себъ "нужды не по своему состоянію", потому что не догадывался, какой ценой все это доставалось. Но мы ничего не знаемъ о возбуждении въ Гоголъ такого именно самолюбія, на какое намекаетъ Коядовичъ. По темъ же соображеніямъ мы не можемъ согласиться и съ другимъ предположеніемъ Кондовича, что будто, отдавая мальчика въ гимназію высшихъ наукъ, отецъ Гогода задавался болве или менве опредъленными планами, именно о будущей его карьерв и значени въ обществъ. Дъло было, какъ мы думаемъ, гораздо проще. Конечно, родители желали доставить сыну по возможности хорошее образованіе, особенно услышавъ лестную рекомендацію для заведенія изъ устъ предводителя дворянства; но приписываемое имъ желаніе "увидъть сына по окончанін курса съ правами университета" очень мало соотв'ятствуеть понятіямь и требованіямь техь патріархальныхь временъ и самой непритязательности скромной помъщичьей среды, которую съ столь же рискованнымъ преувеличениемъ

въ другую сторону иные хотятъ сравнивать во всъхъ подробностяхъ съ средой старосвътскихъ номъщиковъ, заходя въ этомъ направленіи иногда слишкомъ далеко. Самое приведенное нами выраженіе Кояловича отзывается, повидимому, заботами людей современнаго намъ общества....

Но въ высшей степени мътко и основательно, по нашему мивнію, указаль Кояловичь на ввроятное двиствіе на отроческую душу Гоголя примъра поразительной яркости въ почти баснословномъ возвышени Д. Пр. Трощинского изъ простыхъ казачьихъ мальчиковъ на высшій пость въ государствв. На глазахъ ребенва-Гоголя Д. П. Трощинскій со всъхъ сторонъ быль окружень величайшимь благоговиніемь; его боготворили, признавая благодътелемъ цвлаго края; ему всюду расточали искреннія похвалы и подобострастную лесть въ глаза и заочно. Да и не въ одномъ только мнвніи не знающаго жизни отрока, но и въ общемъ убъждении Трощинский являлся выдающейся личностью въ целой Украйне. Слова, сказанныя Гоголемъ-юношей одной изъ знакомыхъ С. В. Скалонъ 1), передъ отъйздомъ въ Петербургъ по окончании курса въ Нъжинъ, что она или ничего о немъ не услышить, или узнаетъ что-нибудь очень хорошее, - эти слова ясно доказывають, что въ его воображени давно носилось восторженное представленіе объ ожидающемъ его впереди выдающемся значенім и славъ; а если представленіе это было между прочимъ внушено какимъ-нибудь живымъ примъромъ, то, конечно, такимъ образцомъ въ мечтахъ его ранняго дътства могъ быть только Д. П. Трощинскій, котораго одно имя произносилось, многими какъ святыня. И въ самомъ деле, въ детскихъ письмахъ Гоголя есть несомниныя подтвержденія того, что общее безграничное благоговъніе къ Трощинскому въ первые годы своей школьной жизни раздёляль и нашъ поэтъ. Поэтому нътъ ничего удивительнаго, что золотыя грезы юности были если не навъяны, то, по врайней мъръ, подогръты упоменутымъ всеобщимъ глубокимъ преклонениемъ предъ личностью высокопоставленнаго родственника и друга дома родителей Гоголя, заслужившаго личными дарованіями и честнымъ трудомъ завидный всеобщій почеть. "Примірть живой и поразительный -- справедливо замъчаетъ Конловичъ, "по-

<sup>1) &</sup>quot;Историч. Въстипкъ", 1891, V, 363.

разительный для мальчика, одареннаго воображениемъ и честолюбиемъ Гоголя. Быть можетъ, родители его и не дерзали указывать на своего знаменитаго родственника, какъ на примъръ для ихъ сына; но едва ли будетъ ошибочно предположить, что этотъ примъръ сталъ занимать мысли Гоголя еще въ очень раннюю эпоху его развития 1).

Прибавлю еще, что преувеличеннымъ представляется мнѣ также домыслъ названной статьи,—что на отроческую душу Гоголя имъли сильное вліяніе слышанныя имъ преданія казацкой старины, въ которыхъ небольшая роль досталась на долю его ближайшихъ предковъ. Правда, какъ мы видъли, украинскія лътописи сохранили извъстія объ Остапъ Гоголъ, но семейныя преданія едва ли восходили далъе дъда великаго писателя, судя по тому, что нынъ здравствующія сестры его вполнъ равнодушны къ загадочной и мало извъстной личности Остапа, да и не убъждены даже въ своемъ происхожденіи отъ него...

Но возвращаемся къ прерванному разсказу.

Чъмъ притязательнъе становились замыслы Гоголя, тъмъ на большее число лицъ распространялось его критическое отношеніе. Случалось даже, что искреннее и глубокое уваженіе Гоголя ребенка замънялось насмъшками и презръніемъ Гоголя-юноши. Въ большинствъ лицъ, съ которыми приходилось сталкиваться Гоголю въ Нъжинъ, онъ начиналъ видъть людей ничтожныхъ, ограниченныхъ, мътко названныхъ въ письмъ въ Высоцкому, "существователями": очевидно, зоркій глазъ подростка научился уже замъчать въ старшихъ многое, чего не замъчали сверстники. О самомъ Нъжинъ Гоголь отзывается большею частью холодно: "я осиротълъ и сдълался чужимъ въ пустомъ Нъжинъ", пишетъ онъ: "я иностранецъ, забредшій въ чужбину искать того, что находится только въ одной родинъ" з) и проч.

Мы не знаемъ, какія причины могли заставить Гоголя совершенно перемінить свое мивніе и характеръ отношеній къ Орлаю, о которомъ онъ прежде отзывался всегда дружелюбно; но переміна эта была такъ різка, что издатель пи-

<sup>1) &</sup>quot;Московскій Сборникъ", изд. Шарапова, 1887, стр. 212.

<sup>2) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя", т. V. ст. 55; ср. такой же отзывъ на стр. 35, также на стр. 59.

семъ Гогодя ръшился даже скрыть имя Орлая во многихъ мъстахъподъ условной оранцузской литерой (SS. 1)—Въ первый разъ проявляется у Гогодя чувство досады на Орлая по по-

<sup>1)</sup> Мы встрі часися забсь съ вопросомъ несколько запутаннымъ и важнымъ для установленія взгляда на личность самого Орлая, имфашаго большое вліяніе на впутреннюю жизнь гимназіи высшихъ наукъ. "Докторъ Орлай быль человъкъ чрезвычайно добросовъстный, дъльный и высокообразованный, искренно заботившійся о благь заведенія и умъвшій вести дело". Такъ характеризуеть его проф. Лавровскій въ своей статьъ, основанной на изученіи документовъ, такимъ выставляютъ его всв лица, помнящія его двятельность, при чемъ особенный интересъ представляетъ отзывъ о немъ Кукольника въ біографіи, составленной для изданія Кушелева-Безбородко, подъ названіемъ "Лицей князя Безбородко". Между тамъ, съ другой стороны и слова Гоголя о непормальномъ состоянів пансіона при Орлав подтверждаются несомивными данными, указанными въ той же изсколько разъ названной стать в г. Лавровскаго. Мало того, распущенность пансіона, должно быть, была въ самомъ двлв невообразимая, если принять во вниманіе, что она больше всего и послужила причиной последовавшаго черезъ ивсколько явтъ закрытін или, правильнве, преобразованія гимназів высшихъ наукъ. Какъ согласить эти противоръчія? Справелливость требуетъ сказать, что этотъ вопросъ не съ достаточной яспостью и убъдительностью разработанъ г. Лавровскимъ. Принимая съ ограниченіями хвалебные отзывы Кукольника, справедливо называя ихъ гиперболическими, г. Лавровскій принимаеть, однако, за подтверждение ихъ въ сущности такое обстоятельство, которое скорфе могло бы возбудить подозрение въ томъ, что, при всемъ своемъ тактъ и преданности дълу, Орлай, все же, не только не добилси образцоваго порядка въ заведенія, но не могъ даже прочно установить сколько-вибудь нораноіоны же, жрожые ого ок жэкутот, отчась на пониции йонасони бонаськи обнаружилась страшная распущенность, которую опъ, въроятно, только умълъ своимъ авторитетомъ сдерживать въ приличныхъ границахъ, чего пе удалось послъ сдълать менъе опытнымъ и, весьма въроятно, менъе способнымъ его преемникамъ. Да и при немъ дъло доходило до того, что неблагопріятные слухи и отзывы о поведении вольноприходищихъ учениковъ сильно озабочивали почетнаго попечителя и окружное начальство, тамъ болве, что мъстное дворянство, мевнісив котораго гимназія должна была дорожить, такь какь это мивніс могло отразиться на количествъ наисіоперовъ, не было въ состояніи отдълять пансіонеровъ отъ вольноприходящихъ. Наконець audiatur et altera pars: проф. Никольскій ималь какое-нибудь основаніе задаваль бывшаго директора, рашансь бросать свои ядовитые намеки. Проф. Бълоусовъ, принимая доджность инспектора, говорить, что онъ долго отвазывался отъ пея, предвидя, сколько непріятностей и труда предстоить ему перенести при такомъ состоянін пансіона, когда воспитанники бродили толнами по трактирамъ и по подозрительнымъ мъстамъ. Главными распространителями безпорядковъ, по словамъ г. Лавровскаго, были вольноприходищіе учепики еще до пріфада Орлая, но при немъ не оказывалось большихъ безпорядковъ между вольноприходищими. Какъ бы то ин было, въ нъсколько лътъ своего директоретва Ордао удавалось только примрывать и сдерживать безпорядки, но не устранить совстять. И онъ, имъя въ выду спасе-

воду отсрочки экзамена. "У насъ, гдъ ничего нътъ постояннаго". пишеть онъ, "вздумалось господину директору отложить

ніе школы, даже долженъ быль просить Бѣлоусова со слезами на глазахъ принять на себя бремя управленія ею. Наконець въскимъ подтвержденіемъ нашего предположения о недостаточности умания Орлая вести дало можеть служить именно то. что поведение пансіонеровъ видимо начинасть измъниться къ жудшему вследъ за отъездомъ Орлая изъ Нежина (летомъ 1826 г.), когда въ пансіонъ возпикаєть какое-то тревожное настроеніе, жалобы пансіонеровъ поднимаются одна за другой и пр. "Можно даже допустить, что предоставленная прежде пансіоперамъ свобода", --говоритъ г. Лавровскій, -- не вполиъ соотвътствовала ижъ возрасту, что бывали случаи злоупотребленія этой свободой, что совокупность этихъ случаевъ бросала твиь на порядки, заведенные въ гимназіи; но не подлежить сомнанию то, что общее состояние пансіона при Ордав было вполна благонадежно; что авторитетъ Орлая, уважение и расположение къ нему и учащихъ и учащихся устраняли тотъ вредъ, который при другихъ условіяхъ могъ бы произойти отъ частыхъ послабленій, отъ излишней иногда списходительности директора" (стр. 146). Г. Лавровскій предполагаетъ далъе, что обвиненім противъ Ордая начались особенно чрезъ два года послъ его выхода, во время возгоръвшейся борьбы между двумя враждебными партіями профессоровъ. Но изъ писемъ Гоголи мы видимъ обратное и притомъ размъры распущенности, указанные людьми, обвинявшими Орлая, даже въслучать сильныхъ прсуведиченій, должны же были имъть какое - нибудь основание и быть до извъстной степени правдоподобными, иначе въдь они были бы просто не мыслимы. Но особенно, какъ согласить съ похвалами Орлаю непріязненные отзывы о немъ Гоголя тотчасъ по оставленіи ()рлаємъ школы?. Если взглядъ Гоголя быль не одиночнымъ явленіемъ. - (а почему бы Гоголю, всегда отпосившемуся прежде съ любовью къ своему начальнику, вдругъ одному и безъ всякихъ причинъ перемъниться къ Орлаю. вліяніе установившагося общаго мижнія товарищей), - то въдь уже въ этомъ можно видъть изкоторое противоръчіе словамъ Кукольника и затвиъ повторяющаго эти слова г. Лавровскаго. Все это остается неяснымъ, и если справедливо то, что "Орлай быль человъкъ весьма дъльный и образцовый педагогъ, вполит преданный двлут, наконець человакь съ большимъ тактомъ, то все-таки онъ могъ быть далеко не безукоризненнымъ администраторомъ; можетъ-быть. въ его управленіи были и недостатки: иначе пе могла бы вдругь явиться распущенность пансіона по его выход'я въ такой степени, въ какой ее представляли въ своихъ заявленіяхъ нъкоторые члены конференцій; въдь порочность не можеть въ какихъ-нибудь два-три мъсица отъ пемногихъ вольноприходищихъ охватить всю массу воспитанниковъ, да еще въ добавокъ во время мъсяцевъ лътнихъ, вакаціонныхъ, когда большинство изъ нихъ разътхалось по домамъ. — и наконецъ откуда же все-таки неблагопріятный отзывъ Гоголя? Неудовлетворительность правственнаго уровня воспитанниковъ признаетъ и Орлай въ письмъ къ Бълоусову, къ которому Гоголь отнесся съ такимъ сочувствісмъ, какъ въ приведенныхъ выше строкахъ, такъ въ накоторыхъ другихъ письмахъ. Орлай, напр.. самъ былъ недоволенъ поведениемъ вольноприходящихъ, содержимыхъ на частныхъ квартирахъ и пользовавшихся чрезмириой свободой при отсутствій разумнаго руководства и надлежащаго правственнаго вліянія.

экзаменъ и сегодня насъ объ этомъ увѣдомили<sup>и 1</sup>). По отъѣздѣ Орлая директоромъ въ Одессу въ Ришельевскій музей, Гоголь отзывается о немъ еще враждебнѣе: "Директоръ нашъ, отправился въ Одессу! Теперь мы одни; однакожъ теперь все приняло другой порядокъ: пансіонъ сталъ улучшаться<sup>и в</sup>) и проч.

Интересна также перемвна отношеній Гоголя къ Трощинскому. При первыхъ попыткахъ отнестись критически къ людямъ Гоголь долженъ быль, конечно, составить какія-нибудь представленія положительнаго характера о немногихъ лицахъ, которыя были въ его глазахъ образцами. Къ такимъ людямъ, безъ сомнънія, онъ продолжалъ нъкоторое время относить Трощинскаго, который представлядся ему человъкомъ, принесшимъ въ болье или менъе широкомъ смыслъ пользу обществу, имъвшимъ высокія и достойныя разумнаго существа стремленія и цъли въ жизни. Недаромъ онъ называлъ его не иначе, какъ благодътелемъ Малороссіи, раздъляя такое мнъніе съ цълымъ краемъ, гдъ Трощинскаго единодушно признавали даровитымъ и полезнымъ государственнымъ человъкомъ.

Для Гоголя дружескія отношенія Трощинскаго къ его семейству долго были предметомъ гордости. Но и въ примъненім къ этому, боготворимому прежде, человъку едва ли не произошло въ немъ подобное же охлаждение, какъ и къ Орлаю. Правда, перемъна во взглядахъ на него не была такою резкою и при бегломъ чтеніи переписки можеть остаться незаміченною, но она окажется ясною при сопоставленім ніскольких отрывковь изв писемь, разділенных в не особенно значительнымъ промежуткомъ времени. Какъ далеки въ письмахъ къ Косяровскимъ (см. У т. соч. Гог., над. Кулиша и "Русскую Старину" 1876, 1) подтрувиванія и насмёщинвые отзывы надъ кибинцскими обитателями и надъ самой жизнью въ Кибинцахъ отъ бывалаго восторженнаго преклоненія передъ Трощинскимъ, котораго еще годъ назадъ Гоголь называлъ заочно не иначе, какъ великимъ чедовъкомъ и его превосходительствомъ. "Въ часы тоски и радости буду вспоминать то время", пишеть онъ Петру Пе-

<sup>1) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя". т. У. стр. 34.

<sup>№)</sup> Тамъ же, стр. 37.

тровичу Косаровскому, когда мы составляли дружное семейство и собирались въ домашнему незатвиливому объду гораздо веселве и съ большимъ аппетитомъ, нежели въ Кибинцахъ въ тамошнему разноблюдному 1). Если это мъсто можеть показаться недостаточно подтверждающимъ нашу мысль, хотя въ тонъ его уже проскользнула легкая насмъшва, то еще замътнъе проявляется она въ письмъ слъдующихъ строкахъ въ Павлу Петровичу Косяровскому: "Ну, / а твиъ (пропущено нвсколько неудобныхъ для печати словъ) "вибинцскимъ чего тамъ выть на насъ? въдь мы же сказали нмъ, что скоро будемъ<sup>и 2</sup>) и проч., и дальше: "располагаете ли быть въ Кибинцихъ, хотя, думаю, нескоро васъ туда залучатъ!" Интересъ въ Кибинцамъ еще сохранился (Гоголь неоднократно спрашиваеть после о томъ, что делается въ Кибинцахъ), но куда дъвалось прежнее безусловное благоговъніе къ Дмитрію Прокофьевичу, выражавшееся бывало въ заствичивомъ желанін преподнести его превосходительству не эфемерную мелочь, а сочинение, достойное просвъщеннаго вниманія вельможи, благодітеля Малороссіи" в). Мы не знаемъ, что было причиной слегка непріязненной насившливости къ вибинцсвимъ обитателямъ въ дядяхъ Гоголя, которые своимъ примъромъ могли подавать поводъ къ подобнымъ же выходкамъ со стороны юнаго племянника; но для насъ вижна уже самая возможность со стороны последняго до некоторой степени отрицательнаго отношения въ лицу, возбуждавшему въ немъ прежде безграничное благоговъніе... Послъ перемъны въ Орлаю и Трощинскому неудивительно, что большинство людей, съ которыми приходилось встрвчаться Гоголю, не говоря уже о товарищахъ-ученикахъ, стали назаться ему достойными одного презранія. Происходившая всавдствіе этого необщительность со многими и вызываемое ею недовольство были, въроятно, причиною нъкоторыхъ невыгодныхъ и даже враждебныхъ отзывовъ о Гоголъ наставниковъ и бывшихъ товарищей. Такъ г. Артыновъ утверждаеть даже,

<sup>1) &</sup>quot;Русск. Стар.", 1876, І. 40. – Въронтите всего можно предположить, что Гоголя оскорбило невниманіе Трощивскаго къ его матери, когда къ его прівля удалансь большія приготовленія, а между тамъ "его высокопревосходительство" не благоволиль прівхать (тамъ же. стр. 43).

<sup>2) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя", т V. стр. 65 и 66.

<sup>3)</sup> Тамъ же. стр. 66.

что Гоголь казался въ школъ просто посредственностью ("Русск. Арх.", 1877, стр. 191). Очевидно, большинству товарищей задушевныя думы его оставались неизвъстными (о наставникахъ здъсь по различію возрасти и многолюдства школы не можетъ быть и ръчи), между тъмъ какъ они были открыты лишь немногимъ избраннымъ. Наконецъ, можно допустить и то, что развитіе Гоголя было позднее, хотя и быстрое<sup>1</sup>)...

Задатки будущаго блестящаго дарованія Гоголя проявлялись еще въ самомъ раннемъ дътствъ, но преимущественно въ ръдкой наблюдательности и еще развъ въ наклонности къ юмору, выражавшемуся въ искусствъ мастерски подражать голосу и манеръ, самому способу и характеру выраженій знакомыхъ. Но эта способность, доходившая у него до замъчательнаго мастерства, направленная пока только на забаву, даже большинству товарищей могла казаться совсемъ не важнымъ преимуществомъ, а наставникамъ, въроятно, и казалась именно однимъ изъ проявленій того "шутовства", въ которомъ Гоголь быль ими замвчаемь неоднократно. Наблюдательность его также могъ замътить и оцънить далеко не всякій, да она и значеніе - то въ настоящемъ смысль получила уже въ то время, когда Гоголь сталь пользоваться въ своихъ сочиненіяхъ пріобрътеннымъ при помощи ея богатымъ матеріаломъ, а для последнихъ уже, безъ сомненія, очень пригодился даже запасъ свъжихъ впечатавній дътства, не только юности. Совокупность всвух указанных соображеній, кажется, достаточно убъждаетъ насъ въ томъ, что для обыкновеннаго, непроницательнаго взгляда Гоголь долженъ быль казаться сначала зауряднымъ ребенкомъ. Въ душъ его было, конечно. много задатковъ, свойственныхъ гевіальной личности, но пова они дремали и не были вызваны къ жизни, они оставались тайной для людей непроницательныхъ... Изъ всъхъ лицъ, которыя оставили воспоминанія о дітстві (соб. школьномъ возраств) Гоголя, одинъ г. Пашковъ, въ небольшой газетной стать въ "Берегв", утверждаеть, что способности его проявлялись въ немъ тогда очень замътно и въ особенности онъ

<sup>1)</sup> Въсгамочь дъль, мы долго не находимъ въ отроческихъ письмахъ яркихъ проблесковъ геніяльности Гоголя, которыя свидътельствовали бы о равнемъ развитін его душевныхъ силъ, подобно тому, какъ, напр., мы имъемъ много данныхъ, чтобы убъдиться въ замъчательно раниемъ развитіи Лермонтова.

отличался юморомъ. Но сообщенныя имъ сведенія слишкомъ мелочны и, очевидно, не имъють серьезнаго значенія, да и самъ авторъ, передающій ихъ съ чужихъ словъ (одного изъ школьныхъ товарищей Гоголя), сознается, что недостаточно быть только лично знакомымъ съ писателемъ или быть его школьнымъ товарищемъ, чтобы върно охарактеризовать его, и справедливо прибавляеть, что знать человъка и узнать -- большая разница. Г. Пашковъ сообщаетъ преимущественно незначительныя подробности о школьныхъ продълкахъ Гоголя, о томъ, какъ онъ умълъ хорошо притворяться, неподражаемо разыграть какую - угодно родь, какъ онъ иногда руководилъ шалостями. Такъ, будто Гоголь умълъ организовать систематически-шутливое преследование искусно скрываемыми шалостями противъ нелюбимаго нъмца-надзирателя (Зельднера). любиль устроивать разныя проделки надъ товарищами, особенно во вкуст извъстнаго встить по "Мертвымъ Душамъ" гусара. Случалось однако, что подобныя шутки принимали болве или менве непріятный характерь по своимъ последствіямъ: иногда дело доходило до лазарета, и туть-то Гоголь своими оригинальными выдумками ставиль въ затруднительное и смъшное положение Орлая, какъ доктора. Довърчивый, хотя и ученый, эскулапъ совершенно поддавался обману, и Гоголь торжествоваль. Такъ, когда Гоголь вздумаль одного изъ соучениковъ, надъ которымъ подсививался, увърить, что у него бычачьи глаза, то ему удалось будто бы довести бъднаго ребенка до состоянія легкаго и непродолжительнаго помъшательства, тавъ что его принуждены были даже лючить. Иногда также Гоголь, желая будто бы выиграть немного времени отъ учебныхъ занятій для своихъ литературныхъ упражненій, уміть искусно провести своих в наставниковь, а однажды такъ искусно притворился бъщенымъ, что вполнъ сумъль на нъсколько дней убъдить Орлая въ своемъ минмомъ безумін. Совершенно невъроятно, однако, мевніе г. Пашкова, что Гоголь могь уже въ то время обдумывать свои дивные "Вечера на Хуторъ". Всъ извъстныя данныя свидътельствують о наклонности его во время школьной жизни къ стихотвореніямъ или къ напыщенной прозв, къ высокому слогу, да и матеріаль, необходимый для этихъ произведеній, Гоголь, какъ извістно изъ фактовъ, собираль уже впосавдствін въ Петербургь. На заявленіе упомянутаго товарища

Гоголя следуеть смотреть, какъ на догадку, лишенную всакихъ основаній и сделанную наобумъ, темъ более, что другой товарищъ нашего писателя по заведенію, Кукольникъ, разсказываеть объ этомъ гораздо правдоподобнее: по его словамъ, цель Гоголя была избегнуть за какой то проступокъ наказанія розгами ("Лицей, кн. Безбородко", І отдель, стр. 77). Какъ бы то ни было, проделка Гоголя причинила большія хлопоты и испугь начальству и доктору, а самому Гоголю известное развлеченіе.—Приведенные факты и соображенія, кажется, ясно показывають, насколько имёють цёны показанія г. Пашкова. Мы съ своей стороны считаемъ, какъ было уже замечно выше, проявленіемъ даровитости Гоголя въ раннемъ дётстве единственно умёнье своею страстью къ театру завлечь и товарищей; это могло быть не всёми достаточно оцёнено, но это было въ высшей степени важно...

Въ чемъ же заключались, однако, положительные идеалы Гоголя? чего онъ искалъ и къчему стремился въ своемъ недовольствъ окружающими людьми и настоящимъ положеніемъ? Мы узнаемъ изъ писемъ, что целью его стремленій стиновится въ концъ школьной жизни полезная общественная дъятельность въ Петербургъ. Едва ли можно сомнъваться, что и эти стремленія въ столицу зародились у него подъ вліяніемъ того же Высоцваго, какъ старшаго и уважаемаго товарища, котораго сама жизнь должна была по его возрасту раньше натолкнуть на планы и предположенія о будущемъ. "Половина нашихъ думъ уже сбылась", пишетъ ему Гоголь въ Петербургъ: "ты уже на мъсть, ты ужъ имъещь сладкую увъренность, что существование твое не ничтожно, что тебя замътять, оцънять 1), читаемъ мы въ письмъ отъ 17 января 1827 г. Такимъ образомъ чуть не одно появление въ Петербургъ казалось Гоголю до въкоторой степени достижениемъ цвли: такъ много на него возлагалось надеждъ. Причину этого, кромъ безотчетнаго юношескаго увлечения, можно видъть и въ привлекательности столицы для юнаго школьника, привывшего слышать о ней восторженные отзывы провивціаловъ. Напр., мать его "всегда интересовалась знать Петербургъ и заочно восхищалась имъ ч 2).

<sup>1) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя", т. V, стр. 44.

<sup>2)</sup> См. "Соч. и письма Гог.". т. V, стр. 79.

При извъстномъ намъ настроеніи Гоголя переселеніе его друга въ столицу, въ Петербургъ, центръ умственной жизни Россіи, въ которому тогда были устремлены пламенные мечты и замыслы Гоголя, должно было, очевидно, дать новый толчокъ уже ясно обозначавшемуся направленію его мыслей. Съ этихъ поръ Петербургъ надолго, до самаго времени непосредственнаго знакомства съ немъ, становится для юноши обътованной землей, съ которой было связано осуществленіе его плановъ и надеждъ. Если Нъжинъ казался ему мертвымъ и пустымъ, то Петербургъ привлекалъ не только блестящей карьерой и заманчивой будущностью, но и полной. чашей наслажденій, приготовленных для него, какъ онъ думаль, судьбой: вивств съ осуществлениемъ иденловъ Петербургъ долженъ былъ, казалось юному мечтателю, дать также удовлетвореніе естественному влеченію юноши пользоваться молодостью. "Ты живешь уже въ Петербургь, уже веселишься жизнью, жадно торопишься пить наслажденія, а мив еще не ближе полутора года видеть тебя, и эти полтора года длятся для меня нескончаемымъ въкомъ" і) и далье: "Какъ-то будете веселиться на масленицъ? Ты мнъ мало сказаль про театръ, какъ онъ устроенъ, какъ отдъланъ. Я думаю, ты дня не пропускаешь—всякій вечеръ тамъ. Чья музыка?... "2) Убъжденіе въ несомивниости блаженства предстоящей петербургской жизни доходило у Гоголя до того, что, говоря объ отдаленности срока перевада въ столицу, онъ съ воплемъ восклицаетъ: "Зачемъ намъ такъ кочется увидеть наше счастье? Зачемъ намъ такъ дано нетерпвніе" 3). Мы не утверждаемъ однако, что Гоголь предавался исключительно радужнымъ мечтамъ, забывая объ ожидающихъ его заботахъ и возпожныхъ нечлачахъ, хотя и такое увлечение было бы слишкомъ естественно въ его годы, но нельзя не отмътеть, что юношеская мысль его любила останавливаться преимущественно на свътлыхъ сторонахъ будущаго.

Съ другой стороны, въ то же самое время, вогда мечты Гоголя съ надеждой останавливались на Петербурга, та же смутные идеалы увлекали его въ другую сторону, заставляя

<sup>1)</sup> Танъ же. стр. 11-15.

<sup>2)</sup> CTp. 45.

<sup>3)</sup> Tanta me. crp. 44.

по - временамъ переносить энтузіазмъ на проектируемую жизнь за-границей. Такая неустойчивость въ одномъ изъ сушественныхъ пунктовъ составляемаго плана на булущее должна была отразиться на всемъ остальномъ. Уже по одному факту ея существованія можно сибло утверждать, что, кромъ одного, такъ свазать, общаго фона широкихъ замысловъ, для Гоголя еще ничего не опредвлилось пока въ будущности, (а настоящаго своего призванія, по словамъ "Авторской Исповеди", онъ и не подозреваль въ эти годы). Такое колебаніе было весьма естественно при совершенномъ незнакомствъ съ идеализируемымъ міромъ и съ предполагаемой ареной дъятельности, и самымъ нагляднымъ образомъ характеризуеть какъ степень умственной зависимости Гоголя отъ Высоциаго, такъ и совершенную еще неарълость обоихъ. "Куда ты, туда и я" 1), говорить въ одномъ письмъ Гоголь своему другу, дълавшему за него смълые планы и предподоженія, въ то время, когда его руководитель, только-что водворившійся въ Петербургв, но уже начинавшій, повидимому, разочаровываться въ немъ, успъль составить съ своими новыми, петербургскими, товарищами проектъ заграничнаго путешествія, въ который не забыль включить и своего нъжинскаго пріятеля, будучи заранъе увъренъ въ возможности ввести его въ новый товарищескій кружокъ на правахъ самой тесной дружбы. Въ этой заочной рекомендаціи, въ поспъшной готовности объихъ сторонъ на основании увъреній посредника взаимно сблизиться и заключить братскій союзъ, наконецъ, въ быстро составленномъ широкомъ планъ. по крайней мъръ за два года до ближайшаго срока его исполненія, чрезвычайно много юношескаго, о чемъ всего краснорвчивъе свидътельствуетъ изумление самого Гоголя, конечно, еще не успъвшаго, подобно своему другу, охладъть къ еще неизвъстному Петербургу. "Ты уже успълъ за меня и слово дать омоемъ согласіи на ваше намъреніе (ъхать) за-границу. Смотри только впередъ не раскаяться! можетъ быть, мижжизнь петербургская такъ понравится, что я и поколеблюсь и вспомню поговорку: "не ищи того за моремъ, что сыщещь ближе" 2). Какъ бы то ни было, съ этихъ поръвозникаютъ у Гоголя наравив съ стре-

<sup>1) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя", т. V. стр. 56.

<sup>2)</sup> Тамъ же.

мленіемъ въПетербургъ такія же неопредъленныя порыванія заграницу, и мысль о чужихъ краяхъ все чаще представляется разгоряченному воображенію юноши по мірт приближенія его въ окончанію курса. Сначала, какъ мы видели, Гоголь встретиль далеко не съ безусловнымъ увлечениемъ фантазию своего друга, такъ какъ Петербургъ еще сохранялъ для него весь свой престижъ и, въроятно, онъ даже не противоръчилъ тогда другу лишь потому, что боялся его огорчить отказомъ, да и дъло шло не о близкомъ будущемъ (во всякомъ случав обанніе первой мечты было еще во всей силь). «Такъ ужъ и быть", пишетъ Высоцкому Гоголь, -- ты далъ словонужно спустить твоей опрометчивости. Только когда еще это все будеть! Еще годъ мив нужно эдвсь, да годъ, думаю, въ Петербургъ; но, въроятно, безъ тебя не останусь въ немъ $^{(4)}$ ) и проч. Впосавдствіи однако, Гоголь сталь придавать этой мечтв большее значене. Въ письмв къ П. П. Косяровскому (отъ 3 октября 1827 г.), открывая дядъ свои планы, онъ выражается такъ: "Къ тому времени, когда я возвращусь домой, можеть быть, судьба загонить меня въ Петербургъ, откуда наврядъ ли залучу когда-либо въ Малороссію. Да, можеть быть, цваый ввив достанется жить въ Петербургв; по крайней мъръ такую цъль я начерталъ уже издавна 2). Но въписьмъ къ нему же отъ 8 сент. 1828 г. онъ говоритъ между прочимъ: "можеть быть, попаду въ чужіе края" 3). Такимъ образомъ мечта, зародившаяся въ головъ Высоцкаго, хотя и бывшая плодомъ мимодетного увлеченія, едва ли не послужила отдаленной причиной совершенной Гоголемъ вскоръ по прівздв въ Петербургъ повздви за-границу. Заранве составленное представленіе Гоголя о Петербургь не измънилось и после охлаждающаго письма Высоцкаго, который. видя преждевременное ослишение своего друга и, вироятно, уже убъдившись въ неосновательности его увлеченія, не счелъ нужнымъ скрывать отъ Гоголя непривлекательныхъ сторонъ петербургской жизни. Онъ, въроятно, указалъ на нихъ со всею правдивостью, судя по впечативнію, пронаведенному письмомъ на читавшихъ его товарищей Гоголя.

<sup>1) &</sup>quot;Соч. и плевма Гогола", т. V. етр. 56.

ў) "Русев. Стар.". 1876 г., т. І. етр. 41.

<sup>3)</sup> Тамъ же. стр. 43.

Но Гоголя это письмо нисколько не поколебало: напротивъ, онъ съ презръніемъ отзывается о напуганныхъ товарищахъ. Онъ снова пишетъ Высоцкому: "Люблю тебя еще болъе, чемъ прежде, хотя ты ужаснулъ меня чудовищами всякихъ препятствій. Но они безсильны: или странное свойство чедовъка! — чъмъ болъе трудностей, чъмъ болъе преградъ, твиъ болве онъ летитъ туда. Вивсто того, чтобы остановить меня, они еще болье разожгли во мнв желаніе" 1). Замьчательно однако, что, какимъ эдемомъ ни представлялся Гоголю Петербургъ, перспектива разлужи съ Малороссіей ему казалось прискорбною, но въ то же время и необходимою всявдствіе отвращенія его къ безцвяьному, прозябательному существованію въ провинціи, и страха, что ему, доведется, быть можеть, погибнуть въ пыли, не означивъ своего именя ни однимъ прекраснымъ дъломъ. "Выть въ міръ", говорить онъ, ти не означить своего существованія — это для меня ужасно! (4 2) Вивств съ этими пламенными мечтами принесенія всей жизни на пользу общества и родины, у Гоголя подъ вліяніемъ техъ же благородныхъ побужденій и твердой увъревности въ своихъ сидахъ, возникаютъ заботы объ устройствъ ближайшихъ родныхъ, является безкорыстное отречене въ ихъ пользу отъ собственныхъ правъ на наслъдство. Подъ накими вліяніями могь развиться такой благородный взглядь на задачи своей жизни и что могло вызвать этоть великодушный порывъ? — вотъ вопросъ, на который трудно дать иной отвъть, кромъ предположения о высокомъ воспитательномъ значении семьи, глава которой была проникнута истиннымъ религіознымъ чувствомъ и готовностью самопожертвованія для блага близкихъ...

"Но исполнить желаніе и перевхать въ Петербургъ" — говорить Кояловичъ, — "было не такъ легко, какъ это казалось въ минуты интимной товарищеской бесъды: наканунъ самаго выполненія этого плана вспомнились пылкому юношъ и его обязанности къ матери и недостатовъ матеріальныхъ средствъ, вслъдствіе котораго приходилось разсчитывать больше на свои собственныя силы, нежели на помощь изъ дома, однимъ словомъ, явились затрудненія, которыя нелегко было устранить".

<sup>1) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя", т. У, стр. 55.

<sup>2) &</sup>quot;Русск. Стар.", 1876 г., т. І, стр. 41.

Но "при всвхъ этихъ грандіозныхъ замыслахъ, обнаруживавшихъ будущаго геніальнаго двятеля", замвчаетъ авторъ извъстной намъ статьи въ "Русской Жизни", "юность брала свое, и въ томъ же, цитированномъ уже нами, письмъ Гоголя къ Высоцкому отъ 26 іюня 1827 г., Гоголь обращается къ своему другу съ просьбой заказать для него въ Петербургъ портному "самому лучшему" фракъ "по послъдней модъ" и сообщить, какія въ Петербургъ модныя матеріи на жилеты и панталоны и что они стоятъ.

"Мы уже указывали"-продолжаеть авторъ"-на эту наклонность Гоголя-юноши въ щегольству ("Рус. Жизнь", 1891, № 65). "По всей въроятности, она была довольно сильна въ немъ, если онъ, несмотря на глубоко сознанную уже имъ затруднительность своего матерыяльнаго положенія, не только не могъ ее ограничить, но даже, очевидно, поддавался ей и на удовлетвореніе ея тратиль не малыя, по своему состоянію, суммы. Изъ не разъ цитированнаго письма его въ Высоцкому мы узнаемъ, что у него такъ много было черныхъ фраковъ, что они ему надовли и онъ не хотвлъ на нихъ смотрвть. Кромъ указаній въ письмахъ самого Гогодя, объ этой-же навлонности его узнаемъ и отъ лицъ, знавшихъ Гоголя-юношу. Одинъ изъ наставниковъ его, Кулжинскій, сообщаеть, что, по окончаніи курса, "Гоголь прежде вськъ своихъ товарищей, кажется, одълся въ партикулярное платье. Какъ теперь вижу его въ свътло коричневомъ сюртукъ, котораго полы подбиты были какою-то красною матеріей въ большихъ клеткахъ. Такая подвладка считалась тогда nec plus ultra молодого щегольства, и Гоголь, идучи по гимназіи, безпрестанно объими руками, какъ будто не нарочно, раскидываль полы сюртука, чтобы показать подкладку" ("Москвитанинъ", 1854, № 21). Лица, знавшія Гоголя въ первые годы по выпускі его изъ гимназін, ч тоже подывтили въ немъ эту черту. По словамъ Лонгинова, познакомившагося съ Гоголемъ въ 1831 г., костюмъ последняго представляль рёзкую противоположность щегольства и неряшества ("Современ.", 1854, XLIV, № 3, стр. 86). С. Т. Аксаковъ, разсказывая о первомъ визитъ къ нимъ Гоголя въ 1832 г., тоже замъчаеть, что "въ платьъ Гоголя примътна была претензія на щегольство ("Рус. Арх.", 1890, VIII, 6).

#### VII.

## ОКОНЧАНІЕ ГОГОЛЕМЪ КУРСА ВЪ НЪЖИНЪ И ПЕРЕЪЗДЪ ЕГО ВЪ ПЕТЕРБУРГЪ.

Въ последние месяцы 1827 года Гоголь деятельно принимается за приготовленія къ предстоящему выпускному экзамену, представлявшемуся ему въ то же время и бременемъ необходимаго, но тягостнаго, отчета за годы, проведенные въ школъ, и послъднимъ желаннымъ разсчетомъ со школой, за ствнами которой передъ нимъ открывалась заманчивая перспектива свободной и полезной жизни, безпрепятственнаго стремленія къ осуществленію давно ледвемыхъ мечтаній и идеаловъ, возможности труда для пользы общей въ тыхъ широкихъ размфрахъ, какіе ему начертало пылкое юношеское воображение и высокое мизние о своихъ силахъ. Теперь онъ долженъ на время подавить въ себъ все, что привлекало его вниманіе, и, отложивъ мечты о будущемъ, углубиться въ запоздалыя занятія элементарными учебными курсами, —и онъ работаетъ упорно; не позволяя себв ни отдыха, ни развлеченій. Конечно, въ этой сосредоточенной по-неволь работв нельзя еще видвть ничего особенно важнаго, но это была -ывтий квиножиспен ввасти не первая напряженная діятельность, продолжавшаяся почти безъ перерывовъ целые месяцы; это была уже серьезная проба его силь и энергіи.

Нъжинскія письма Гоголя оканчиваются въ исходъ мая 1828 года; послъднее письмо помъчено 30 числомъ этого мъсяца. Въ коротенькой записочкъ Гоголь вторично съ досадой извъщаеть объ отсрочкъ экзамена, послъ котораго онъ просить выслать за собой лошадей, назначая срокомъ для

ихъ прибытія 25 іюня, что совершенно совпадлеть со свъдъніями о времени окончанія учебнаго года, заключающимися въ оффиціальныхъ документахъ гимназіи высшихъ наукъ. Наступившій затімь перерывь вь перепискі Гоголя сь матерью продолжается болве полугода, до самаго отъвада его въ Петербургъ. Изъ двухъ, трехъ писемъ къ Петру Петровичу Косяровскому, единственныхъ, которыя относятся къ этому времени, мы узнаемъ, что, кромъ приготовленія и сборовъ въ Петербургъ, мысли Гоголя были тогда также поглощены заботами объ обезпечени матери и объ устранени отъ нея, насколько возможно, тяжелаго гнета незавидной матеріальной обстановки и въчныхъ мелочныхъ невагодъ, которыхъ, конечно, не мало выпадало на ея долю, при незначительныхъ средствахъ довольно многолюдной семьи. Тутъ, какъ и прежде, Гоголь является преданнымъ и нъжно заботливымъ сыномъ старающимся, чемъ возможно, облегчить положение матери и внутренно упрекающимъ себя за невольныя безпокойства, которыя ему нервако приходилось причинять ей. Особенно интересно въ указанномъ отнощеніи письмо отъ 8 сентября 1828 года 1), почти исключительно посвященное заботамъ о матери, такъ что даже предположенія юноши о собственномъ будущемъ отступають здесь на второй планъ. Это письмо въ то же время можеть дать намъ известную основу для сужденія объ интересахъ, привлекавшихъ тогда его вниманіе, и служить для ближайшаго ознавомленія съ отношеніями его въ любимому дядъ. Серьезный тонъ и содержаніе письма ясно заставляють насъ предполагать, что именно этого дядю уважаль Гоголь больше другихъ несомивнио любимыхъ имъ родствененковъ; именно этому дядъ Гоголь иногда решался поверять свои планы и мечты, именно съ нимъ онъ бесъдовалъ о вещахъ, имъвшихъ для него осо-. бенное значеніе. Неожиданно узнавъ о предположенів Петра Петровича оставить Малороссію, племянникъ съ любовью упрекаеть его за то, что тоть имъгь намерение покинуть родныхъ, которые его такъ любили, которыхъ онъ привязалъ нь себь, какь будто только для того, чтобы потомъ разлука съ нимъ причинила последнимъ тажкую печаль; умоляеть его отменить "грозное решеніе" и прівхать опить въ Васильевку,

<sup>1) &</sup>quot;Русси. Стар.", 1876, I, 43—45.

чтобы по отъвздв Гогода въ Петербургъ быть матери его "ангеломъ-утвшителемъ" 1). Не для того только, чтобы высказаться подъ вліяніемъ потребности излить накипівшія чувства, не съ просьбой о совъть обращается къ дорогому дядъ этоть скрытный человыкь, открывая ему на этоть разь то. что было на душь: нътъ, онъ хочетъ, напротивъ, какъ бы выбрать дядю только сотрудникомъ въ исполнении задуманнаго предположенія. Здесь уже сказывается известная самостоятельность характера, привычка свободно, на собственный страхъ, распоряжаться своими действіями и даже привлекать старшихъ въ осуществленію своихъ плановъ; мы, очевидно, застаемъ Гоголя на той степени развитія, когда онъ быль уже далеко не твиъ неопытнымъ юношей, почти ребенкомъ въ отношени жизненнаго опыта, какимъ онъ можетъ показаться намъ, если мы односторонне обратимъ вниманіе лишь на заглазное преждевременное увлечение его неизвъданною и потому еще болве заманчивой петербургской жизнью. Не менъе важно обратить внимание здъсь и на ту раннюю практичность Гоголя, хотя и имвишую источникомъ своимъ искреннюю любовь и заботы о матери, которыя выразились въ его планъ относительно собственныхъ дъйствій для обезпеченія последней. Собираясь оставить, можеть быть навсегда, Малороссію для Петербурга и замышляемой въ болве или менье близкомъ будущемъ повздки за границу, а, можетъ быть, даже жизни тамъ, которая, какъ казалось молодому мечтателю, могла продолжаться несколько леть, такъ что о немъ, можетъ быть, долго "не будетъ ни слуху, ни духу" в),выражение это два раза повторено въ разсматриваемомъ письмъ,--Николай Васильевичъ отказывается въ пользу мятери отъ своей доли наследства и даже принимаеть меры, чтобы его наследники, подъ которыми онъ подразумеваеть здъсь между прочимъ любимыхъ сестеръ, не лишили ея мъста. гдв она могла бы преклонить голову. "Почемъ знать, каковы

<sup>1)</sup> Любопытно, что Гоголь опасалси особенно корыстныхъ притязаній на часть имінія его матери со стороны какого-то священника о. Меркурія. По словамъ Анны Васильевны Гоголь, фамилія священника была Яновскій. На стр. 141 У-го тома "Сочиненій и писемъ Гоголя" упоминается сынъ его, Степанъ Меркурьевичъ.

<sup>2) &</sup>quot;Русск. Стар.", 1876, І. стр. 43 и 44.

еще будуть мои сестры! "1)—воть какое восклицаніе вырывается изъ его любящей души подъ вліяніемъ заботь о матери. Нѣжность къ ней доходить у него наконецъ до того, что, по собственному сознанію, "его не беретъ охота возвращаться изъ Петербурга" (Гоголь говорить о предположеніяхъ своихъ на счетъ будущаго) "когда-либо домой, особенно бывши нѣсколько разъ свидѣтелемъ, какъ эта необыкновенная мать бьется, мучится, иногда даже о какой-нибудь копъйкъ, какъ эти безпокойства убійственно разрушають ея здоровье" в). Это обстоятельство, слѣдовательно, служило еще лишней причиной стремленія его вонъ изъ дома, вонъ изъ Малороссій в).

«Я не читала Николино письмо къ вамъ; онъ принесъ его ко мив уже запечатаннымъ, и даже некогда было мив спросить, что онъ писалъ. Дай Богъ, чтобы онъ былъ добръ и при томъ здоровъ и счастливъ. Онъ очень благоразумно ведетъ себя въ его лѣта... Не знаю, что Богу будетъ угодно устроитъ дальше; повинуюсь во всемъ Его святой волъ. Я догадываюсь, не писалъ ли мой Никоша къ вамъ на счетъ имънія. Онъ говоритъ, — не помнитъ, что писалъ. Назадъ тому мъсяца два онъ меня удивилъ, убъждая позволить записатъ мив свою часть имънія, увърян притомъ, что это будетъ полезно и даже необходимо для спокойной моей жизни, на случай, если я не буду имътъ добрыхъ зятей, а онъ, можетъ быть, будетъ слишкомъ далеко отъ меня, и симъ поступкомъ тронулъјменя до слезъ... Какъ пріятны были тогда слезы! Дай Богъ, чтобы всѣ добрые въ такихъ только обстоятельствахъ проливали ихъ».

Вотъ еще интересные отрывки изъ писемъ Марьи Ивановны Косяровскому о сынъ:

«Никоша мой имъетъ чинокъ въ рангъ университетскихъ студентовъ 14 класса. Съ нимъ несправедливо поступили, такъ же, какъ и съ другими, въ его отдъленіи бывшими, по причинъ партій ихъ наставниковъ. Ему слъдовало получить 12 классъ. но онъ нимало не въ претензіи, тъмъ болъе, что объ партін сказали, что онъ достоинъ былъ получить даже 10 классъ, когда бы былъ плохъ онъ въ томъ училищъ, а 12 по всъмъ правамъ должно было ему дать (?!) Главное, что надобно было болъе ласкаться къ нимъ, а онъ никакъ не могъ сего съхлать»....

Передъ самымъ отътадомъ Гоголь писалъ И. П. Косяровскому:

«Отъвыжая уже въ свою дорогу, почитаю обязанностью и долгомъ проститься съ вами, почтеннъйшій Петръ Петровичъ, и благодарить васъ за вашу пріязнь, за ваше дружеское расположеніе, за вашу помощь всвиъ намъ, которую всегда готово было оказывать ваше рідкое сердце, наконецъ, пожелать вамъ возможнаго счастья и достойнъйшей паграды за доброївтель. Неугасимо

<sup>1)</sup> Тамъ же. стр. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) CTD. 43.

<sup>3)</sup> Догадываясь о содержаніи этого письма Гоголя къ его дядъ, Марья Ивановна писала въ то же самое время тому же Петру Петровичу Косяровскому о великодушныхъ намъреніяхъ сына слъдующее:

Впрочемъ, по мевнію покойнаго Кояловича, "успоконвая и обезпечивая дядю насчеть "своей участи", Гоголь, въ сущности, успоконвалъ и обезпечивалъ самого себя".—"Собиравсь въ длинную дорогу, самая цвль которой и туманна и опасна, человъкъ невольно внимательнъе и глубже всматривается въ себя и изслъдуетъ тъ средства, которыми будетъ располагать въ критическую минуту. И только этой невольной думой слъдуетъ объяснять мысль Гоголя о возможности обезпечить свое существованіе "алфресскою живописью" или повареннымъ искусствомъ" 1).

во мит пылаеть благодарность, и дай Богь, чтобы она выразилась со временемъ не въ пустыхъ словахъ, а до того, будьте увтрены, почтенитий и любезнтий дяденька, что никогда не изглажу изъ сердца того должнаго почтенія и предавности, съ которыми имтю честь быть втчео признательнымъ

Николай Гоголь-Яновскій.

Изъ Петербурга буду писать въ вамъ; теперь и приготовляюсь и укладываюсь».

Гоголю долго не удавалось вывхать изъ дому; еще за три мвсяца мать писала о немъ:

«Никоша мой хочеть непремьнно черезь 4 дня вывхать, хотя и не все ему готово, но никакъ ужъ не могу удержать: надобно опредъдиться ему до новаго года».

<sup>1) «</sup>Московскій Сборникъ», 1887, стр. 223.

<sup>\*)</sup> Въ письмъ въ Косяровскому Гоголь упоминаетъ также и о знаніи имъ ремесль. Слова его подтверждаются разсказомъ Анненкова о его страсти къ рукодъліямъ и воспоминаніями его сестры Быковой о томъ, какъ онъ раскрашиволь бордюрами и арабесками комнаты въ деревнъ. (См. «Русь», 1885, 26 и «Воспом. и крит. оч. Анненкова», т. І. стр. 213). С. Т. Аксаковъ въ своилъ воспоминаніяхъ не разъ говорить также о кулинарномъ искусствъ Гоголя («Русси. Арх.», 1890, VIII).

## ПЕРВОЕ ВРЕМЯ ЖИЗНИ ГОГОЛЯ ВЪ ПЕТЕРБУРГЪ.

(1829—1830).

• • •

# ПРІВЗДЪ ГОГОЛЯ ВЪ ПЕТЕРБУРГЪ И ПЕРВЫЯ ЕГО ВПЕЧАТЛЪНІЯ ВЪ СТОЛИЦЪ.

По окончаніи курса въ Нъжинъ, два друга ръшили вмъстъ вхать въ Петербургъ: Данилевскій для поступленія въ школу гвардейскихъ подпрапорщиковъ, Гоголь—на государственную службу. Данилевскій, какъ всегда, явился руководителемъ Гоголя въ отношеніи путевыхъ издержекъ, трудностей и хлопотъ. Было условлено, что онъ завдетъ за Гоголемъ изъ Толстаго въ Васильевку, откуда они должны были вмъстъ двинуться въ дальній путь. Дъло было въ декабръ 1828 г. Для дороги быль приготовленъ помъстительный экипажъ, и послъ продолжительныхъ проводовъ и напутствій Марьи Ивановны Гоголь кибитка двинулась.

Дорога лежала на Москву, но Гоголь ни за что не хотвлъ провзжать черезъ нее, чтобы не испортить впечатлвнія первой торжественной минуты въвзда въ Петербургъ. Поэтому они повхали по бълорусской дорогв, на Нѣжинъ, Черниговъ, Могилевъ, Витебскъ и т. д. ¹). Въ Нѣжинъ прожили нѣсколько дней, повидались съ нѣкоторыми товарищами и, между прочимъ, съ неуспѣвшимъ выѣхать въ Петербургъ же Прокоповичемъ. Во время пути не произошло ничего особенно

<sup>1)</sup> Таки и образом в предположительныя соображения Комловича о провзда Гоголи черезъ Москву совершенно опровергаются (см. "Московск. Соорникъ", 1887, етр. 261—262).

замъчательнаго, но по мъръ приближенія къ Петербургу нетерпъніе и любопытство юныхъ путниковъ возрастало съ каждымъ часомъ. Наконецъ издали показались безчисленные огни, возвъщавшіе о приближеніи къ столицъ. Дъло было вечеромъ. Обоими мододыми дюдьми овладъль невыразимый восторгъ: они позабыли о морозъ и, какъ дъти, то - и - дъло высовывались изъ экипажа и приподнимались на цыпочки, чтобы получше разсмотръть невиданную ими столицу. Наконецъ, ихъ жаднымъ взорамъ открылось вожделвнное зрвлище, хотя, въ сущности, они приближались только къ окраинамъ города. Гоголь совершенно не могъ придти въ себя; онъ страшно волновался и за свое пылкое увлечение поплатился самымъ прозаическимъ образомъ, сквативъ насморкъ и легкую простуду, но особенно обидная непріятность была для него въ томъ, что онъ, отморозивъ носъ, вынужденъ былъ первые дни просидъть дома. Онъ чуть не слегъ въ постель, и Ланилевскій перепугался было за него, опасаясь, чтобы онъ не разбольдся серьезно. Отъ всего этого восторгъ быстро смънился совершенно противоположнымъ настроеніемъ, особенно когда ихъ стали безпокоить страшныя петербургскія цвны и разныя мелочныя дрязги: съ облаковъ пришлось спуститься на землю.

На послъдней станціи передъ Петербургомъ наши путники прочли объявленіе, гдъ можно остановиться, и выбрали домъ Трута у Кокушкина моста, гдъ и пришлось Гоголю проскучать нъсколько дней въ одиночествъ, пока Данилевскій, не будучи въ состояніи устоять противъ соблазна и оставивъ его одного, пустился странствовать по стогнамъ Съверной Пальмиры. Неудивительно, что первыя впечатлънія, вынесенныя имъ изъ знакомства съ Петербургомъ, были несравненно отраднъе, нежели у Гоголя 1).

<sup>1)</sup> Этими данными оканчиваются записанныя и выслушанныя мною отъ Данилевскаго воспоминанія о ихъ школьной жизни и совивстныхъ повздкахъ до перевзда въ Петербургъ. Считаю не лишнимъ привести здъсь еще небольшую записку Гоголя Данилевскому по поводу одной изъ прежнихъ повздокъ, въроятно, въ Нъжинъ:

<sup>&</sup>quot;Не забудь меня увъдомить въ случат какого-нибудь измъненія по части нашего вытада, то-есть если онъ подвинется подальше воскресенья (пославши верхового изъ Сорочинецъ въ пятницу или субботу). Если же все по-старому, то мы всъ будемъ въ Сорочинцахъ въ воскресенье на объдъ, никакъ не позже.

Вскорь Данилевскій выдержаль экзамень въ школу гвардейскихъ подпрапорщиковъ. Во все время пребыванія въ школь, пользуясь отпусками въ воскресные и праздничные дни, онъ постоянно проводиль ихъ у Гоголя, тъмъ болье, что другихъ знакомыхъ у него не было. Въ Петербургъ наши прівзжіе застали, впрочемъ, многихъ однокашниковъ нъжинцевъ. Всв они въ опредъленные дни сходились другъ у друга и составляли тъсно сплотившуюся товарищескую компанію. Случалось, конечно, и Гоголю принимать у себя товарищей, и это обстоятельство подало поводъ одному благопріятелю наговорить Марьъ Ивановнъ, что у Гоголя будто бы "пировало" множество гостей на его счетъ, и что онъ одинъ занималь квартиру, состоявщую изъ трехъ комнатъ, чего никогда въ дъйствительности не было.

Въ кружкъ нъжинцевъ Гоголю особенно были близки два брата Прокоповича (пріятель его Николай, прозванный за румяный цвътъ лица Красненькимъ, и Василій, обыкновенно называемый Гоголемъ — Васька), Иванъ Григорьевичъ Пащенко и художникъ Мокрицкій. Вечера проходили оживленно и шумно, и кружокъ постепенно расширялся отъ присоединенія къ нему новыхъ лицъ. Такъ, спустя нъсколько лътъ, въ 1834 году, въ немъ часто бывалъ извъстный впослъдствіи писатель. П. В. Анненковъ, получившій въ кружкъ прозваніе. Жюль-Жаненъ.

двухъ часовъ, а если можно, то и раньше. чтобы пораньше выъхать послъ объда въ то же носкресенье".

Подпись: "твой Н. Г." (буквы эти слиты на подобіе вензеля). Даты на письм'в нивамой натъ.

### ИДИЛЛІЯ "ГАНЦЪ КЮХЕЛЫ АРТЕНЪ".

Итакъ въпоследнихъ числахъ 1828 года Гоголь былъ уже въ Петербургъ. Съ этого времени начинается новый періодъ его жизни, имъющій особый интересъ при изученіи его личнаго развитія. Это быль въ началь періодъ броженія, неопредвленныхъ порывовъ, постоянныхъ надеждъ и частыхъ разочарованій, стремленія къ широкой и полезной лъятельности, отыскиванія себ'я высокой цели жизни и достойнаго призванія, на которомъ могли бы найти примъненіе его замъчательныя дарованія, и въ то же время это были годы тяжелыхъ испытаній, годы пріобретенія въ настоящемъ смысле жизненнаго опыта, наконецъ, временемъ первыхъ шаговъ на литературномъ поприщъ. Не можетъ подлежать сомивнію, что жизнь въ Петербургъ произведа значительную перемъну въ характеръ Гоголя и что ему онъ въ большей степени былъ обязанъ своей будущностью, такъ какъ въ немъ и благодаря ему силы юноши развились и не заглохли безъ примъненія, вакъ легко могло бы случиться въ провинціальной глуппи.

Перемъна условій жизни и окружающей обстановки большею частью кладеть замътный отпечатокъ на судьбу человъка, ръзко измъняя внъшнюю сферу его дъятельности и до нъкоторой степени реагируя даже на самую его нравственную личность, неизбъжно поставленную въ необходимость найти себъ иное опредъленіе и провърить свои взгляды в

навлонности среди новыхъ, созданныхъ измънившимся положеніемъ, обстоятельствъ. При этомъ, чемъ резче бываетъ перемвна, твиъ, естественно, ярче выступають грани, раздъляющія жизнь на отдъльные періоды, которые кажутся на первый ваглядъ иногда совершенно несходными. Въ дъйствительности, однако, едва ли можно признать въ большинствъ случаевъ существованіе такихъ рішительныхъ переворотовъ, и потому внимательное изучение біографическаго матеріала обыкновенно приводить къ убъжденію въ невърности заранъе составившихся рельефныхъ, но неточныхъ обобщеній, и вызываеть необходимость болье естественнаго и върнаго освъщенія уже извістных фактических данныхь. Слідя за последовательнымъ развитіемъ геніальной личности и ея судьбою, вниманіе изследователя невольно останавливается прежде всего именно на замъчаемыхъ въ ней ръзкихъ перемънахъ, но затъмъ, отмътивъ послъднія, оно не должно забывать и другой стороны дъла — отысканія и уясненія сходныхъ сторонъ, несомивнно существующихъ въ разное время въ жизни одного и того же человъка; въ противномъ случат внъшнія обстоятельства легко могуть заслонить собою существенныя черты внутренняго развитія. Это должно быть справедливо и въ примънени въ Гоголю. Поэтому слова г. Кулиша, что "съ переселеніемъ Гоголя съ юга на свверъ начинается новый періодъ его существованія, різко отличный отъ предшествовавшаго", действительно справедливы, насколько они касаются вившней стороны двла, и особенно въ связи съ посавдующимъ сравненіемъ 1), но, по нашему мивнію, они нъсколько гръшать односторонностью, такъ какъ именно представляють не совствы точное обобщение, сдъланное на основанім однихъ внёшнихъ признаковъ. Велика была, безъ сомевнія, развица между жизнью Гоголя въ школв, когда онъ былъ юношей не очень прилежнымъ, но страстно отдававшимся возможнымъ и доступнымъ для него художественнымъ наслажденіямъ, юношей, еще только мечтавшимъ о предстоящей самостоятельной жизни, и съ другой стороны,

<sup>1) &</sup>quot;Съ переселеніемъ его съ юга на съверъ начинается новый періодъ его существованія, столь ръзко отличный отъ предшествовавшаго, какъ отличается у птицъ время опереннаго состоянія отъ времени неподвижнаго сидънья въ родномъ гитадъ". ("Зап. о жизни Гоголя", 1, стр. 59).

хотя бы первыми невърными шагами его на поприщъ послъдней въ Петербургъ, когда для него настало время уже дъямельной провърки заранве составленныхъ идеаловъ и приспособленія въ условіямъ окружающей обстановки (не говоря уже о дальныйшей жизни въ столицы); но, повторнемъ, масный интересъ изследованія должень заключаться скоре въ отысканім нити, связывающей оба отмівченных в періода, нежели въ констатировании и безъ того резко бросающагося въ гдаза различія. Если не пришло еще, быть можеть, время пслить разныя мелочи въ одну стройную картину<sup>и 1</sup>), то не худо во всякомъ случав поискать между ними связи и по возможности разобраться въ нихъ. Припомнимъ, что, совершенно параллельно съ ръзкой перемъной въ жизни Гоголя со времени перевада его въ Петербургъ, можно было бы, пожалуй, съ такимъ же правомъ отмътить и перемъну въ характеръ его творчества; -- достаточно назвать "Ганца Кюхельгартена" и "Вечера на Хуторъ"; —пришлось бы предположить, что въ Петербургв Гоголь сдвлался совершенно инымъ чедовъкомъ, что между его школьными годами и первыми шагами на жизненномъ поприщъ лежитъ цълая бездна. Но такъ какъ подобнаго перерожденія, конечно, допустить невозможно, то наша задача найти между этими двумя, повидимому, столь "ръзко отличными періодами", извъстныя точки соприкосновенія. Въ самомъ діль, не говоря уже о томъ, что духовный свладъ личности Гоголя оставался во все разсматриваемое время въ сущности одинъ и тотъ же, такъ какъ онъ долженъ быль въ значительной степени опредълиться въ годы ранней юности писателя, -и это имветь въ настоящемъ случав существенное значение въ виду чрезвычайно последовательнаго и върнаго себъ характера его развитія, — мы дъйствительно можемъ въ оба указанные періода, особенно сближая ихъ болве смежные пункты, отметить разительное сходство во взглядахъ Гоголя на вопросы, наиболее интересовавшие его и назавшіеся ему особенно важными. Прівхавъ въ Петербургъ съ богатымъ запасомъ свъжихъ впечатлъній, результатомъ пережитого воспріимчиваго возраста, оказывающаго всегда такое ръшительное вліяніе на образованіе личности человъка, и съ тонко развитою наблюдательностью, для которой, по

<sup>1) &</sup>quot;Записки о жизни Гоголя", т. І. стр. 57.

собственному признанію автора, съ приближеніемъ зралыхъ дътъ наступаетъ менъе благопріятная пора, и наконецъ съ извъстнымъ міросозерцаніемъ и сложившимися взглядами на назначение своей жизни и будущей двятельности, - міросозерцаніемъ, составлявшимъ, каково бы ни было его действительное достоинство, внутреннее содержаніе юноши, -- могъ ли Гогодь тотчасъ совершенно измъниться и порвать съ своимъ прошлымь? Если бы это было такъ, то неизбъжно последовало бы заключеніе, что стремленія его были не только не глубоки, смутны и туманны, чего действительно нельзя отрицать, но и неиспренни, что они наконецъ были всецъло навъяны со стороны и не могли назваться въ настоящемъ смысяв его достояніемъ. Но кромв многихъ мвстъ въ его перепискъ, относящихся къ первымъ годамъ его петербургской жизни и представляющихъ несомивнное сходство съ прежними, нъжинскими, взглядами, мы имъемъ еще не мало въскихъ соображеній въ пользу противоположнаго мижнія. Точно то же не безъ основанія можно было утверждать и относительно его поэтической дъятельности, съ тою только разницей, что дъйствіе измънившихся обстоятельствъ въ этой сферъ сказалось ръзче и рышительные, преимущественно въ смыслы ихъ вліянія на способъ, характеръ и самый выборъ предметовъ для творчества; но и здесь преемственная связь можеть быть усмотръна и констатирована въ довольно общирномъ запасъ готовыхъ художественныхъ образовъ, рано сложившихся въ фантазіи Гогодя на почев впечатленій чуткой отроческой души и впоследствіи въ значительной степени лишь мастерски выработанныхъ и обогащенныхъ новыми красотами при болье или менре разнообразноми ихи виражени ви первихи его произведеніяхъ.

Чрезвычайно интересно для разъясненія занимающаго насъ вопроса обратиться къ самому раннему изъ извъстныхъ произведеній юнощеской фантазіи нашего писателя. Мы говоримъ о ръдко вспоминаемомъ и едва ли не мало извъстномъ у насъ "Ганцъ Кюхельгартенъ". Далеко не отличансь яркими художественными достоинствами, которыя мы привыкли находить даже въ самыхъ незрълыхъ и несовершенныхъ произведеніяхъ Гоголя, сурово принятая современной критикой и почти вслъдъ затъмъ уничтоженная рукою самого автора, наконецъ исключенная изъ цълаго ряда изданій полныхъ собраній

его сочиненій <sup>1</sup>), — эта приторно-сентиментальная идиллія никогда особенно и не обращала на себя вниманія, хотя г. Кулишъ справедливо указаль на присутствіе въ ней рядомъ съ многими очень и очень слабыми такихъ картинъ, которыя уже обнаруживають проблески будущаго таланта Гоголя. Г. Кулишъ указываетъ преимущественно на небольшіе отрывки описательнаго характера, напр. на изображеніе дома мызника Вильгельма Бауха, картину моря и на нѣсколько другихъ картинъ, въ которыхъ мысль автора съ любовью переносится въ страны классическаго міра; можно было бы прибавить еще описаніе утра и домика пастора въ самомъ началъ первой картины, описаніе жаркаго двя и вообще весь конецъ той же картины, и большую часть шестой картины.

Идиллія все-таки на нашъ взглядъ заслуживаеть изученія со стороны біографическаго матеріала, который, хотя и въ очень незначительных дозахь, могь бы быть извлечень также и изъ нея. Для насъ важно въ данномъ случав то, что здесь мы находимъ однаво явные следы техъ юношескихъ мечтаній Гоголя, о которыхъ мы говорили раньше, а съ другой подтвержденіе собственныхъ позднайшихъ признаній его о годахъ юности. Сверхъ того, если не ошибаемся, внимательный разборъ идилліи могъ бы показать съ наглядной очевидностью, что въ ней нашель себв выражение упомянутый запась сложившихся готовыхъ художественныхъ образовъ, отчасти отразившійся, но уже въ истиню-художественной формъ, потомъ въ другихъ, сравнительно болве зрвлыхъ, преимущественно ближайшихъ по времени, произведеніяхъ, особенно въ "Вечерахъ на Хуторъ". Попытаемся привести нъкоторыя соображенія ві пользу обоихъ нашихъ предположеній, для чего прибъгнемъ къ сличеніямъ нъкоторыхъ отрывковъ изъ "Ганца" съ другими произведеніями и съ письмами Гоголя.

Первымъ вопросомъ при изучени "Ганца Кюхельгартена" является точное опредъленіе года его написанія: съ только-что указанной біографической точки зрвнія этоть вопросъ получаеть весьма существенное значеніе. Самъ поэть, какъ извъстно, обозначиль на рукописи 1827 г., но затымъ, согласно извъстному мивнію Прокоповича, приведенному въ "Запискахъ о жизни Гоголя", это показаніе, казалось бы, не можеть

<sup>1)</sup> Кромъ Тихонравовского, во всъхъ отношеніяхъ капитального.

считаться достовърнымъ и должно уступить предположенію о томъ, что Гоголь' писалъ идиллію въ началь своей жизни въ Петербургъ, "когда онъ проживалъ въ немъ безъ дъла". Едва ли, однако, это справедливо; намъ кажется, что на основаніи нижеслідующих соображеній можно скоріве признать справедливою помътку самого писателя, которому, притомъ, конечно, не было причины никого мистифицировать, какъ склоненъ быль предподагать покойный его школьный товаришъ. Достойно вниманія, что въ идилліи мы замічаемъ явные сліды твхъ мыслей, которыя занимали Гоголя подъ конецъ его нъжинской жизни и притомъ преимущественно въ 1827 г. 1) Въ "Ганцъ" мы находимъ то же неопредъленное, не совсъмъ выяснившееся стремленіе героя въ далекія и чуждыя страны, манящія его предполагаемымъ просторомъ для двятельнаго служенія добру, ожидаемымъ богатствомъ высокихъ эстетичесвихъ наслажденій, которыя можно тамъ найти; далве, размышленіе Ганца о будущей своей судьбъ и желаніе разгадать "незнаемый уділь», наконець такое же точно, какь у самого Гоголя, опасеніе за возможность осуществленія своихъ высокихъ стремленій и боязнь ничтожества общаго жребія съ большинствомъ такъ называемыхъ дюжинныхъ людей и проч. Особенно поразительно совпаденіе въ VIII картинъ идидліи (въ пъснъ Ганца) и нъкоторыхъ письмахъ 1827 году, -совпаденіе, доходящее до мелочей, до буквальнаго почти сходства, простирающагося на отдъльныя выраженія: это последнее обстоятельство едва ли вто рёшится назвать случайностью. Сдвлаемъ сличеніе:

"Все ръшено. Теперь ужели Миъ здъсь душою погибать? И не узнать иной миъ цъли?

"Какъ тяжело быть зарыту вмъсть съ созданіями низкой неизвъстности въ безмолвіе мертвое! Ты знаешь всёхъ

<sup>1)</sup> Идиллію "Ганцъ Кюхельгартенъ" мы относили въ 1827 г. еще въ первомъ изданіи (см. книгу "Ученическіе годы Гоголя", стр. 78). Къ тому же убъжденію пришелъ и Н. С. Тихонравовъ въ примъчаніяхъ въ послъднему, 10-му, изданію сочиненій Гоголи (т. V, стр. 543 и 545) и Кояловичъ въ статьъ: "Дътство и юность Гоголя", въ "Московскомъ Сборнивъ", 1887, стр. 246.—Но повойный другъ Гоголя, А. С. Данилевскій, выражалъ мнъ нъкоторое сомпъніе, чтобы идиллія эта могла быть написана въ Нъжинъ: тогда бы о ней было извъстно товарищамъ,— соображеніе, которымъ, въроятно, руководился и Прокоповичъ. Въ такомъ случаю можно бы еще допустить, что она была маписана во время полугодовой жизни Гоголя въ деревнъ въ 1828 г.. но во всикомъ случаю до переъзда его въ Петербургъ.

И цъли лучшей не сыскать? Себя обречь безславно въ жертву, При жизни быть для міра мертву!" ("Ганцъ Кюхельгартенъ", VIII картина, пъснь Ганца. Соч. Гог., изд. X, т. V, стр. 22). нашихъ существователей, всъхъ, населившихъ Нъжинъ. Они задавили корою своей земности, ничтожнаго самодовольства высокое назначеніе человъка. И между этими существователями я долженъ пресмыкаться" ("Соч. и письма Гог.", изд. Кулиша, т. V, стр. 56). "Исполнятся ли мои высокія предначертанія? или неизвыстность зароеть ихъ въ мрачной тучь своей?" (Письмо къ Петру Петровичу Косяровскому, "Русская Старина", 1876 г., 1 кн., стр. 42).

"Не знаю, сбудутся ли мои предположенія, или неумолимое веретено судьбы зашвырнеть меня съ толпой самодовольной черни (мысль ужасная!) въ самую злушь ничтожности, отведеть мню черную квартиру неизвъстности въ мірь" ("Соч. и письма Гог.", т. V, стр. 58, письмо Высоцкому).

"Душой ли, славу полюбившей, Ничтожность въ мір'є полюбить? Душой ли, къ счастью не остывшей, Волненья міра не испить? И въ немъ прекраснаго не встр'єтить? Существованья не отмытить?" (Соч. Гог., изд. X, т. V, стр. 22).

"Еще съ самыхъ временъ прошлыхъ, съ самыхъ летъ почти непониманія, я пламентль неугасимой ревностью сделать жизнь свою нужною для блага государства, я кинълъ принести хотя малейшую пользу. Тревожная мысль, что я не буду мочь, что миъ преградять дорогу, что не дадуть возможности принести хоть малъйшую пользу, бросала меня въ глубокое уныніе. Холодный поть проскакиваль на лицъ моемъ, при мысли, что, можеть быть, мив доведется погибнуть въ пыли, не означивъ своею имени ни однимъ прекраснымъ дъпомъ — быть въ мірь и не означить своего существованія была для меня мысль ужасная". (Письмо къ Петру Петровичу Косяровскому отъ 3 октября 1827 года, "Русская Старина". 1876 г., І т., стр. 41).

Остальныя строфы той же пъсни Ганца въ равной мъръ могли бы быть примънены къ характеристикъ душевнаго со-

стоянія и взглядовъ Гоголя именно за 1827 г.; укажемъ лишь слъдующіе стихи:

"Зачемъ влечете такъ къ себе вы, Земли роскошные края?"

Также: "И онъ спадеть, покровъ неясный, Подъ коимъ знала васъ мечта, И міръ прекрасный, міръ прекрасный Отворить дивныя врата, Привътить юношу готовый И въ наслажденьяхъ въчно новый"...

Наи: "Я вашъ! я вашъ! изъ сей пустыни
Вниду я въ райскія ивста"... (Соч. Гог., изд. X, т. V, стр. 22).

(ръчь идетъ о повздвъ въ чужіе врая; замътимъ, что Гоголь называлъ райскимъ мъстомъ въ письмъ въ Высоцкому Петербургъ, пользуясь совершенно тождественнымъ выраженіемъ съ приведеннымъ).

Въ общемъ настроеніи выписанной строфы и выраженныхъ въ ней мысляхъ не подлежить никакому сомивнію схолство съ невоторыми местами писемъ въ Высоцкому. Такимъ образомъ можно считать доназаннымъ, что именно тв же самыя мысли и стремленія волновали Гоголя въ 1827 году, которыя выражены въ приведенной песие Ганца, при чемъ не случайно и то, что указанное совпаденіе обнаруживается какъ разъ въ самыхъ задушевныхъ мечтахъ автора и героя его перваго произведенія. Поздиве, въ Петербургв, взгляды Гогодя во иногомъ значительно измънились иди, по меньшей мъръ, приняли иное направление, и уже по отношению въ петербургскому времени, конечно, никакъ не возможно было бы допустить такого поразительнаго сходства, доходящаго почти до полнаго совпаденія въ приведенныхъ цитатахъ. Было бы весьма интересно сравнить для большаго подтвержденія сказаннаго разбираемую идиллію съ "Луизой" Фосса, въ переводъ Теряева, такъ какъ эта пьеса служила въ настоящемъ случав образцомъ для Гоголя, но намъ, въ сожалвнію, не удалось достать этой вниги, сділавшейся въ настоящее время библіографической р'адкостью...

Считая первое наше предположение достаточно обоснованнымъ, переходимъ во второму. Здёсь также удобие всего можно подтвердить вышесказанное наглядными сопоставле-

 ніями поражающихъ своимъ сходствомъ отрывковъ, хотя на этотъ разъ ихъ можно привести лишь немного. Вотъ примъры:

"Свътаетъ. Вотъ проглянула деревня, Дома, сады. Все видно, все свътло. Вся въ золотъ сілетъ колокольня, И блещетъ лучъ на старенькомъ заборъ.

Плинительно оборотилось все Внизь головой въ серебряной воды: Заборь, и дожь, и садикь въ ней такіе-жъ; Все движется въ серебряной воды: Синтетъсводь, и волны облакъ ходять, И лъсъ живой — вотъ только не шу-

(Начальные стихи Ганца Кюхельгартена; соч. Гоголя, изд. Кулиша, т. I, стр. 234 и изд. X, т. V, стр. 5).

"Какъ упонтеленъ, какъ роскошенъ лътній день въ Малороссіи! Какъ томительно-жарки тъ часы, когда полдень блещеть въ тишинъ и зноъ, и голубой, неизмъримый океанъ, сладострастнымъ куполомъ нагнувшійся надъ землею, кажется, заснуль, весь потонувши въ нъгы, обнимая и сжимая прекрасную въ воздушныхъ объятіяхъ своихъ!" (Соч. Гог., изд. X, т. I, стр. 9).

"Величественно сыплется громъ украинскаго соловья". ("Утоплен- 9) ница"). ("Соч. Гог., изд. X, т. I, стр. 58).

"Все было тихо; въ глубокой чащъ лъса слышались только раскаты соловья". (Тамъ же, стр. 74).

"На небѣ ни облака; въ полѣ ни рѣчи. Все какъ будто умерло; вверху только, въ небесной глубинѣ, дрожитъ жаворонокъ, и серебряныя пѣсни ле"Небо, зеленые и синіе ліса, людя, воза съ горшками, мельницы — все опрокинулось, стояло и ходило вверхъ ногами, не надая въ голубую прекрасную бездну". (Изд. Кулиша, т. І, стр. 14, "Сорочинская Ярмарка"; изд. Х, т. І, стр. 11—12).

"Съ изумленіемъ глядълъ Левко въ неподвижныя воды пруда: старинный господскій домъ, *опрокинувшись внизъ*, виденъ былъ чистъ и въ какомъ-то ясномъ величіи" и проч.

(Изд. Кулиша, т. І, стр. 79, "Майская ночь" или "Утопленница"; изд. X, т. І, стр. 74).

"Тихи и покойны эти пруды; холодъ и мракъ водъ ихъ угрюмо заключенъ въ темно-зеденыя стъны садовъ". (Соч. Гог., изд. X, т. I, стр. 58).

"Какт безсильный старецт, держаль прудт въ холодных объятіях своих далекое темное небо, осыпая ледяными поцилуями отненныя звизды, которыя тускло рияли среди темнаго ночного воздуха" и проч. ("Утопленница"). (Соч. Гог., изд. X, т. I, стр. 55).

"Блистательно всю рощу оглашаеть Царь соловей. Звукъ тихо разнесенъ." Соч. Гог., изд. X, т. V, стр. 29).

"Какой же день! Веселые вимсъ И пъли жавронки; ходили волны Отъ вътру золотого въ поль хльба; Спустились вотъ надъ ними дерева; тять по воздушнымъ ступенямъ на влюбленную землю, да изрёдка крикъ чайки, или звонкій голось перепела отдается въ степи... Сърыя скирды съна и золотые снопы гляба станомъ располагаются въ поль и кочують по его неизмъримости. Нагнувшіяся отъ тяжести плодовъ широкія вѣтви черешень, сливъ, яблонь, грушъ; небо, его чистое зеркало — рѣка въ зеленыхъ, гордо поднятыхъ рамахъ"... (Соч. Гог., изд. X, т. I, стр. 9).

Сравни сходную картину въ "Страшной Мести" въ описаніи Днівпра. (Соч. Гог., изд. X, т. I, стр. 169).

На нихъ плоды предъ солнцемъ на-

Прозрачные: влали темнъли волы Зеленыя; сквозь радужный туманъ Неслись моря душистых в ароматовъ" и проч. ("Ганцъ Кюхельгартенъ"). "Скирды хлъба то тамъ, то сямъ, словно казацкія шапки, пестрѣли по полю". ("Вечеръ наканунъ Ив. Куп."). "Дъвственныя чащи черемухъ и черешень пугливо протянули свои корни въ ключевой холодъ и изредка лепечуть листьями"... ("Утопленища"). (Соч. Гог., изд. Х, т. І, стр. 58). "Ръка-красавица блистательно обнажила серебряную грудь свою, на которую роскошно падали зеленыя кудри деревъ". ("Сороч. Ярм."; Соч. Гог., изд. Х, т. І, стр. 11).

Подобныя черты сходства отмътимъ кстати въ нъкоторыхъ мъстахъ другихъ раннихъ произведеній Гоголя, — сходство едва ли случайное.

"Лѣнивою рукою обтиралъ онъ катившійся градомъ потъ со смуглаго лица и даже капавшій съ длинныхъ усовъ, напудренныхъ тѣмъ неумолимымъ парикмахеромъ, который безъ зову является и къ красавицѣ, и къ уроду, и насильно пудритъ нѣсколько тысячъ лѣтъ уже весь родъ человѣческій". (Соч. Гог., изд. X, I ч, стр. 10; "Сорбч. Ярм.").

"Въ лицъ ея, трснутомъ ръзкою кистью, которою время съ незанамятныхъ временъ расписываетъ родъ человъческій и которую, Богъ знаетъ съ какихъ поръ, называютъ морщиною". (Соч. Гог., изд. X, т. V, "Учитель", стр. 52).

Ниже мы не разъ будемъ имъть случай показывать, какъ / Гоголь любилъ при переработив художественныхъ образовъ вначалъ обращаться къ готовымъ уже наброскамъ. Чъмъ внимательные будутъ изучаться черновыя его рукописи, тъмъ больше мы будемъ находить доказательствъ этому. Такъ совершенно тотъ же (съ небольшими перемънами) указанный нами готовый образъ, встръчающійся въ "Учитель", въ

"Сорочниской Ярмаркв" и въ самыхъ первыхъ произведеніяхъ пера Гоголя, повторенъ имъ во второй половинъ перваго тома "Мертвыхъ Душъ" при описаніи усадьбы Плюшвина: "Дворъ былъ обнесенъ довольно пришкой оградой, которая, можеть, когда-нибудь была выкрашена краской, но такъ какъ хозяннъ не думалъ вовсе объ ея поновленіи, то прислужился другой неугомонный живописець, который расписываеть весь родъ человъческій, и что ни есть на свіьть, и въ томъ числь мужскія и женскія мица, ни мало не заботясь о томь, нужно ми это ими нъть, и довольны ми его кистью ими недовольны. Хозяшь этоть быль время". ("Русск. Стар.", 1885, XII, 570). Въ исправленной редакціи все это місто отсутствуєть и замівнено другимъ: сколько же, следовательно, могло быть такихъ же черновыхъ набросковъ уничтожено авторомъ, тогда какъ, напротивъ, они легко могли, въ видъ предварительныхъ эскизовъ, являться изъ-подъ пера его въ его первоначальныхъ работахъ.

Далве. Уже въ раннихъ произведеніяхъ Гоголя мы встръчаемъ неръдко любимые и опредъленно сложившіеся, выношенные художественные образы и пріемы. Припомнимъ художественныя изображенія граціозной позы то предающейся безпечной радости, то погруженной въ глубокую думу красивой молодой женщины, отчаянно веселой пляски иногда уже стараго казака, охваченнаго беззавътнымъ увлеченіемъ, захватывающимъ душу и возвышающимся до степепи заразительнаго обаянія, противъ котораго не могутъ устоять всъ тъ, которымъ приходилось быть зрителями этой картины, наконецъ смъну обаянія чувствомъ тихой и глубокой грусти и вообще склонность къ переходамъ отъ задушевнаго веселья къ столь же задушевной скорби.—Въ изображеніи природы укажемъ еще картины очаровательно-ясныхъ ночей съ серебрянымъ свътомъ мъсяца, покрытыхъ мракомъ садовъ и лъса и т

Изъ установившихся пріемовъ слідуетъ отмітить неожиданно - юмористическія сопоставленія серьезнаго съ комическимъ, восклицательную форму річи <sup>1</sup>).

<sup>1) &</sup>quot;Какъ не разсвяться! въ первый разъ на ярмаркв! Дввушка въ восемнадцать явть въ первый разъ на ярмаркв!" (Соч. Гог., над. Х. т. І. стр. 10—11).

### Приведемъ еще ивсколько другихъ примвровъ:

"Подперши локтемъ хорошенькій подбородокъ свой, задумалась Параска, одна сидя въ хатъ. Много грезъ обвивалось около русой головы" и проч. (Соч. Гог., изд. X, т. I, стр. 33).

"На мигъ остолбенъвъ, какъ прекрасная статуя, смотръла она ему въ очи". ("Тарасъ Бульба)". (Тамъ же, стр. 305).

1

Сходныя изображенія можно указать въ "Ночи передъ Рождествомъ" (Оксана) и въ "Майской Ночи".

"Странное, неизъяснимое чувство овладело бы зрителемъ при виде, какъ отъ одного удара смычкомъ музыканта, все обратилось, волею и неволею, къ единству и перешло въ согласіе. Люди, на угрюмыхъ лицахъ которыхъ, кажется, въкъ не проскальзывала улыбка, притопывали ногами и вздрагивали плечами. Все неслось, все танцовало. Но еще страннъе, еще неразгаданнъе чувство пробудилось бы въ глубинъ души при взглядѣ на старушекъ, на ветхихъ дицахъ которыхъ въяло равнодушіе могилы, толкавшихся между новымъ, смъющимся, живымъ человъкомъ. Безпечныя! даже безъ дътской радости, безъ искры сочувствія, онъ покачивали охивлевшими головами. Громъ, хохотъ, пѣсни слышались тише и тише. Смычокъ умиралъ, слабъя и теряя неясные звуки въ пустотъ воздуха. Еще слышалось гдъто топанье, что-то похожее на ропотъ отдаленнаго моря, и скоро все стало пусто и глухо".

"Бросила прочь она отъ себя платокъ, отдернула падающіе на очи длинные волосы свои и вся разлилась въ жалостныхъ рвчахъ, выговаривая ихъ тихимъ голосомъ, подобно тому, какъ вътеръ, поднявшись въ прекрасный вечеръ, пробъжитъ вдругъ

"Не такъ ли и радость, прекрасная и непостоянная гостья, улетаеть отъ насъ, и напрасно одинокий звукъ думаеть выразить веселье? Въ собственномъ эхо слышить уже онъ грусть и пустыню, и дико внемлеть ему. Не такъ ли ръзвые други бурной и вольной юности, поодиночкъ, одинъ за другимъ, теряются по свъту и оставляють наконецъ одного стариннаго брата ихъ? Скучно оставленному! И тяжело и грустно становится сердиу, и нечьмъ помочь ему!" ("Сорбч. Ярм."; Соч. Гог., изд. Х, т. I, стр. 35).

"Вездѣ, гдѣ-бы то ни было, въ жизни, среди ли черствыхъ, нероховато - бѣдныхъ и неопрятно - плѣснѣющихъ низменныхъ рядовъ ея, или среди однообразно - хладныхъ и скучно-опрятныхъсословій высшихъ, вездѣ, коть разъ, встрѣтится на цути

по густой чащь приводнаго тростника: — зашелестять, зазвучать и понесутся вдругь унывно-тонкіе звуки, и ловить ихъ съ непонятной грустью остановившійся путникь, не чуя ни погасающаго вечера, ни несущихся пъсень народа, бредущаго отъ полевыхъ работь и женивь, ни отдаленнаго стука произжающей тельни". ("Тарасъ Бульба", конецъ VI главы; изд. Х., т. І, стр. 303 и 304).

человъку явленье, не похожее на все то, что случалось ему видеть дотоле, которое, хоть разъ, пробудить въ немъ чувство, не похожее на тв, которыя суждено ему чувствовать всю жизнь. Вездъ, поперекъ какимъ бы то ни было печалямъ, изъ которыхъ плетется жизнь наша, весело промчится блистающая радость, какъ иногда блестящій экипажь съ золотой упряжью, вдругъ, неожиданно, пронесется среди бъдной деревушки, не видъвшей ничего кром' сельской тельги: и долю мужики стоять, зывая, съ открытыми ртами". (Соч. Гог., изд. X, т. III, стр. 88-89)

Для сравненія съ приведенными выдержками напомнимъ еще самыя размышленія Чичикова послів встрівчи съ губернаторской дочкой, описаніе чувствъ юноши, пораженнаго подобною же предполагаемою встрвчей. ("Долго бы стоялъ онъ безчувственно на одномъ мъстъ, вперивши безсмысленно очи вдаль, позабывъ и дорогу, и всв ожиднющіе впереди выговоры, и себя, и службу, и міръ, и все, что ни есть въ міръ!"). Наконецъ послъднія заключительныя слова "Сорочинской Ярмарки" можно сопоставить съ задушевнымъ, исполненнымъ глубокой грусти восклицаніемъ, оканчивающимъ собою веселую повысть обромь, какъ поссорился Иванъ ·Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ ("Скучно на этомъ свъть, господа!"). Не заключается ли уже въ этомъ трагическомъ ceterum censeo/проявленіе въ зародышъ той особенности таланта Гоголя, которую онъ называлъ "смъхомъ сквозь слезы"; а отчасти и предрасположение въ асветическому, отрицательному взгляду на радости жизни?

Напомнимъ наконецъ, что сходство въ поэтическихъ пріемахъ иногда, въ немногихъ единичныхъ случаяхъ, объясняется подражаніями одному и тому же источнику. Такъ, въ началъ своей литературной карьеры Гоголю не разъ случалось пользоваться одинаковыми сюжетами, несомнънно заимствованными и потомъ переработанными изъ комедій его отца, произведеній Наръжнаго, наконецъ особенно изъ малороссійскихъ

пъсенъ и народныхъ преданій. Таковы пріемъ Хиврей поповича Абанасія Ивановича въ VI главъ "Сорочинской ярмарки" и пріємъ Солохой дьячна Осипа Нивифоровича въ "Ночи пе- 🚣 редъ Рождествомъ" (передъяка сценъ изъ пьесы отца Гоголя: "Романъ и Параска"); изображение ограниченныхъ интересовъ мелкой помъщичьей среды въ "Учителъ" и впослъдствіи въ + "Старосвътскихъ Помъщивахъ". Но все это разсмотримъ полнъе въ саъдующихъ главахъ; теперь же въ примъръ вліявія на Гоголя народныхъ пъсенъ приведемъ два сходные отрывка изъ "Вечеръ наканунъ Ивана Купалы": "И родной отепъ-врагъ мив: неволить идти за нелюбого ляха. Скажи ему, что и свадьбу готовять, только не будеть музыки на нашей свадьбъ: будуть дьяки пъть, вмъсто кобзъ и сопилокъ. Не пойду я танцовать съ женихомъ своимъ: понесутъ меня! Темная, темная моя будеть хата: изъ кленоваго дерева, и, вивсто трубы, крестъ будеть стоять на крышв!" (слова Пидорки). "Будеть и у меня свадьба! только дьяковъ не будеть на той свальбъ: воронъ черный прокрячеть, вижсто попа. надъ моею могилою: гладкое поле будетъ моя хата"... (слова Петруся).--Не станемъ уже послъ цълаго ряда сдъланныхъ указаній приводить, можеть быть, рискованныхъ сближеній между "Ночными Видвніями" Ганца Кюхельгартена и сходными описаніями, хотя и безконечно более художественными и опредъленными, въ "Майской Ночи", и многихъ другихъ.

Другія заимствованія изъ народной поэзіи можно видёть въ изображеніи прощанія казачки съ сыномъ, отправляющимся на битву (въ "Страшной Мести", въ описаніи Днёпра и въ концё первой главы "Тараса Бульбы"). Заимствованіе въ картине ночи на Днёпре образовъ изъ "Голубиной книги" слишкомъ извёстно.

Въ "Тарасъ Бульбъ" обращения Тараса въ казавать съ вопросами: "А что, паны, есть ли еще порохъ въ пороховницахъ? Не иступились ли сабли? Не утомилась ли казацкая сила? Не погнулись ли казави?" и отрицательные отбъты на нихъ представляютъ подражание извъстнымъ стихамъ въ быливъ о томъ, какъ перевелись витязи на святой Руси:

"Не намахалися наши могутныя плечи, Не уходилися наши добрые кони, Не притупились мечи наши булатные!"

ANA マルングミニューの名をデータなど 選挙の記録主 要の理論 (数 (電話者) 型-KARANDAR . CO. S. C. C. PERENTER HERENTER HERENTER SETS PARTICIPATION OF THE PARTICIPATION OF THE BEST TO FINANCE OF THE PARTY AND THE SHEETS HOLDS Wall Kolu lighter of Dates . I There it is the Table to MANUAL & MUNICIPALITY SERVICE SERVICE SERVICE CONTRACTOR WALL AND JUST THE PROPERTY OF THE BOTTOM OF THE BEST O AND LINE STORES MUSEUM TOTALE COM MEN METALONINA W TOP MANYANIA MANA LANGE LANGE COME MINING ON COMPANY WHEN A COLS CHO CA, HANGE DE MOLLE E TRANSLES HES EVENTS HEPMENTENDERSHI MAAN MASSAGE P ... 18 1 THESE TIP . . . 17 121 160-161). I SUBLE COMPANISHED LANGUES AND AND AND THE STATE OF MORE WARMED UPONOMINE TO HOUSE TO HOUSE PERSON Supported Japane in the fact the meters ceased the Motestand Cardo, & star es dubrílhes bendendes bendendes INDIANA NUMBERS & SATERBURES ES CINCETURES. TO CHE CIÓ-WITH TOTAL PARAMETTS FORTS, A BUT HES THE DIMERRETS BOTS I ициинициина чуть жи смых безсильные въ сильноет. (Cp. WIN YOUMS ALMOND CAMES KYRY CERES BY VII II. Tapaca Вульбы"; гом. 1 от., якд. X. т. L стр. 3.6-3.С ; также ср. о HYTHERITHRATIONAL M YCHOROMICALEGES CAORS BY CHICKES EN Ининину ("Соч. и плема Гог.". т. VI. стр. 179) и въ наниченими мини главы о Плюшень, о внезапновъ могучень обрыщиный русскиго человым отъ порока къ трезвости души" ("Сич и письми Гог.", т. VI. 163) и въ ръчи Тараса бъ ной иму (Соч. Гог., изд. Х. т. І, стр. 329—330) 1).—Но все это мы навин тольно слегия намътнан съ цълью показать, какъ инино отприться подсмотреть зарождение въ поэтической душе Гоголи нама худомоственныхъ образовъ, такъ и отвлеченныхъ эпричини и инглидова ни жизне подробные же соворить обо инать инить нопросихъ предоставляемъ себъ на протяжения ичего нашего инсявдопакія.

<sup>1)</sup> По дары в Польков поводите замволется въ его поздаващей, исправлевный розвины выводней подъемъ патріотическаго чувства, такъ в поло по середни пододной поздів. Такъ напр., вышесказаннаго обращить в первоначальной редакція, а работ в савто в положен в подражаній пододно в пододно в пододно в подражаній пододно в пододно в

## НЕДОВОЛЬСТВО ГОГОЛЯ ПЕТЕРБУРГОМЪ И ТОСКА ПО РОДНОЙ УКРАЙНЪ.

Гоголь прівхаль въ Петербургь въ последнихъ числахъ декабря 1828 года. По свидътельству Г. П. Данилевскаго, онъ былъ привезенъ туда его однофамильцемъ...--Съ этихъ поръ началась для Гоголя новая жизнь, во многомъ отличающаяся отъ прежней, школьной, но въ сущности представляющая столько очевидныхъ чертъ сходства, что она является сворве последовательнымъ продолжениемъ развития, начавщагося въ предъидущемъ періодъ, нежели какимъ- нибудь ръшительнымъ и резкимъ поворотомъ въ иномъ направленіи. Правда, развитіе это подъ вліяніемъ цілой совокупности обстоятельствъ, которыхъ не ожидалъ Гоголь и на которыя не могъ разсчитывать во время своихъ мечтаній въ Нъжинъ, но которыя, однако, не замедлили тотчасъ же самымъ настоятельнымъ образомъ заявить о себв по прівадв его въ столицу, -- было значительно иначе направлено жизнью, нежели какъ ему представлялось заранве, но отнюдь не мвняло своего существеннаго карактера, такъ что первые годы жизни Гоголя въ Петербургъ mutatis mutandis относились къ годамъ его ранней юности, какъ попытки привести въ исполненіе задуманный и постепенно изміненный планъ къ первоначальному его замыслу, и въ этомъ-то отношени дъйствительно справедливы приведенныя раньше слова Кулиша. ("Съ переселеніемъ съ юга на съверъ для Гоголя начинается новый періодъ его существованія, столь ръзко от-

личный отъ предшествовавшаго, какъ отличается у птицъ время опереннаго состоянія отъ времени неподвижнаго сидънія въ родномъ гивадь") 1). Конечно, не тотчасъ стало возможно Гоголю твердо и увъренно испытать свои силы въ томъ направленіи, которое зависьло оть сложившагося міросозерцанія его и нажитыхъ убъжденій; должно было пройти не мало времени, пока онъ примънился къ требованіямъ извъстной доли вившнихъ условій петербургской жизни, именно твхъ, которыя были не добровольно избраны имъ, а, такъ сказать, навязаны судьбою, независимо отъ его воли. Въ Петербургъ Гоголя поразили всевозможныя неудачи съ разныхъ сторонъ. Въ причинахъ для разочарованія не было недостатка на самыхъ первыхъ порахъ: неудачи обрушивались на него одна тяжелье другой, и общее впечатлъніе было самое невыгодное и безотрадное. Ръзкимъ показался ему переходъ отъ привольной домашней жизни къ стъсненіямъ столицы. Какъ-бы въ насмъшку надъ преждевременными увлеченіями, жизненныя невзгоды и трудности первоначальнаго устройства тотчасъ же дали себя знать столь чувствительнымъ образомъ, что при одномъ воспоминаніи о нихъ въ первомъ письмъ изъ Петербурга у Гоголя вырываются ръзкія несдержанныя выраженія. Матеріальныя затрудненія, какъ видно изъ этого письма, сказались во всехъ подробностяхъ житейскаго обихода, начиная отв найма квартиры и кончая условіями съ мелкими коммиссіонерами, къ услугамъ которыхъ приходилось обратиться для доставки привезенныхъ изъ дому писемъ въ разнымъ покровителямъ". Въ нъсколькихъ письмяхъ Гоголь подробно исчисляеть всв неизбъжныя издержки на дорогу и на обзаведение, отчасти въ видъ отчета о своихъ дълахъ, отчасти въ видъ жалобы на совокупность обрушившихся на него неблагопріятных обстоятельствъ, въ числь которыхь была даже потеря по вурсу, понесенная имъ при отправленіе изъ родины тотчась по вывадв изъ Чернигова. Первое письмо проникнуто сильнымъ раздражениемъ и почти все наполнено извъстівми практически-житейскаго характера, которыя повторяются отчасти и въ следующихъ письмахъ, но уже не занимають тамъ главнаго мъста, уступая мъсто мысламъ и впечатлъніямъ иного рода.

<sup>1) &</sup>quot;Записки о жизни Гоголи", т. l. стр. 59.

Неудачи были такъ неожиданны и въ то же время такъ жестоки по своимъ размърамъ, что онъ не могли не произвести на Гоголя самаго подавляющаго дъйствія. Онъ повергли его на нъкоторое время въ состояніе тяжелой апатіи, близкой къ отчаннію, изъ которой онъ, однако, скоро нашелъ выходъ благодаря своей дъятельной и самоувъренной натуръ. Степень его подавленности видна изъ собственнаго сознанія его тотчасъ по прівздъ, когда онъ жалуется на хандру, помъщавшую ему не только заняться приведеніемъ въ порядокъ своихъ дълъ, но даже писать письма. Какъ видно, онъ совершенно опустилъ руки сначала, но не надолго 1).

Словомъ, это было первое столкновение юношескихъ мечтаній съ дійствительностью, на этоть разь оказавшейся по истинъ суровой. Но если, вступивши въ чуждую для себя сферу совершеннымъ новичкомъ, Гоголь позволяеть овладъть собою разочарованію, то потомъ душевная боль остраго характера постепенно смягчается и, после продолжительной энергической борьбы съ неудачами, ему удается, наконецъ, умъривши энтузіазмъ и вооружившись терпініемъ, овладіть обстоятельствами и подчинить ихъ теченіе преследованію целей, составлявшихъ для него главную задачу существованія. Не легко было ему убъдиться въ неосновательности своихъ иллюзій относительно Петербурга, послі того какъ онъ привыкъ соединять съ самымъ представленіемъ о немъ всв дучшія свои надежды, но темъ больше чести его энергіи, чемъ решительнъе и неожиданнъе былъ выдержанный имъ ударъ 3). "Что за бъда, — посидъть какую нибудь недълю безъ объда? того ли еще будеть на жизненной дорогь?" 3) Это уже не фразы незнакомаго съ жизнью школьника, а сознательныя слова человъка, приготовляющагося къ тяжелымъ испытаніямъ жизни, переставшаго воображать, что на его долю достанутся одни трофеи и давры. Если первыя петербургскія письма продолжають, повидимому, носить на себъ отпечатокъ такой же не-

<sup>1)</sup> Не отразилось ли его тогдашнее душевное состояніе, эта сивна восторга глубокою печалью, въ приведенныхъ заключительныхъ строкахъ перваго его петербургскаго произведенія "Сорочинская Ярмарка"?

<sup>2)</sup> Ср. въ нъжинскомъ письмъ къ матери: "Развъ я не умъю трудитьси? развъ я не имъю твердаго непоколебимаго намъренія къ достиженію цъли, съ которымъ можно будетъ все побъждать?". (Соч. Гог. изд. Кул., V т., стр. 68).

<sup>3) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя". т. V. стр. 78.

удовлетворенности и тревожнаго состоянія духа, той же досады на всякаго рода неудачи и препятствія, какими были пронивнуты последнія письма изъ Нежина, то съ другой стороны мы замъчаемъ въ то же время въ перепискъ явные слъды благотворнаго вліянія большей степени самостоятельности, которою пользовался Гоголь теперь впервые въ своей жизни: при болве внимательномъ сравнени легко убъдиться, что вивсто нетерпвливаго и безотрадно удрученнаго настроенія последних лать школьной жизни поль тажким гнетомь не поддающихся никакимъ перемвнамъ условій, онъ получаль теперь полный просторъ для попытокъ къ осуществленію своихъ плановъ на дълъ, въ самой жизни, въ чемъ, естественно, должна была заключаться для его энергической натуры нвкоторая предесть и во всякомъ случав обильный источникъ надеждъ и утъщеній. Испытанія казались ему только неизбъжнымъ временнымъ зломъ, своего рода школой, преддверіемъ къ настоящей жизни, освъщенной достойнаго разумнаго существа целью. Такимъ образомъ первыя впечатленія Гоголя въ Петербургъ и его быстрое разочарование въ немъ не только интересны, какъ факть, но имъють и несравненно важнъйшее значение для біографіи, повазывая намъ юношу въ рашительную минуту испытанія, когда должна была выясниться степень прочности и глубины убъжденій, уже не разъ имъ прежде высказанныхъ въ интимныхъ беседахъ, какъ устныхъ, такъ и письменныхъ, съ разными наиболъе близкими людьми. Теперь ему самому представлялся случай провърить ихъ достоинства, испытать свои силы и состоятельность составленныхъ плановъ и выработиннаго идеала. Таковы были первыя впечатленія Гогодя въ столице.

Два обстоятельства особенно обращають на себя вниманіе въ первыхъ письмахъ Гоголя изъ Петербурга. Во-первыхъ сразу обнаружилось, до какой невъроятной степени доходило незнавомство домашняго круга Гоголя и его самого съ отдаленной столицей и наивное представление о ея фантастическомъ блескъ, великольпіи и удобствахъ жизни 1), и во вторыхъ, посль быстраго разочарованія Петербургомъ въ Гоголь пробуждается страстная потребность предаться воспо-

<sup>1) &</sup>quot;Вы, казалось мив, всегда интересовались знать его и восхищались имъ". (Письмо отъ 30 апр. 1829, V т., стр. 79).

минаніямъ прошдаго, оцінить только-что покинутую родину и все то, что онъ готовъ быль недавно считать какою - то мрачной могилой, возбуждавшей въ немъ только желчь и отвращение. Описанія Петербурга, заключающівся въ этихъ письмахъ, поражаютъ въ то же время и наблюдательностью автора и самымъ характеромъ сообщаемыхъ о немъ свъдъній, показывающихъ, что авторъ предполагаль въ своей корреспондентя в матери, несмотря на большой интересъ въ Петербургу, полевишее отсутствіе сколько-нибудь удовлетворительнаго представленія объ этомъ городѣ 1). Благодаря этой провинціальной наивности, въ безпощаднымъ ударамъ общихъ условій столичной жизни не замедлили присоединиться во множествъ и медкія непріятныя сдучайности. Все вмъсть такъ подъйствовало на Гоголя, что даже внъшнимъ видомъ Петербурга онъ не останся доволенъ, говоря, что "воображалъ его гораздо врасивъе и великолъпнъе", и ръшилъ, что всв слухи, которые о немъ распускали, были лживы... Но такое недовольство настоящимъ и разочарованіе въ боготворимой прежде столиць заставили Гоголя оглянуться назадъ: въ немъ снова вспыхнуло чувство горячей любви къ родной Малороссіи со всею непосредственностью горячаго молодого увлеченія. Приминувъ въ Петербургъ къ малороссійскому кружку, состоявшему отчасти изъ бывшихъ школьныхъ товарищей, и поощряемый встръченной въ петербургскомъ обществъ симпатіей и интересомъ къ малороссійской жизни и быту, Гоголь скоро почувствоваль сильную потребность оживить въ своей памяти просящіеся наружу образы и, какъ человъкъ практическій, вибств съ тъмъ не могь не понять, какъ кстати было воспользоваться такимъ настроеніемъ и, удовлетворяя своимъ художественнымъ стремленіямъ, въ то же время извлечь матеріальныя выгоды, столь важныя для него при тогдашнихъ ствсненныхъ обстоятельствахъ: Можетъ быть, объ этомъ своемъ предположения го-

<sup>1)</sup> Еще удивительнъе, что даже давно поселившійся въ Петербургъ дядн Гоголя, Иванъ Косяровскій, оказался совершенно невнакомымъ съ живнью въ столицъ, такъ что практическій племянникъ съ неудовольствіемъ отозвался о немъ, что "онъ знаетъ въ петербургскомъ житъъ столько же толку, сколько всякій провинціалъ". — "Не понимаю, какъ они живутъ здъсь, ничего не видя и не слыша", продолжаетъ онъ наливать свою досаду на дядю. ("Соч. и письма Гоголя". т. V. стр. 77).

ворить Гоголь въ следующемъ отрывке изъ второго письма: "Въ Петербургъ менъе 120 р. никогда мнъ не обходится въ мъсяцъ. Какъ въ этомъ случав не приняться за умъ, за вымысель, какь бы добыть этихь проклятыхь подлыхь денегь, которыхъ хуже я ничего не знаю въ мірѣ? вотъ я и ръшился... Когда наши въ полъ — не робъють. Но какъ много еще и отъ меня заврыто тайною, и я съ нетерпвніемъ желаю вздернуть таниственный покровь, то въ следующемъ письме извещу васъ объ удачахъ или неудачахъ" 1). Правда, мы читаемъ затвиъ въ следующемъ письме, въ самомъ его начале, какъ бы объщанное извъщение объ исходъ блеснувшихъ надеждъ, въ которомъ Гоголь говорить о предполагавшейся и едва не осуществившейся даже повздкв за-границу, но едва и эта повздка могла имъть какое-либо отношение къ пріобрътенію денегъ и къ ней въ этомъ последнемъ смысле, конечно, не могла быть примънена приведенная Гоголемъ пословица 2). Между темъ въ томъ же письме, хотя и въ другой части его, гораздо ниже, Гоголь уже обращается къ матери съ извъстной просьбой о доставлении ему подробныхъ свъдъній о Малороссіи, для чего между прочимъ просить ее имъть корреспондентовъ въ разныхъ мъстахъ своего повъта. Особенно

<sup>1) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя", т. V, стр. 79.

<sup>3)</sup> Быстрое и неожиданное возвращеніе Гоголя изъ-за границы, считавшееся прежде загадочнымъ, объясняется отчасти и принаваніемъ матери, какъ видно изъ слъдующихъ строкъ письма ея къ П. П. Косяровскому: "Николай мой много занималъ меня своими письмами изъ Германія, описывая все, что достойно было его примъчанія, очень занимательно, но, несмотря на то, я ему вельла возвратиться въ Петербургъ и вступить въ службу" и проч. (См. "Указатель къ письмамъ Гоголя", изд. 1-е, стр. 75). — Но болъе полное разънсненіе читатель найдетъ ниже.

Замътимъ только, что до-нелья рискованныя догадии г-жи Черницкой о горячей страсти нъжнаго и пылкаго юноши-"однолюба" къ обольстительному и коварному демону въ образъ красивой орейлины А. О. Россетъ (впослъдствів Смирновой), кажутся намъ совершенно лишенными въроятности, котя г-жа Черницкая съ величавымъ самоуслажденіемъ и безпредъльной върой въ свое открытіе щеголяетъ удивительно мъткимъ и необыкновенно проницательнымъ заявленіемъ о томъ, что Гоголь былъ именно поэтъ-"однолюбъ" (См. "Съверн. Въстн.", 1890, I, 193 — 221). Она же между прочимъ наивно ваявляетъ, что, вслъдствіе скрытности Гоголя, объ этой страсти его никогда инчего не узнала сама Смирнова, предметъ романтическаго обожанія: любопытно знать, къмъ же въ эту тайну могла быть посвящена г-жа Черницкая?! Болъе не въроятныхъ догадокъ, признаемся, мы ръшительно нигдъ не встръчали.

подтверждають нашу догадку слова следующаго письма: "Я думаю, вы не забудете моей просьбы извыщать меня постояжно объ обычаяхъ Малороссіянъ. Я все съ нетерпъніемъ ожидаю вашего письма. Время свое я такъ расположиль, что и самое отдохновеніе, есля не теперь, то въ скорости принесеть мив существенную пользу" і). Наконець въ томъ же письмъ отъ 30 апръля Гоголь высказываеть весьма опредъденно занимавшія его въ то время мысли я предположенія: "Еще прошу васъ выслать мев двв папенькины малороссійскія комедін: "Овца-Собака" и "Романъ и Параска". Здёсь такъ занимаеть всвхъ все малороссійское, что я постараюсь попробовать, нельзя ли одну изъ нихъ поставить на завшній театръ. За это по крайней мъръ достанся бы миъ котя небольшой сборъ; а, по моему мижнію, ничего не должно пренебрегать, на все нужно обращать вниманіе. Если въ одномъ неудача, можно прибъгнуть въдругому, въдругомъ-въ третьему-и такъ далве. Самая малость иногда служить большою помощью 2 2). Такъ преимущественно съ практической точки зрвнія смотрвль сначала Гоголь на свои литературные опыты, на малороссійскія повъсти, не придавая имъ, можеть быть, того значенія, какое онъ придаваль прежде "Ганцу Кюхельгартену", и не предвидя еще своего будущаго призванія. Тъмъ не менъе результатомъ обращенія къ воспоминаніямъ о родинъ и о впечатавніяхъ отрочества являются чудныя страницы въ "Сорочинской Ярмаркъ". Замъчательно художественныя описанія природы, описанія родныхъ мість, связанныхъ съ воспоминаніями юности (Пселъ, самыя Сорочинцы), вартина ярмарки-все это было, безъ всякаго сомивнія, воспроизведеніемъ наиболье яркихъ и глубокихъ впечатльній, танвшихся въ его душъ. Эту повъсть, несмотря на вліяніе комедій отца, откуда взяты многіе эпиграфы и цілан комическая сцена, следуеть, однако, считать гораздо более самостоятельною, нежели следующую, "Вечерь накануне Ивана Купалы". "Сороченская Ярмарка" была написана во второй половинъ 1829 г., суди по тому, что Гоголь, сочиняя ее, уже имълъ подъ руками комедіи своего отца, которыя онъ просить прислать ему въ письмъ отъ 30 апръля этого года. На-

<sup>1) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя", т. V, стр. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же, стр. 82.

противъ "Вечеръ наканунъ Ивана Купалы", написанный гораздо поздиве, на основани уже доставленныхъ изъ дому источниковъ, за которые въ первый разъ благодаритъ Гоголь свою мать въ письмъ отъ 24 іюля 1829 г., повидимому, представляеть трудъ компилятивный, мозамчный, составленный наскоро на основаніи нъсколькихъ источниковъ, едва ли не предпринятый, главнымъ образомъ, изъ соображеній экономическаго характера и потому бабдный въ сравнени съ первымъ опытомъ, какъ представлявшимъ переработку собственныхъ впечатленій. Въ самомъ деле, во второмъ письме изъ Петербурга Гоголь довольно подробно намічаеть ту программу, которой должны придерживаться его мать и другіе собиратели необходимыхъ для него сведеній и уже, очевидно, имъетъ въ виду опредъленный сюжетъ, для котораго подыскиваетъ матеріалъ, но когда желаніе его было исполнено, то оказалось, что почти все содержание повъсти составилось изъ разныхъ отрывковъ, сябды сшивки которыхъ могутъ быть легко замвчены при насколько внимательноми разсмотръніи. Гоголь просить, напр., въ письмъ прислать описаніе костюма и указать точное и върное название платья временъ до-гетманскихъ, особенно костюма дьячка, далве самое подробное описаніе свадьбы и наконець разсказы о повъріяхь, духахъ и домовыхъ, при чемъ прямо и прежде всего указываеть кромъ коляды на обряды объ Иванъ Купалъ. Въ повъсти мы также находимъ описанія костюмовъ въ двухъ мъстахъ: краткое въ началъ и подробное при описаніи свадьбы, далье подробно разсказаны повърія объ Иванъ Купаль и наконецъ въ серединъ повъсти мы находимъ цълый эпизодъ, заключающій въ себъ описаніе свадьбы со всъми подробностями, -- эпизодъ довольно мало и притомъ искусственно связанный съ остальнымъ изложениемъ, такъ что онъ, по нашему мявнію, даже нарушаеть отчасти единство и цвлость всей повъсти. Но въ следующихъ повъстяхъ Гоголя мы опять замъчаемъ несомивнио больше самостоятельности и таланта.

Этимъ вопросамъ мы посвятимъ ниже нъсколько особыхъ главъ.

Въ то же время жажда разумной двятельности, не мъшавшая Гоголю иногда легко и свысока относиться къ нъкоторымъ принятымъ на себя скромнымъ обязанностямъ, ис-

кала для себя удовлетворенія на самыхъ разнообразныхъ по. прищахъ и должна была поставить его сначала въ высшей степени тягостное и неопредъленное положение какого то безпрерывнаго блужданія, до техь порь, пока съ теченіемь времени для него не разъяснился понемногу вопросъ о направленіи своей будущей дъятельности и способъ примъненія силь для осуществленія своего идеала. Поэтому мы должны строго различать въ его петербургской жизни прежде всего этотъ періодъ мучительныхъ колебаній и постепеннаго уясненія неопределенных стремленій, періодъ, ярко карактеризуемый постоянными порываніями и невърными шагами, въроятно самый тяжелый въ его жизни, кромъ послъдняго десятильтія,періодъ, представляющій непрерывную борьбу съ самимъ собой и вившними обстоятельствами, при чемъ каждый шагъ на пути превращенія первоначальных фантастических мечтаній въ сколько-нибудь реальные образы заключаль въ себъ серьезное пріобратеніе, взятое съ бою.

Семильтняя жизнь Гогодя въ Петербургь, обнимающая все время первой его молодости, по отношенію ко внутреннему развитію писателя, представляеть последовательно сперва столкновеніе извъстныхъ намъ неопредъленно - гуманныхъ стремленій его юности съ двиствительностью и непродолжительное разочарованіе, затёмъ подъ вліяніемъ встрётившихся обстоятельствъ постепенную переработку и видоизмъненіе этихъ мечтаній, наконецъ, посль долгихъ колебаній и уклоненій въ разныя стороны и особенно временныхъ увлеченій исторіей, представлявшейся Гоголю одно время настоящимъ его призваніемъ, его спеціальностью, опредвленіе имъ уже истиннаго своего призванія и потомъ окончательное поглощеніе мечтаній действительностью. Самыя отношенія Гоголя къ негостепріимной столиць, съ которою въ значительной степени были связаны эти мечтанія, въ разсматриваемый промежутокъ времени также неодинаковы: прежнее убъждение въ ничъмъ незамънимой важности Петербурга для людей, желающихъ посвятить свои силы высокому общественному служенію, оставаясь незыблемымъ въ своемъ основаній, теряетъ, однако, подъ конецъ значительную долю приписываемаго ей исключительного значенія. По крайней мірь, какь безотчетное увлечение Петербургомъ; такъ и сознательное предпочте----

ніе его родному югу (см. письма къ Данидевскому) 1), и даже пламенно-любимой Малороссіи, не надолго омраченное на первыхъ порахъ дегкимъ разочарованіемъ, дишь нескоро уступаетъ мъсто обратному стремленію изъ него въ любимый врай, и то вовсе не вследствіе недовольства самой столицей, а только невозможнымъ ея климатомъ. Такимъ образомъ и подъ вліяніемъ горячей любви къ родинь, не особенно продолжительное пребывание Гоголя въ Петербургъ составляетъ цълый періодъ его жизни, который можеть быть разділень, въ свою очередь, на нъсколько небольшихъ, поддающихся болъе или менъе естественному и отчетливому разграниченію отдъловъ. При изучении этого періода необходимо установить для болве удовлетворительнаго уяснения последующаго изложенія исходную точку отправленія, затымь отмітить извістныя граци, и, наконецъ остановившись на нихъ подробнъе, проследить въ общихъ чертахъ развитіе Гоголя со времени самаго прівзда его въ Петербургъ.

<sup>1)</sup> Жалобы на дурную весну мы находимъ уже въ самый годъ прівзда Гоголя въ Петербургъ ("приходъ весны въ нашу пыльную столицу, которая вовсе не похожа на весну, заставляетъ меня съ сожальніемъ вспоминать о нашей малороссійской веснь"); впоследствіп оне повторялись все чаще, чемъ нестерпимъе становился для Гоголя "водяной городъ". Въ письмъ отъ 30 марта 1832 г. (Соч. Гог., V т., 150 стр.) читаемъ: "Напиши, съ котораго времени начинается у высъ весна. Я давно не нюхалъ этого кушанья", а черезъ мъсяцъ после этого онъ прямо говоритъ: "здешній проклятый климатъ убійственъ" и въ письмъ къ матери: "здешній климатъ не Малороссія". Съ этихъ поръ Гоголя все болье начинаетъ тянуть вонъ изъ Петербурга и мысль его охотно останавливается не только на мечтахъ о жизни въ Кісевъ, но даже въ Москвъ.

#### IV.

### ПЕРВАЯ ПОВЗДКА ГОГОЛЯ ЗА-ГРАНИЦУ.

Первое время по прівздв въ Петербургъ было употреблено Гоголемъ на всевозможныя хлопоты объ устройствв. Впрочемъ по крайней безпечности у него безъ пользы пролежали въ карманв нъсколько рекомендательныхъ писемъ. Вначалв у него еще были кое какія небольшія деньги, но ихъ было мало, и приходилось въ первый разъ въ жизни серьезно позаботиться о своей судьбв. Только что оправился онъ отъ простуды, какъ немедленно пошелъ къ Логгину Ивановичу Кутузову, къ которому имълъ рекомендательное письмо отъ Д. П. Трощинскаго. По словамъ А. С. Данилевскаго, Кутузовъ принялъ его очень хорошо, обласкалъ, сразу перешелъ съ нимъ на мы и пригласилъ его часто бывать у себя запросто, хотя этимъ почти все и ограничилось.

Но цілый рядъ разочарованій и неудачъ произвелъ вскорть на Гоголя настолько удручающее впечатлівніе, что онъ, какъ извістно, задумаль оставить Петербургъ и пуститься за-границу. Въ самомъ началі столичной жизни онъ было отдался съ жадностью наблюденіямъ надъ новымъ, незнакомымъ ему міромъ, осмотріль и изучиль городъ и его окрестности (Екатерингофъ и проч.), но вскорт имъ овладіли поперемінно— сперва безотчетная, но сильная тоска по родині, а потомъ еще боліте сильное и боліте неясное ему самому стремленіе куда-то въ даль, въ чужіе края. Очевидно, Гоголь не нашель въ Петербургіть того, что искаль и на что страстно надівялся

(Данилевскій зналь объ этомъ, но мало тогда ему сочувствоваль и не могь раздвлять его фантастическихъ стремленій).

Подобно тому, какъ въ Нажинъ Гоголь не могъ примириться съ низменными стремленіями "существователей", такъ и о петербургской жизни онъ отзывался вскоръ съ презръніемъ: "Тишина въ Петербургв необыкновенная, никакой духъ не блестить въ народъ, все служащіе да должностные, всъ толкують о своихъ департаментахъ да коллегіяхъ, все погрязло въ низменныхъ трудахъ, въ которыхъ безплодно издерживается жизнь ихъч... Между тъмъ Гоголя манило что-то необыкновенное; его юношескій пыль требоваль идеаловь, и онъ все еще не терялъ надежды найти что-то необходимое ему на чужбивъ. Онъ еще не догадывался или не хотълъ знать, что обыденная жизнь вездъ одинакова, что никуда нельзя уйти отъ житейской прозы. Въ душе его быль запросъ на что-то призрачно-грандіозное, на что действительность не могла дать ответа. Его тянуло въ какую-то фантастическую страну счастья и разумнаго, производительнаго труда. По словамъ покойнаго Данилевскаго, такой страной представлялась ему Америка. Не тамъ ди, мечталъ онъ, "передълать себя, переродиться, оживиться новою жизнью, расцвёсть силою души въ въчномъ трудъ и дъятельности", какъ онъ писалъ своей матери? Но онъ былъ еще въ полномъ смыслъ "зеленый" юноша, и никто даже изъ товарищей не върилъ, чтобы постоянно мънявшіяся мечты его могли быть близки въ осуществленію, да и денегъ на большую повадку у него недостало бы. Его словамъ и не придавали особеннаго значеніяодии, думая, что онъ по странной привычев, замвчавшейся въ немъ чуть не съ дътства, забавляется мистификаціей и не желаетъ открыть имъ свое настоящее намфреніе; другіенисколько не сомнъваясь, что если фантазія его и искрення, то изъ нея ничего не выйдеть. А между твиъ воть какая перспектива рисовалась его пылкому воображенію: "Пресмыкаться-другое дело тамь, где каждая минута-богатый запасъ опытовъ и знаній; но изжить въкъ, гдъ не представляется впереди совершенно ничего, гдв всв лета, проведенныя въ вичтожныхъ занятіяхъ, будуть тяжкимъ упрекомъ звучать душъ, - это убійственно! Едва ли всв эти планы Гоголя не могутъ быть объяснены преимущественно неудовлетворенностью настоящимъ, потому что они мигомъ исчезли, когда

онъ вошелъ въ кругъ Плетнева и Пушкина и могъ считать свою жизнь достаточно наполненною.

Но какъ было объяснить эти планы матери, смотръвшей на веши съ обычной точки зрвнія большинства пожилыхъ. провинціаловь, согласно которой Петербургь представляется благодарнымъ, если не блестящимъ поприщемъ чиновничьей карьеры. Ей непременно хотелось, чтобы сынъ безостановочно шагаль по служебной лестнице, что казалось материнскому пристрастію не только естественнымъ, но и законнымъ. Савдующія строки одного изъ отвітныхъ писемъ Гогодя отчасти знакомять насъ съ теми широкими надеждами, которыя Марья Ивановна возлагала на будущую карьеру сына: "Вы говорите, почтеннъйшая маменька, что многіе, прівхавъ въ Петербургъ и сначала не имъвшіе ничего, жившіе однимъ жалованьемъ, пріобръди себъ впоследствіи довольно значительное состояніе единственно стараніями и прилежаніемъ по службъ и приводите въ примъръ Гежилинскаго. Я вамъ сотню самъ приведу примъровъ такихъ людей, которые, точно, не имъя ни гроша, пріобръли впослъдствіи многое; но вспомните, къ какому времени это относится, когда протекало ихъ поприще службы? Зачемъ вы не приведете въ примеръ хотя одного такого, который бы въ ныившиее время, т.-е. въ последнюю половину царствованія Александра (І) и въ продолженіе царствованія Николая пріобрель богатство по службе? Въ этомъ-то и дъдо, что не тъ времена. Это вамъ скажетъ всякій, служащій въ столиць"... Въ следующихъ затемъ строкахъ прямо высказывается самое въроятное предположение, что подобнаго рода быстрое обогащение происходило благодаря взяткамъ. Простодушная Марья Ивановна, не вывзжавшая дальше Кіева и живя почти безвывадно въ деревив, не имъвшая случая близко присмотръться къ ходу служебныхъ дълъ, была совершенно проникнута убъжденіемъ, подкрыпляемымъ примъромъ, что достаточно усердно служить въ столиць, и можно составить и карьеру, и приличное состояніе. По дътской неопытности въ жизни она не повърила бы, что ея добрые знакомые, можеть быть, подобно другимъ, пользовались тыть самымъ простымъ и позорнымъ способомъ обогащенія, который одинъ только и даваль средства осуществлять подобныя стремленія. Какъ было Гоголю согласить съ такимъ взглядомъ свое отвращение къ тому, чтобы "за цъну,

едва могущую выкупить годовой наемъ квартиры и стола, продать свое здоровье и драгоцвиное время; имъть въ день свободнаго времени не больше какъ два часа, а прочее все время не отходить отъ стола и переписывать старыя бредни и глупости господъ столоначальниковъ!".

Безъ сомивнія, Марья Ивановна была убъждена, что сыну ея предстоить блистательное поприще, что его ожидають тріумоы и почести, такъ что и ей должно было казаться возмутительнымъ подобное употребление времени. Но этого было всетаки мало; пришлось прибъгнуть въ хитрости — изобръсть такой поводъ для предполагаемой поведки, который долженъ быль бы имъть вполив убъдительное значение въ глазахъ Марьи Ивановны. Ссыдаясь на пламенную страсть къ какой-то неизвъстной особъ, какъ на причину своей странной повадки, Гоголь, по всей въроятности, дукавиль: ни Данидевскій, ни другіе товарищи не виділи въ немъ никакихъ савдовъ романтическихъ увлеченій и вообще никакой нравственной перемъны. Никогда и впослъдствии никому не обмолвился Гоголь ни словомъ объ этой страсти, существовавшей въ его воображении. Едва ли не правъ былъ и Кулишъ, выразившійся однажды, что мать Гоголя была единственною его страстью (см. "Русск. Стар.", 1887, № 3, ст. г-жи Бъдозерской: "М. К. Гогодь"). Правда, Гогодь быль весьма скрытенъ по природъ; но сколько ни припоминалъ А. С. Данимевскій, -- все его душевное состояніе и самое поведеніе въ то время нисколько не подтверждали это невъроятное сообщеніе. Въ нъкоторыхъ письмахъ къ Данилевскому есть какъ будто намеки на какую - то прежнюю страсть, но слишкомъ неясные. Трудно даже ръшить, заключается ли въ нихъ что-то похожее на признание въ быломъ увлечении, или, можетъ быть, напротивъ, сожальніе о томъ, что никогда не удалось его испытать. Весьма загадочны, напр., следующія строки, написанныя въ отвътъ Данилевскому на изображение его пламенной любви къ одной особъ: "Очень понимаю и чувствую состояніе души твоей, хотя самому, благодаря судьбу, не удалось испытать. Я потому говорю: благодаря 1), что это шами меня бы превратило въ прахъ въ одно мгновеніе. Я бы не нашель себъ въ прошедшемъ наслажденья; я силился бы пре-

<sup>1)</sup> Курсивъ въ подлиниять.

вратить это въ настоящее и быль бы самъ жертвою этого усилія. И потому-то, къ спасенью моему, у меня есть твердая воля, два раза отводившая меня от желанія заглянить въ пропасть. Ты счастивець, тебъ удель вкусить первое благо въ свътъ-любовь, а я... Но мы, кажется, своротили на байронизмъ" (Соч. Гог., изд. Кул., т. V, стр. 165). Если въ этихъ словахъ видъть намекъ на прежнюю страсть, то оправдается увъреніе Гоголя, что за-границу донъ бъжаль отъ самого себя" (V, 89) и что онъ "увидълъ, что нужно бъжать отъ самого себя, чтобы сохранить жизнь, водворить твнь покоя въ истерзанную душу (V, 89). Но тогда почему же тому же Данилевскому онъ писалъ впоследствии: "Ты спрашиваешь, зачэмъ я въ Ниццъ, и выводишь догадки насчетъ сердечныхъ моихъ слабостей. Это, върно, сказано тобой въ шутку, потому что ты знаешь меня довольно съ этой стороны" (VI, 66).

Достаточно внимательно прочитать нъсколько писемъ Гогодя сряду въ разсматриваемую пору и сопоставить ихъ со словами Данилевскаго, чтобы довёріе къ искренности словъ Гоголя о любви его къ неизвъстной особъ поколебалось. Въ письмъ отъ 22 мая 1829 года Гогодь явно заботится подготовить Марью Ивановну къ убійственному для нея изв'ястію о предстоящей продолжительной разлукъ. Необходимость взять деньги изъ опекунскаго совъта также могла не мало смущать Гоголя. Наконецъ, онъ просилъ и Данилевскаго съ своей стороны, насколько возможно, помочь ему подействовать на мать. Замітивъ въ одномъ письмів, въ довольно загадочной формів, что "многое еще отъ него закрыто завъсою", и что онъ "съ нетерпъніемъ желаетъ вздернуть тамиственный покровъ", онъ объщаль извъстить въ слъдующій разъ "объ удачахъ или неудачахъ"... "Нынъшнія извъстія моего письма не будутъ слишкомъ утъшительны. Мои надежды не выполнились" (начинаеть онь следующее письмо, какъ будто возвращаясь къ объщанному сообщенію; по своему обыкновенію онъ подходить къдълу издалека). "Все состояло въ томъ, что мои небольшія способности были призріны, и мні представлялся прекрасный случай вхать въ чужіе края. Это путешествіе, сопряженное обыкновенно съ величайшими издержками, мнъ ничего не стоило; все бы за меня было заплачено, и малъйшія мои нужды во время пути долженствовали быть удовле-

творены". Послъ этого савдуеть сообщение, что "великодуш. ный другь скоропостижно умерь $^{(4)}$ ). Но кто бы могь быть такимъ великодушнымъ другомъ Гоголя въ совершенно чуждомъ городъ? А. С. Данилевскій не слыхаль отъ него ни о чемъ подобномъ. Въ пріемахъ, которыми Гоголь думалъ дъйствовать на мать, есть что - то отроческое; вместе съ темъ онъ, кажется, зная хорошо натуру Марын Ивановны, мало заботился о последовательности въ своей тактике, но старался больше о томъ, чтобы затронуть чувствительную струну ея материнскаго честолюбія. Разсчитывая этимъ способомъ убълить Марью Ивановну, онъ долженъ быль перенестись на ея точку зрвнія и заговорить понятнымъ ей языкомъ. Ей ли, которая жила всегда мечтой о томъ, что любимый сынъ прославится. √ сдълается знаменитостью и будеть извъстенъ лично государю. могло не польстить, что такъ скоро представился ему случай зарекомендовать себя, и что за достоинства его хотвли взять заграницу!... Но разсказавъ о своей мнимой неудачъ и словно переходя уже совершенно въ другому. Гоголь закидываетъ снова словечко о созръвавшемъ у него намъреніи: "Итакъ, я стою въ раздумьв на жизненномъ пути, ожидая рвшенія еще нвкоторымъ моимъ ожиданіямъ". Правда, онъ говорить, между прочимь, что "ожидаеть міста повыгодиве и поблагородиве"; но и здвсь надежда на почетное и хльбное мъсто была скоръе во вкусъ матери, державшейся обычныхъ тогда возврвній на службу, нежели уносившагося въ тридесятое государство мечтателя - сына. Но опять тотчасъ же дълается знаменательная оговорка: "ежели мнв и тамъ" (т. е. на новомъ, выгодномъ мъстъ) "не повезетъ, если нужно будеть употреблять много времени на глупыя занятія, то я слуга покорный ч э). Прося у матери денегь, онъ высказываеть какъ будто надежду на лучшее устройство въ Петербургв ("Дайте мив еще ивсколько времени укорениться здвсь; тогда надъюсь какъ-нибудь зажить состояніемъ"); но это показываеть скорве неустойчивость въ его планахъ, нежели преднамъренную хитрость, и потому онъ могь немного поздиве написать: "несмотря на свои неудачи, я рѣшился-въ угодность вамъ больше-служить здёсь во что бы то ни стало" 3).

<sup>1) &</sup>quot;Соч. и письма Гогода". г. V. стр. 83.

<sup>9)</sup> Тамъ же.

<sup>3)</sup> Тамъ же, стр. 85.

Онъ ли внушилъ Марьв Ивановив богатыя надежды на Петербургъ передъ отправленіемъ туда изъ Васильевки, или тутъ двиствовали примівры Гежилинскаго и другихъ—сказать трудно; но ввроятно объ эти причины совпадали и притомъ были согласны съ обычнымъ идеализированіемъ провинціалами далекой, неизвістной столицы.

Всв указанные маневры имвли, безъ сомивнія, значеніе только подготовительное. Наконецъ, наступило время поднять таинственную завъсу. Но туть никакъ нельзя было обойтись безъ хитрости: сказать прямо, въ чемъ дъло, значило бы убить мать. Здёсь на помощь является реторика: дрожащее въ рукахъ перо и мысли, налегающія тучами одна на другую 1). Наконецъ, обходя прямое объяснение причины своего решенія, Гоголь ссылается на волю Всевышняго. Какъ у поэта, фантазія у него, быть можеть, незаметно сливается здёсь съ искреннимъ чувствомъ и вёрованіемъ. Онъ говорить о "въчно неумолкаемыхъ желаніяхъ души, которыя одинъ Богъ вдвинулъ въ него, претворивъ его въ жажду, ненасытимую бездъйственною разсъянностью свъта ч 2). Въ последнихъ словахъ, несмотря на некоторую искусственность слога, высказано то искреннее стремленіе къ высокой облагороженной цваи въ жизни, которое въ сходномъ тонв и выраженіяхъ проявилось раньше въ письмахъ къ П. П. Косяровскому ("Русск. Старина", 1876, № 1). Наконецъ, онъ говоритъ прямо и, безъ сомивнія, искренно: "Богъ указаль мив путь въ землю чуждую, чтобы тамъ воспитать свои страсти въ тишинъ, въ уединении, въ шумъ въчнаго труда и двятельности, чтобы в самъ по нъсколькимъ ступенямъ поднялся на высшую, откуда бы быль въ состояни разсвевать благо и работать на пользу міра" в). Здівсь опять звучить та же нота, что и въ письмахъ къ дядъ и въ товарищу Высоцкому.

Разсказавъ о страданіяхъ безнадежной любви. Гоголь не безъ натяжки усматриваеть въ нихъ дъйствіе "пекущейся о немъ невидимой десницы" и прибавляетъ, что Богъ "благословилъ такъ давно назначаемый путь"). Зная любопытство

<sup>1) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя", т. V, Стр. 84.

<sup>2)</sup> CTp. 85.

д'оч. и письма Гоголя". т. V. етр. 85.

<sup>4)</sup> Тамъ же. стр. 86.

своей матери и желая отклонить его напередъ, Гоголь умоляетъ ее: "ради Бога, не спрашивайте ея имени" 1). Между твиъ по возвращении изъ-за границы онъ позабылъ самъ о представленномъ прежде предлогъ поъздки и въ оправданіе придумаль какую - то бользнь, оть которой будто бы онь долженъ быль лечиться: "Я, кажется, и забыль объявить главную причину, заставившую меня вхать именно въ Любекъ. Во все почти время весны и лъта въ Петербургъ я былъ боленъ; теперь коть и здоровъ, но у меня по всему лицу и рукамъ высыпала большая сыпь (2). Эти его слова уже не на шутку перепугали Марью Ивановну и заставили ее сдвлать невыгодное предположение; но, по словамъ А. С. Данилевскаго, никакой подобной бользни никогда и не было, да это и безъ того очевидно: цълью путешествія Гоголя быль вовсе не Любекъ и даже никакъ не Гамбургъ; это были только первыя станціи на его предполагавшемся пути.

Но достаточно было очутиться Гоголю на моръ, среди чуждыхъ людей, почувствовать тоску одиночества й жестокіе приступы морской бользни и испытать затрудненія отъ незнанія языковъ, какъ въ рышительную минуту, еще до отъбада, его охватилъ такой ужасъ, который туть же чуть не заставиль его отказаться оть путешествія. Представивь себъ возможность въчной разлуки съ матерью и любимыми товарищами, онъ содрогнулся (см. "Авторскую Исповадь"). Въ письмъ къ матери съ дороги онъ уже сознался: "Теперь только, когда я, находясь одинъ посреди необозримыхъ волнъ, узналь, что значить разлука съ вами, неоцененная маменька, въ эти торжественные, ужасные часы жизни, когда я бъжаль отъ самого себя и старался забыть все окружающее меня, мысль: что я ваму причиняю симу, тяжелымъ камнемъ налегла на душу, и напрасно старался я увърить самого себя, что я принужденъ быль повиноваться воль Того, Который управляеть нами свыше!"

Когда дъло было уже кончено и не нужно было измышлять мнимыя объясненія, Гоголь далъ матери еще третье и повидимому уже правдивое объясненіе своей фантастической поъздки: "Вотъ вамъ мое признаніе: одни только гордые по-

<sup>1)</sup> Тамъ же. стр. 86.

<sup>2)</sup> Тамъ же. стр. 90.

мыслы юности, проистекавшіе, однакожь, изъ чистаго источника, изъ одного только пламеннаго желанія быть полезнымь, не будучи умфряемы благоразуміємь, завлекли меня слишкомъ далеко" (см. письмо отъ 24 сент. 1829 г. 1). Это объясненіе согласно и съ "Авторскою Исповъдью", въ которой нътъ ни слова ни о пылкой страсти, ни о бользни.

Извъстенъ разсказъ Прокоповича о томъ, какъ онъ былъ изумленъ, неожиданно увидъвъ въ своей квартиръ возвратившагося изъ-за границы Гоголя съ лицомъ, закрытымъ руками. Не менъе удивленъ былъ и А. С. Данилевскій, когда
онъ, входя къ Прокоповичу, услышалъ звуки хорошо знакомаго голоса. Хотя, по собственнымъ словамъ его, онъ совершенно не върилъ въ серьезность плана, составленнаго Гоголемъ, и предвидълъ его скорое возвращеніе, но все таки
никакъ не ожидалъ, что это случится такъ быстро.

"Фактическия сторона въ этомъ разсказви—говоритъ авторъ статъи въ "Русской Жизни" — отличается неточностію, о причинахъ которой мы скажемъ сейчасъ нъсколько словъ; но за то изъ него мы узнаемъ основную, психологическую (т. е. независъвшую отъ текущихъ обстоятельствъ) причину его неожиданной поъздки.

"Мнъ всегда казалось", говоритъ Гоголь, "что въ жизни моей мнъ предстоитъ какое-то большое самопожертвованіе, и что именно для службы моей отчизнъ я долженъ буду воспитаться гдъ-то вдали отъ нея.

"Я не зналъ, ни какъ это будеть, ни почему это нужно; я даже не задумался объ этомъ, но видълъ самого себя такъ живо въ какой то чужой землъ тоскующимъ по своей отчизнъ; картина эта такъ часто меня преслъдовала, что я чувствовалъ отъ нея грусть. Можетъ быть, это было, просто, то непонятное поэтическое влеченіе", которое тревожило иногда и Пушкина, ъхатъ въ чужіе края, единственно затъмъ, чтобы, по выраженію его,

Подъ небомъ Африки моей Вздыхать о сумрачной Россіи.

"Какъ бы то ни было, но это противувольное мив самому влеченье было такъ сильно, что не прошло пяти мъсяцевъ по

<sup>1)</sup> Тамъ же. стр. 95.

прибытіи моемъ въ Петербургъ, какъ я свлъ уже на корабль, не будучи въ силахъ противиться чувству, мив самому непонятному. Проектъ и цвль моего путешествія были очень неясны.

"Я зналь только то, что вду вовсе не затвиъ, чтобы наслаждаться чужими краями, но скоръй чтобы натерпъться, точно какъ бы предчувствовалъ, что узнаю цвну Россіи только внъ Россіи и добуду любовь къ ней внъ ея. Едва только очутился въ моръ, на чужомъ кораблъ, среди чужихъ людей (пароходъ былъ англійскій, и на немъ ни души русской), мнъ стало грустно; мнъ сдълалось такъ жалко друзей и товарищей моего дътства, которыхъ я всегда любилъ, что прежде, чъмъ вступить на твердую землю, я уже подумалъ о возвратъ. Три дня только я пробылъ въ чужихъ краяхъ и, не смотря на то, что новость предметовъ начала меня завлекать, я поспъщилъ на томъ же самомъ пароходъ возвратиться, боясь, что иначе мнъ не удастся возвратиться".

Такимъ образомъ, основнымъ психологическимъ мотивомъ повздин Гоголя было невольное поэтическое влеченые, созръвшее на почвъ его поэтическаго воображенія и только поддержанное всеми теми обстоятельствами, о которыхъ мы говорили въ предъидущей статьв (см. "Рус. Жизнь", № 138). Что же касается до фактическихъ неточностей этого мъста въ "Автор. Испов." Гоголя, то онъ объясняются, по нашему мивнію, довольно просто. Гоголь говорить, что онь увхаль за-границу черезъ пять мъсяцевъ по прибытіи въ Петербургь, а въ дъйствительности поъздка эта произошла черезъ семь месяцевъ. Очевидно, онъ не могъ точно вспомнить или того, въ какомъ мъсяцъ онъ прівхаль въ Петербургъ, или того, въ какомъ мъсяцъ увхалъ за-границу. Помнилъ только, что прівхаль въ Петербургь зимою, а увхаль за-границу льтомъ; поэтому и опредълилъ промежутокъ времени между этими двумя событіями приблизительно въ полгода. Что эта неточность произошля отъ простой и совершение естественной забывчивости, доказывается темъ, что Гоголь несколько разъ мъняль свое указаніе: сначала написаль: "прівхавши въ Петербургъ", потомъ поправилъ: "не прошло мъсяца" и уже наконецъ написалъ: "не прошло пяти мъсяцевъ" (Соч., Изд. 10, IV, 557). Такимъ образомъ, эта неточность объясняется довольно дегко и не представляеть особенной важности.

Гораздо интересиве, въ психологическомъ отношеніи, его показаніе, что онъ пробыль за-границей только три дня, тогда
какъ въ дъйствительности онъ пробыль тамъ (выключая время,
проведенное имъ въ дорогъ) приблизительно съ 13 авг. по
16 сент., т. е. съ небольшимъ мъсяцъ (см. письма его къ матери 13 авг. и 24 сент., Кулишъ, V, 89 и 96). Очевидно,
поъздка эта оставила въ немъ впечатлъніе чего-то быстраго,
тревожнаго, промелькнувшаго въ его жизни въ одинъ моментъ.— А это прямо свидътельствуетъ о сильной, всего его
поглотившей душевной тревогъ, побуждавшей его ловить
внъшнія впечатлънія только для того, чтобы чъмъ нибудь
занять себя и отвлечь свое вниманіе отъ мучительнаго душевнаго волненія, которое въ такихъ сильныхъ натурахъ,
какъ Гоголь, можетъ заходить до невъроятной степени напряженія".

# КРАТКІЙ ОБЗОРЪ ПИСЕМЪ ГОГОЛЯ КЪ МАТЕРИ 1829—1830 ГОДА.

Переписка Гогодя съ матерью отъ 1829 года до 1831 г. все еще далеко не можетъ быть названа ни разнообразной по содержанію, ни богатой интересными для біографіи фактами. Въ этомъ отношени она пока представляетъ замътную противоположность съ последующими годами его петербургской жизни, когда, сделавшись человекомъ уже известнымъ и составивъ себъ опредъленное положение, онъ вступилъ въ сферу болье широкихъ интересовъ и вмысты съ тымъ самый кругъ его знакомства значительно увеличился. Неудивительно поэтому, что глава, посвященная г. Кулишемъ, указанному двухльтію, состоить изъ сплошныхъ выписокъ наиболье важныхъ мъстъ съ прибавденіемъ къ нимъ лишь изръдка, главнымъ образомъ ради связи, короткихъ замвчаній, наполняющихъ собою перерывы... Не менъе ощутительною является крайняя скудость воспоминаній о Гоголь другихъ лицъ, касающихся этого времени, изъ которыхъ кромъ небольшой замътки Мундта-въ "С.·Петербургскихъ Въдомостяхъ" (1861 года, № 235 1), о попыткъ Гоголя поступить въ актеры—можно указать единственно небольшую газетную статейку въ "Берегь", свъдънія которой почерпнуты авторомъ изъ разсказовъ товарища и сожителя Гоголя въ Петербургъ, г. Пащенка, поселившагося въ первое время втроемъ съ Гоголемъ

<sup>1)</sup> Она была потомъ перепечатана въ "Новомъ Времени".

-- ----

и Данилевскимъ <sup>1</sup>). Несмотря на свое неточное заглавіе "Гоголь въ Нъжинъ", статейка заключаеть въ себъ нъкоторыя воспоминанія и о послъдующей его жизни. Далъе можно указать замътку о службъ Гоголя въ министерствъ удъловъ въ "Сборникъ студентовъ с.-петербургскаго университета" (1857 г., т. I), заслуживающую вниманія въ томъ отношеніи, что въ ней находится извлеченіе изъ оффиціальныхъ документовъ названнаго департамента. Наконецъ остаются нъкоторыя мъста изъ "Авторской Исповъди"—и только!

Въ самыхъ письмахъ, большею частью значительныхъ по объему, много недомодвокъ и сообщеній настолько неясныхъ, что даже корреспондента Гоголя не разъ затруднялась удовлетворительнымъ пониманіемъ и, случалось, настаивала на болве подробномъ и обстоятельномъ разъяснении того, о чемъ Гоголь упоминаль сначала только мимоходомъ. Наконецъ положение Гоголя, неопредъленное и неустановившееся, въ связи съ нъсколько смутнымъ міросозерцаніемъ, служить немалымъ затрудненіемъ для разъясненія многихъ жившихъ въ немъ противоръчій, оставшихся большею частью неясными для него самого въ продолжение всей жизни. Въ разсматриваемое время Гоголь рышительно не зналь, какъ распорядиться собою и къ чему себя пристроить. "Прежде, чемъ вступить на поприще писателя" говорить онъ, я перемънилъ множество разныхъ мъстъ и должностей, чтобы узнать, къ которой изъ нихъ я былъ больше способенъ; но не былъ доволенъ ни службой, ни собой; ни тъми, которые надо мною были поставлены 2).

Важно, однако, то, что въ письмахъ разсвяно не мало отдъльныхъ намековъ и указаній, на которые необходимо обратить вниманіе, особенно въ виду соотвътствія ихъ съ разсказами г. Пащенка и собственными показаніями Гоголя, и, по

<sup>1)</sup> Впрочемъ въ письмахъ Гоголя и въ біографіи его г. Кулиша объ этомъ сожительствъ не упоминается ни разу и даже по многимъ отрывочнымъ указаніямъ можно думать, что Гоголь жилъ только съ Данилевскимъ. Напримъръ на стр. 80: "Когда еще стоилъ я виъстъ съ Данилевскимъ, тогда еще ничего, а теперь очень ощутительно для кармана: что тогда платили пополамъ, за то самое плачу теперь одинъ». Впрочемъ А. С. Данилевскій говорилъ, что, быть можетъ, на короткое время, до прінсканія квартиры, присоединился къ нимъ и Пащенко и затъмъ вскоръ узхалъ.

<sup>2)</sup> Соч. Гоголя, изд. X, т. IV. стр. 250-251.

нашему мивнію, необходимо тщательно воспользоваться этими немногочисленными обрывками для целей біографіи. Задача будущей полной біографіи должна заключаться, между прочимъ, въ опредълении на основании столь скудныхъ источниковъ, что можетъ быть выдълено и принято изъ показаній Гоголя въ его "Авторской Исповеди" за достоверное, что было имъ дъйствительно сознаваемо и правдиво передано, и что явилось подъ вліяніемъ неблагопріятныхъ мніній и нападокъ, посыпавшихся на него со всъхъ сторонъ и заставившихъ его во многихъ отношеніяхъ посмотрать на себя и на свое прошедшее иначе, нежели онъ смотрвлъ бы независимо отъ этой причины 1). Особенное затруднение для изученія фактовъ въ данномъ случав представляетъ туманность нъкоторыхъ мъстъ "Исповъди", явившаяся естественнымъ следствиемъ туманности самыхъ возарений автора, и та отличительная черта переписки Гоголя разсматриваемаго времени, благодаря которой онъ не любилъ преждевременно и притомъ въ опредъленной формъ сообщать о своихъ планахъ и предподоженіяхъ, между прочимъ изъ опасенія возможныхъ неудачъ. А между тымъ въ разсматриваемые два года, особенно въ первый изъ нихъ, онъ действительно жилъ еще одними планами. "Наскучиль я вамъ разсказами о себъ", говорить онъ однажды матери (письмо отъ 16 апръля 1831 года). "Человъкъ, какъ, кажется, съ виду ни исполненъ самоотверженія, а всегда на дълъ эгоисть, всегда охотнъе заговаривается о себъ 2). Сильно развитое самолюбіе, несомивнно, также часто не позволяло Гоголю ставить себя преждевременными извъщеніями въ смъшное или рискованное положение хотя бы даже передъ любимою матерью, и нельзя не согласиться, что, при его самомивніи и широкихъ замыслахъ, для такого опасенія не было

<sup>1)</sup> Ниже мы постараемся отчасти дать отвътъ на поставленные здъсь вопросы. Можно также, напр., сомивъваться въ справедливости (но не искренностии) слъдующихъ словъ Гоголя въ одномъ изъ подобныхъ сихъ писемъ, гдъ Гоголь говорилъ, что еще въ юности, "если встръчвалъ на дорогъ что - нибудь соминтельное, не остапавливался и не ломалъ голову, а махнувши рукой и сказавши: "объяснится потомъ", щелъ далъе своей дорогой, и точно Богъ помогалъ миъ, и все потомъ исполнялось само собой". ("Соч. и письма Гоголя", т. VI, стр. 73). Не перенесены ли здъсь привычки и взгляды зрълаго воврастя на болъе ранній?

<sup>2) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголи", т. V. стр. 130.

недостатка въ основанія. Судя по нівкоторымъ мізстамъ переписки, отчасти указаннымъ раньше, можно подагать, что и мать Гоголя мало была расположена выслушивать ничемъ не оправдываемыя мечтанія, въ чемъ ему приходилось убъждаться и прежде, хотя она же поздиве такъ легко поддавалась искушенію говорить объ извъстности и дарованіяхъ своего кумира. Гоголь хорошо сознаваль, что вполив откровенное сознаніе въ занимавшихъ его мечтахъ многимъ, даже самымъ близкимъ и доброжелательнымъ людямъ, могло казаться неосновательнымъ хвастовствомъ; наконецъ онъ, можеть быть, просто не любиль распространяться о томъ, что относилось въ области проектовъ, избъгая лишнихъ разговоровъ. "Ежели для настоящаго пріобретенія знаній", пишеть онъ Петру Петровичу Косяровскому 8 сент. 1828 года-не буду имъть всъхъ способовъ, могу прибъгнуть покуда къ другому; вы еще болве не знаете всвать монать достоянствъ". (Лалье савдуеть перечень извъстныхъ ему ремесль). "А что еще болье, за что я всегда благодарю Бога, это за свою настойчивость и терпъніе, которыми прежде мало обладаль: теперь ничего изъ начатаго мною я не оставляю, пока совершенно не кончу. Не для того, чтобы хвалить себя, я говорю это, но чтобы обезпечить вась на счеть моей будущей участи<sup>и 1</sup>). Тъмъ не менъе эти слова все же чрезвычайно похожи на похвальбу... Были примеры, что къ увереніямъ подобнаго рода мать относилась холодно; но какъ же было этого избъгнуть помимо скрытности, при томъ высокомъ о себъ мивнін, какое имвлъ Гоголь? Впрочемъ, если въ письмахъ къ матери и проявляется такимъ образомъ сдержанность, а отчасти, и врожденная скромность нашего писателя, то она не даеть намъ права, однако, относить это къ мичной неоткровенности его къ матери, съ которой онъ всегда дълился своими задушевными мыслями и надеждами, но только сообщаль о нихъ обыкновенно въ формъ нъсколько отвлеченной, такъ сказать, алгебранческой, безъ точнаго указанія на имена и оакты. Со временемъ, когда исходъ его предначертаній становился извъстенъ, то онъ немедленно и ясно, хотя и коротко, сообщаль о немъ матери. Мы увърены, что при внимательномъ вниканіи удалось бы постепенно разъяснить почти все,

<sup>1) &</sup>quot;Русск. Стар.", 1876, І, 40.

что въ эту пору особенно занимало его мысли. Едва ли усомнится въ нашихъ выволахъ тотъ, кто возьметъ на себя трудъ проследить ихъ, котя бы при помощи беглаго пересмотра нъсколькихъ писемъ, обративъ вниманіе на нъкоторыя загадочныя выраженія въ непосредственно следующихъ одно за другимъ письмахъ, очевидная связь которыхъ предстала бы въ такомъ случав съ достаточною наглядностью 1). Надо помнить, что вообще опредъленность и ясность непосредственно выступають у Гоголя лишь тамъ, гдв онъ говорить о вещахъ обывновенныхъ, о нуждахъ и просьбахъ, или описываетъ какую-нибудь мъстность, городъ, гулянье. Остальныя части писемъ обывновенно или проникнуты мистическими размышленіями о своей участи и о дъйствіи Промысла, проявляющагося въ каждомъ шагъ юноши и въ каждомъ выдающемся событіи его жизни, или состоять изъ лирическихъ изліяній въ изъявленіяхъ благодарности матери за ея постоянныя попеченія и въ заботахъ о ея настоящемъ и будущемъ.

Въ свою очередь, и мать Гоголя, отпустивъ его на чужбину, естественно, относится къ нему съ величайшею заботливостью. Къ сожалвнію, она не была чужда извъстныхъ недостатковъ, свойственныхъ многимъ дюбящимъ матерямъ. Свою попечительность она простирала неръдко до мелочей и, смотря на вещи съ своей точки зрвнія, склонна была придавать значеніе многому, что было ничтожнымъ въ глазахъ сына, и, наоборотъ, игнорировать или перетолковывать по своему, иногда въ непріятномъ для сына смыслв, то, что составляло предметь его особенныхъ увлеченій. Слъды нъкотораго взаимнаго непониманія встрвчаются неръдко въ перепискв. Иногда, не удовлетворяясь слишкомъ короткими сообщеніями сына, мать требуеть отъ него болье обстоятельныхъ свъдвній, и даже отчета, и Гогодь находить умъстныхъ

<sup>1)</sup> Въ дъльной репонии "Исторического Въстника" на мою внигу "Ученические годы Гоголя" (1887 г., февраль), по поводу послъднихъ моихъ словъбыло замъчено, что напрасно я отклонилъ отъ себя эту любопытную работу. Но, принявъ съ благодарностью всъ другія указанія рецензіи (такъ, согласно справедливому желанію рецензента, мною были собраны потомъ всъ возможныя, хотя все-таки скудныя свъдънія объ отцъ Гоголя), я долженъ объясинть, что мною сдълано то, что пока возможно, тогда какъ въ будущемъ явится, можетъ быть, возможность дополнить этотъ матеріалъ новыми данными.

отвъчать ей на запросы по пунктамъ, въ числъ которыхъ оказываются между прочимъ свидвтельствующіе о томъ, что • ея любопытство простиралось часто на мелочи. Такъ она желаеть не только знать о времени поступленія сына на службу въ департаментъ удъловъ (даже объ этомъ Н. В. не сообщиль ей раньше ничего опредвленнаго), но и имена всвять его начальниковъ, о чемъ Гоголь и доводить тотчасъ же до ея свъдънія, ограничиваясь однимъ лишь голымъ перечнемъ именъ и не дълая никанихъ харантеристикъ. Интересовалась ли мать его одною внишнею стороною дила, что и вызвало съ его стороны подобный отвътъ, или, напротивъ, причиной такой странности была вина несообщительного сына, съ увъренностью сказать трудно, но, повидимому, болве ввроятно первое (см. письмо отъ 3 іюня 1830 г.) 1). Марья Ивановна разстроивалась и озабочивалась совершенно безразличными вещами; невозможно было предвидъть, что ее встревожить, огорчить и обезпокоить. "Ваше благословение неотлучно со мною. Прошу только васъ не давать поселяться въ сердцъ вашемъ безпокойству на счетъ меня. Въ письмъ вашемъ между прочимъ вы безпокоитесь, что явартира моя на пятомъ этажь. Это здъсь не значить ничего, и, върьте, во мнъ не производитъ ни малъйшей устадости. Самъ государь занимаеть комнаты не ниже моихъ; напротивъ, вверху гораздо чище и здоровъе воздухъ 2) и потомъ прибавдяетъ успокоение о начальникахъ, узъряя, что они люди вполнъ хорошіе и что онъ съ своей стороны ими также доволенъ. Въроятно, всаъдствіе той же недостаточной сообщительности Гоголя, а также и по своей мнительной натуръ Марья Ивановна была чрезвычайно склонна къ подозрвніямъ и преувеличенію доходившихъ до нея извъстій, при чемъ какъ-то слишкомъ легко върила всявимъ слухамъ. То ей представится вдругь безъ всякаго основанія мысль, что пасквильная статья, прочитанная ею въжурналь, написана ея любимымъ сыномъ, и она не ственяется тотчасъ высказать свое нелестное предположеніе, не обращая вниманія даже на то, что статья и подписана-то другимъ именемъ и что притомъ сынъ уже предупреждаль ее, что въ присылаемой книжкъ его статей нътъ:-

<sup>1) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя", т. V, стр. 112.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 120.

то она готова върить разсказамъ о невоздержномъ образв его жизни, о несоблюденіи имъ самыхъ простыхъ правиль въжливости и проч. На такіе случаи проявленія ея подозрительности приходится наталкиваться довольно часто при чтенів писемъ. (См. особенно письмо отъ 19 дек. 1830 г., цъдикомъ посвященное Гоголемъ вынужденнымъ оправданіямъ) 1). Незаслуженная, или, по меньшей мірь, преувеличенная, недовірчивость матери иногда заставляеть его оправдываться и тотчасъ после этого вновь извиняться въ томъ, что его оправданіе походить будто бы на выговорь, тогда какъ въ сущности оно чрезвычайно сдержанно и самое разкое въ немъ составляють два - три довольно почтительныхъ и кроткихъ упрека. "Мив больно то, что вы сами, маменька, обо мив говорите, худое? Или: "Не знаю, чёмъ я утратилъ ваше во мив доверіе; я вамъ говориль, что вы не встретите въ присылаемомъ вамъ журналъ ничего моего; вы мнъ не повъ-2).

По поводу этого считаемъ умъстнымъ привести слъдующія строки изъ находящихся въ нашемъ распоряженіи писемъ Марьи Ивановны Гоголь къ дядъ Н. В. Гоголя, Петру Петровичу Косяровскому, отъ 11 іюля 1830 года: "Сынъ мой, слава Богу, здоровъ; я получила отъ него письмо скоро послъ написанія къ вамъ. Я бы не воображала о немъ безпокоиться, но Авдотьи Степановны письмо ("Леонтьевой, сосъдки и короткой знакомой семейства Гоголей"), было написано въ такомъ странномъ родъ, что испугало меня ужасно. Я знаю, что часто ему нельзя писать по причинъ его многихъ занатій по должности и притомъ еще отвлеченныхъ, удовлетворяя своей страсти сочинять (sic!), хотя онъ хочетъ показать мнъ, что необходимость заставляетъ его симъ заниматься, оттого, что трудно себя содержать однимъ жалованьемъ 3).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Тамъ же, стр. 122—125.

<sup>9)</sup> Впрочемъ и этимъ извинениемъ Гоголь не ограничился; далъе овъ прибавляетъ: "Но чувствую, что я звговорился иного о пустявахъ, я мое оправданье походитъ даже иъскольно на выговоръ. Простите, великодушная моя маменька оскорбленному иъкотораго рода самолюбію, которое тантся у всякаго человъка и заставляетъ его защищать себя отъ часто несправедливо возводимыхъ худыхъ качествъ" и проч.—Кажется, самый взыскательный судья не могъ бы усмотръть въ приводимыхъ строкахъ признавовъ сыновней непочтительности.

<sup>3)</sup> Эти слова были выяваны, очевидно, следующими выраженіями Н. В. въ

... Но твиъ онъ только хочетъ извинить свою склонность къ сему роду занятій. Мнв очень не нравится, что онъ себя такъ изнуряетъ, не имъя времени къ отдохновению, занимаясь по службв и не имъя покоя дома. Но вижу точно большой даръ въ немъ къ сочиненію. Читаю яхъ, котя они еще безъ полписи его имени-считаеть еще недостойными полписывать. Онъ присыдаетъ мив одинъ изъ дучшихъ журналовъ, подъ названіемъ "Отечественныя Записки," который, онъ пишетъ, достается ому даромъ, потому что онъ помъщаетъ тамъ свои статейки. Но всв онв безъ подписи, и я по однвиъ догадкамъ только узнаю, что его: иныя малороссійскія, въ которыхъ помъщены мужиковъ нашихъ имена и фамили, которыя онъ находиль странными. При сихъ журналахъ прислаль мив и новый нравственный романъ, который, пишетъ, получилъ отъ самого сочинителя. Мнв любопытно было его узнать, но подписи не было, и по слогу заключаю, что долженъ быть его. и написала теперь ему, что излишняя уже скромность не подписать на немъ своего имени; не знаю, что то онъ ко мив будеть отвъчать. Романь сей сочинень отлично, характеры выставлены чрезвычайно и добродотель вы высокой степени". Этотъ отрывовъ любопытенъ, какъ образчивъ наивныхъ сужденій матери Н. В. о первыхъ опытахъ сына. Предположение ея относительно выше уполянутаго романа и еще какой-то статьи, однакожъ, оказалось несправедливымъ и вызвало со стороны последняго бурю негодованія.

Нѣсколько болѣе рѣзкое мѣсто встрѣчается въ одномъ письмѣ Гоголя 1832 года: "Еще слово о вашемъ письмѣ: ради Бога, не будьте такъ мнительны. Если бы вы хорошенько вникнули въ мое письмо, вы бы увидѣли, что это было сказано совершенно не въ томъ смыслѣ, и вовсе не серьезно о томъ, что вы имѣете причину скрывать отъ меня. Мнѣ, просто, было досадно на вашу забывчивость, и чтобы отомстить вамъ и разсердить васъ, я написалъ это" 1). Если бы кому - нибудь попались на глаза однѣ эти строки, безъ связи съ контекстомъ, то они могли бы подать поводъ усомниться въ вър-

письмъ нъ матери отъ 3 іюня 1830 г.: "Литературнын мои занятія и участіе въ журналахъ я давно оставиль, хотя одна изъ статей моихъ доставила миъ мъсто, нынъ мною занимаемое" и проч. (См. "Письма Гоголя", т. V, стр. 114).

1) "Соч. и письма Гоголя", т. V, стр. 146.

ности освъщенія фактовъ въ нашей группировкъ отдільныхъ мъстъ; но, чтобы убъдиться въ справедливости нашихъ словъ, достаточно справиться съ твиъ, о чемъ говоритъ Гоголь въ предшествующемъ письмъ, гдъ мы читаемъ слъдующія строки: "Признаюсь, хотя бы мив очень желалось знать званіе жениха сестры, откуда онъ, отчего живеть въ нашихъ мъстахъ, имя, по крайней мірь фамилію; но такъ какъ вы почитаете за нужное не объявлять мив это, то я и не смыю требовать, будучи твердо увъренъ, что вы, върно, имъете на то основательныя причины" 1). Интересно знать, что увидела ужаснаго въ этихъ словахъ, "мать слабая, подобно всемъ матерямъ", но вътъ сомпънія, по крайней мъръ, въ томъ, что она, по извъстной пословицъ, "изъ мухи сдълала слона" и что по временамъ она была скупа на важныя извъстія не мевьше сына, хотя бы это происходило отъ простой разсвянности. При такой чрезмърной мнительности ея удивительно не то, что Гоголь не сообщаль ей о своихъ планахъ съ полной ясностью, но удивительна скорве некоторая его сыновняя довърчивость и извъстная потребность обмъна чувствъ, которая замътна на каждой страницъ. Сдержанность и у него проявлялась до нъкоторой степени и относилась преимущественно къ области тъхъ мечтаній, которыя могли и не осуществиться, но въ остальномъ онъ быль, кажется, вполнъ откровененъ, и въ беседахъ съ матерью у него вырываются-таки иногда и не совсёмъ скромныя, но естественныя и извинительныя въ интимной перепискъ увъренія въ своей твердости и энергін, качествахъ. которыми онъ, повидимому, гордился больше всего, какъ видно и изъ письма къ Петру Косяровскому. "Вы знаете, что я одаренъ твердостью, даже радкою въ молодомъ человъкъ" <sup>2</sup>). Или въ письмъ къ матери: "Чего не извъдилъ я въ короткое время? Иному во всю жизнь не случалось имъть такого разнообразія. Время это было для меня наилучшимъ воспитаніемъ, какого, я думаю, різдкій царь могь

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 144. Рачь идеть о предстоявшей свадьба старшей сестры Гоголя, Марьи Васильевны, съ Павломъ Осиповичемъ Трушковскимъ, о которомъ см. въ "Указатела къ письмамъ Гоголя", изд. І, стр. 60. Объ этомъ брака Марья Ивановна изващала П. П. Косяровскаго въ сладующихъ строкахъ: "По вола Божіей у меня теперь перемъна въ семейства: дочь мон, Машенька. вышла замужъ за уроженца краковскаго, служащаго въ Полтава.

<sup>2) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголн". т. V. стр. 85.

имъть. Зато какая теперь тишина въ моемъ сердцъ! какая неуклонная твердость и мужество въ душъ моей! Неугасимо горять во мнъ стремленія— польза. Мнъ любо, когда не я ищу, но моего ищуть знакомства" и проч... 1).

Возвращаясь опять къ характеристивъ отношеній Гоголя къ матери въ юности, отметимъ еще однородные факты. чтобы имъть право сдъдать опредъденный выводъ и отклонить отъ себя возможное обвинение въ пристрастномъ отношенін къ нашему писателю. Мы видъли раньше, что стоило Гоголю, еще бывши гимназистомъ, заикнуться о своихъ опасеніяхь относительно предстоящаго экзамена, и матери уже представлялось, что все время школьнаго обученія для него пропало даромъ; то же самое было и теперь: едва только она узнала изъ письма о его бользни, какъ ей тотчасъ приходитъ на мысль, что его постигла именно самая мучительная и позорная бользнь, и она, не долго думая, рышается высказать ни на чемъ не основанное подозръніе. "Въ первый разъ въ жизни, и дай Богъ, чтобы въ последній, получиль такое страшное письмо. Мнъ казалось все равно, какъ-будто я слышу проклатіе (2), отвізчаль на это Гоголь. Неудивительно послъ этого, что въ другой разъ по поводу безпокойства, вызваннаго сообщеніемъ о пораненіи руки стекломъ, Гоголь уже самъ успокоиваетъ мать. "До сихъ поръ не могу постичь, отчего произошло недоумъніе и безпокойство, услышавши, что я обръзаль степломъ себъ руку (еще бы ничего, если бы кинжаломъ, ножемъ или другимъ какимъ орудіемъ). Не представлялось ли вамъ, почтеннъйшая маменька, что я гдъ-нибудь на вакхической пирушкъ, въ припадкъ излишней веселости, вздумаль поколотить рюмки и бутылки, или, чего добраго, не пожелалось ли мив пролвать куда-нибудь въ окошко?43) Неудивительно также, что ему приходится наконецъ увърять, что пнравственность его въ бытность въ Петербургъ была чище, нежели въ заведеніи и дома $^{\mu}$ .

<sup>1) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя", т. V. стр. 127—128.

<sup>2) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя", т. V. стр. 95.

<sup>3) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя", т. V. етр. 127—128.

РАЗБОРЪ МНЪНІЙ Г-ЖИ БЪЛОЗЕРСКОЙ И Г-ЖИ ЧЕР-НИЦКОЙ ОБЪ ОТНОШЕНІЯХЪ ГОГОЛЯ КЪ МАТЕРИ.

Подобные указаннымъ необдуманные упреки и обвиненія со стороны подозрительной матери подали впослъдствін поводъ къ ръзкому и безпощадному осужденію Гоголя г-жей Бълозерской въ ея біографическомъ очеркъ: "М. Гоголь" ("Русская Стар.", 1887 г.). Разсматривая письма Гоголя къ матери, г-жа Бълозерская пришла къ заключенію, что онъ былъ бездушный эгоистъ. безъ стъсненія и безъ благодарности пользовавшійся постоянно приносимыми для него матерью жертвами.

Нъсколько поздиве въ іюньской книжкъ "Историческаго Въстника" 1889 г.. появился еще одинъ очеркъ, посвященный отношеніямъ Гоголя къ матери и принадлежащій перу г-жи Черницкой, пришедшей на основаніи тъхъ же данныхъ, къ діаметрально противоположнымъ заключеніямъ и во всемъ винившей М. И. Гоголь. Свой трудъ г-жа Черницкая начинаетъ указаніемъ предшествующихъ статей по тому же предмету, которыя представляются ей болье или менъе односторонними. Съ своей стороны она задается цълью исправить допущенныя въ нихъ неточности и дополнить пробълы. И дъйствительно, ея добросовъстный и самостоятельный очеркъ является далеко не лишнимъ въ ряду прочихъ. Главная заслуга статьи именно въ желаніи и умъніи подойти къ вопросу безъ предватыхъ взглядовъ, которые такъ много вредять дълу изслъдованія. Но, по нашему мнънію, г-жа Черницкая впрочемъ

не права единственно въ томъ, что, возражая противъ выводовъ г-жи Бълозерской, она остается на почвъ суда надъ сыномъ и матерью, и энергически поднимая одну чашку въсовъ, естественно столь же сильно опускаетъ другую. Впечатлъніе отъ чтенія сряду объихъ статей получилось бы приблизительно такое, какъ при слушаніи ръчей прокурора и защитника, разсматривающихъ на судъ права противныхъ сторонъ 1). Читатель неожиданно оказывается въ роли присяжнаго. Но показанія слишкомъ противоръчивы, и потому мнъ кажется нелишнимъ сказать нъсколько словъ въ дополненіе къ предыдущимъ главамъ, напечатаннымъ впервые въ февральской книжкъ "Историческаго Въстн." за 1889 г., — чтобы разъяснить несогласія и исчерпать все относящееся къ данному вопросу.

Г-жа Черницкая чрезвычайно удачно группируеть и разъясняеть факты, касающіеся отношеній Гоголя къ матери. Припоминая свидътельства лицъ, знавшихъ семейную жизнь Маріи Ивановны, я могъ бы только подтвердить во многомъ согласіе ихъ съ ея статьей. Но необходимо показать, какія именно данныя должны были привести объихъ изслъдовательницъ къ противоположнымъ выводамъ.

Припомнимъ, какія сторовы характера Маріи Ивановны указаны г-жей Бълозерской на основаніи тщательнаго изученія ея переписки съ сыномъ и ніжоторыми родственниками. Во-первыхъ, необычайная доброта Маріи Ивановны, ся готовность помогать близкимъ людямъ до самопожертвованія и въ высшей степени привлекательный и симпатичный характеръ; во-вторыхъ, ея страстная любовь къ сыну. Все это какъ нельзя больше полтверждается воспоминаніями диць, коротко знавшихъ Марію Ивановну, и не только подтверждается, но представляется даже въ гораздо большихъ размърахъ. Приведу нъсколько отзывовъ. "Взглянувъ на Марью Ивановну и поговоривъ съ нею нъсколько минутъ", -- пишетъ С. Т. Аксаковъ, "можно было понять, что у такой женщины могъ родиться такой сынь. Это было доброе, любящее, нажное существо, полное эстетического чувства съ легкимъ оттвикомъ самаго кроткаго юмора" 2). Г. Трахимовскій приводить

<sup>1)</sup> Ни сынъ, ни мать, (ни оставшіеся въ живыхъ ихъ родственники), конечно, не ожидали, что въ литературъ впослъдствій возникнетъ изъ-за нихъ тяжба, о которой они сами никогда не думали.

<sup>2) «</sup>Русь», 1880. № 6, стр. 16. и «Руск. Арх.», 1890, VIII, 34—35.

трогательныя доказательства этой доброты 1). Такою же безпредвльно доброй изображаеть ее г. Кулишъ въ письмахъ къ Н. А. Бълозерской <sup>г</sup>), также по дичнымъ воспоминаніямъ. Покойный А. С. Данилевскій, ближайшій другь Гоголя, и его семья, въ свою очередь, много разсказывали мив о добротв Марів Ивановны, какъ о фактъ, не подлежащемъ никакому спору или сомевніямъ. Однимъ словомъ, одинаково симпатичной является Марья Ивановна во всёхъ безъ исплюченія личныхъ воспоминаніяхъ и во всвхъ статьяхъ, гдв сколько-нибудь ея касалась різчь. Даже случайно встрізченный мною лізть семь тому назадъ бывшій ея кръпостной вспомниль о ней со слезами на глазахъ: "добрая была барыня, — что и говорить! Ее всъ любили. Такихъ ужъ теперь нътъ!... Жить у нихъ намъ было хорошо, не такъ, какъ прочимъ кръпостнымъ! И теперь ее жалко!... Случалось, и нередво, что добротой Марыи Ивановны элоупотребляли, но она принадлежала въ числу техъ личностей, которыхъ въ этомъ отношении никогда никакой опыть не научаеть, и всегда оставалась доброй, радушной и гостепріимной помъщицей, какой ее рисують воспоминанія Кулиша, Трахимовскаго и Данилевскихъ.

Спрашивается: могла ли Марья Ивановна быть невнима тельной и безучастной къ тому самому единственному сыну. котораго, по общимъ отзывамъ, "любила до обожанія?" Ея любовь въ Никошъ была любовь страстная, пламенная и, пожалуй, безумная. Однажды, по поводу моего вопроса о письмъ. въ которомъ Гоголь безъ стесненія выражаеть досаду на мать за споры съ сосъдями о его литературномъ значенів, А. С. Данилевскій между прочимъ замітиль: "Да віздь надо знать, какъ она всегда говорила о сынъ. Она говорила о немъ съ гордостью любящей и счастливой матери, съ восторгомъ, со страстью, и, при всей безпредвльной доброть, готова была за малъйшее слово о немъ поссориться съ каждымъ". Въ обожаніи сына Марья Ивановна положительно доходила до Геркулесовскихъ столповъ, приписывая ему всъ новъйшія изобрътенія (пароходы, жельзныя дороги) и, къ величайшей досадъ сына, разсказывая объ этомъ всъмъ при каждомъ удобномъ случав. Разубъдить ее не могли бы никакія силы...

<sup>1) «</sup>Русская Старина», 1888, VII. 34-35.

<sup>2) «</sup>Русскоя Старина». 1887. 3. 707—709.

Посмотримъ теперь, какъ, по устранении нъкоторыхъ недоразумъній, неизбъжныхъ при сужденіи о вопросъ по отрывочнымъ даннымъ, могутъ быть, согласно съ другими показаніями, примирены противоръчивыя заключенія г-жи Черницкой и г-жи Бълозерской.

Г-жа Черницкая, въроятно, согласится съ нами, что если Марья Ивановна не высылала сыну на книги, когда онъ былъ гимназистомъ, то это всего убъдительные объясняется степенью ея образованія: въ вопрось о необходимости или пользь выписываемыхъ сыномъ книгь она судьей быть не могла; но намъ извъстенъ ея взглядъ, что любовь къ книгамъ хотя и похвальна, можеть быть вредна, когда обратится въ страсть; что обязанность хорошей матери за это сделать "репримандъ". Въдь это такое же проявление добродушной наивности, какъ и въ другихъ случаяхъ, когда, напримъръ, она считала необходимымъ воспитательнымъ пріемомъ писать Николенькъ по нъскольку листовъ морали" 1), или упрашивала А. А. Трощинскаго удостоить съ своей стороны Никошу строгихъ поученій, потому что они вмість съ ея собственными "моралями" долженствовали сдълать изъ Гоголя "истиннаго христіанина и добраго гражданина 2). Г.жа Черницкая выражаетъ недоумъніе, почему въ статьъ г. Трахимовскаго не разъяснено, что побуждало Марью Ивановну такъ мало помогать сыну деньгами; но у нея ихъ не было, и притомъ Марья Ивановна весь въкъ прожила почти безвывадно въ деревив, вследствие чего имела самое смутное представление о трудностяхъ городской жизни вообще, не говоря уже о петербургской или, напр., заграничной. Даже то, что Марья Ивановна повърила первому сплетнику относительно мнимаго мотовства сына, принимавшаго у себя товарищей-нъжинцевъ, у которыхъ онъ и самъ часто бывалъ, вполнъ объясняется ея подозрительностью; но что расходы сына могли ей вообще представляться огромными, согласится каждый житель столицы, которому случалось встрізчать въ провинціалахъ непобъдимое недовъріе къ факту столичной дороговизны, Наобороть, г.жа Бълозерская особенно настаиваеть на готовности Марыи Ивановны приносить для сына жертвы. При-

<sup>1) «</sup>Указатель къ письмамъ Гоголя», 1 изд. стр. 77.

<sup>2) «</sup>Русская Старина». 1882, № 6.

чиной такого взгляда служать, конечно, частыя выраженія благодарности Гоголя матери за все, что она для него сдълала. Итакъ готовность Марьи Ивановны приносить жертвы для сына не подлежить сомниню; но могла ли она приносить ихъ одну за другой -- большой вопросъ. Въ дъйствительности она ихъ не могла приносить, какъ убъдительно разъясниль г. Трахимовскій, и по самой простой и черезчуръ прозаичной причинъ: наличныя деньги ръдко водились у Марын Ивановны. Именно этому обстоятельству, думается намъ, мало придано значенія какъ г-жей Бізлозерской, такъ и г-жей Черницкой, а между тъмъ оно-то намъ все и разъясняетъ. Затрата ивсколькихъ тысячъ на построеніе церкви этому нисколько не вротиворъчить: постройка была гораздо раньше, при жизни ез мужа, да на это богоугодное дъло она могла бы, не противоръча себъ, не пожальть денегъ, если бы онъ были нужны даже сыну. Что она при случав щедро раздавала деньги роднымъ и знакомымъ, опять легко объясняется и при любви ея къ нуждающемуся сыну и при собственной нуждъ; да кто же не знаетъ людей съ подобными ей натурами, которые потому и бъдны, что при ихъ добротъ копъйка не можетъ у нихъ удержаться?! Съ другой стороны и Гоголь долго не могъ понять и оцфинть всего, что для него двлалось. Такъ мы находимъ слъдующее справедливое замвчаніе объ этомъ, въ "Русской Жизни", 1891 г., № 66:

Постепенно "розве ознаком ченіе его ся практилеской стороной жизни показало ему и оборотную сторону медалк, натолкнуло его на вопросы, о которыхъ онъ до твхъ поръ не думаль. Привыкнувъ къ тому, что всв его просьбы, соединенныя съ значительными, иногда, расходами (на платье, на краски, картины, книги, музыку) безпрекословно исполнялись, онъ вовсе не задумывался надъ вопросомъ: какъ это дълается и откуда все это берется. Смерть отца прямо поставила его лицомъ къ лицу съ дъйствительностью. Малопо-маду ему стало ясно, что они вовсе не обладають такими средствами, какъ онъ думалъ. Онъ понялъ, какихъ хлопотъ и заботь, сколькихъ огорченій и, подчась, гаря стоить матери его каждый рубль, высылаемый ему по первому его требованію и истрачиваемый имъ не на одни только книги и картины, но и на франтовство, на разные фраки, сертучки. галстухи, подтяжки. платочки (Кулишъ, V, 30, 33, 42, 54, 60, 64). Вслъдствіе такого "открытія" онъ уже перестаеть безпечно писать матери: пришлите денегь на то-то и на то-то, а пишеть свои просьбы о деньгахъ уже съ оговорками".

Но всего важиве то, что г-жв Бълозерской по отрывкамъ изъ переписки не могли быть извъстны бользненная мечтательность и подозрительность Марьи Ивановны. Судя о ней, какъ о часто встръчающемся типъ, она не имъла даже данныхъ для предположенія, что въ характер'в ея героини крылись весьма крупныя и оригинальныя особенности. Объ этомъ твиъ менве возможно было догадаться по письмамъ, что въ нихъ, повидимому, совершенно ясно распрывается ея душа, что и въ самомъ дълъ справедливо. И въдь указанныя нами особенности ен характера отразились въ перепискъ; но, какъ нарочно, въ изданіи г. Кулиша письма Гоголя къ матери напечатаны съ пропусками, а пропущены именно тв мъста, въ которыхъ эта черта выступаетъ ярче, пропущены по самой понятной и уважительной, при жизни Марьи Ивановны. причинъ 1). Наконецъ безъ сравненія съ отзывами людей, лично знавшихъ Марью Ивановну, черты эти легко могли ускользнуть отъ вниманія даже въ техъ случаяхъ, когда ихъ сохранила напечатанная переписка. Въ брошюръ "Ученическіе годы Гогодя я отчасти отметиль подозрительность Марыи Ивановны, но я далего не угадываль тахъ размъровъ ея, о которыхъ мив пришлось послв неоднократно слышать... Наконець, мы узнаемъ весьма важное свъдъніе въ статью г. Трахимовскаго, - что въ минуты грусти Марья Ивановна склонна была страшно преувеличивать нужду, бъдность, горе, предаваться мрачнымъ мыслямъ. Мив кажется, что все это совершенно необходимо имъть въ виду при оцънкъ взаимныхъ отношеній Гоголя и его матери.

Остановлюсь еще на двухъ-трехъ частностяхъ. Не зная причудливаго характера Марьи Ивановны, г-жа Бълозерская придала черезчуръ большое значеніе такимъ ея выраженіямъ, какъ напр., что Гоголь "себя возвысилъ, а ее унизилъ".— "Однимъ изъ своихъ позднъйшихъ писемъ",—говоритъ г-жа Бълозерская,— "онъ настолько задълъ ее (мать), что она уви-

<sup>1)</sup> Каждый можеть въ этомъ легко убъдиться по отрывкамъ и письмамъ, приведеннымъ мною въ статьв «Родители Гоголя» въ февральской книжкъ «Историческаго Въстника» за 1889 г., которые воспроизводятся циже.

дъла въ его словахъ незаслуженные упреки себъ и дала ему это почувствовать 1). Но перечитывая предшествующее письмо 2), можно легко убъдиться, что въ немъ-то именно Гоголь высказаль недовольство по поводу споровъ Марын Ивановны за литературную репутацію, и это, по нашему мивнію, были упреки вполив заслуженные. Притомъ выраженіе дала ему почувствовать" невфрно характеризуеть Марью Ивановну женщиной долго сдерживавшей себя и, наконецъ. тонко и деликатно высказавшейся. До насъ не дошло это письмо Марьи Ивановны, но обыкновенно она была куда далека оть политики и дипломатіи; каждая строчка ея письма и все ею писанное взятое вивств, вполнв убвидають, что она всегда говорила просто, что было на душь, а если на душъ было тяжело, то многое и преувеличивала. - Говоря о недостаточныхъ успъхахъ Гоголя въ гимназіи, г-жа Бълозерская съ излишней суровостью замъчаеть, что онъ "не хот в д ъ оставить матери и того утвшенія, что сдвланныя ею непосильныя (?) затраты для его содержанія въ гимназім принесли дъйствительную пользу" з); также покойный О. Ө. Миллерь иронически называеть "реторикой въ трагическомъ вкусъ" тв строки, въ которыхъ Гоголь оправдываетъ себя въ лвности, передъ матерью. Но это слишкомъ строго: неужели естественное и простительное желаніе школьника оправдаться есть уже позорное лицемъріе сознательнаго плута! 4) Мы, конечно, не повъримъ Гоголю - юношъ, какъ върила его мать, что онъ не получилъ при выходъ изъ гимназіи 12 класса будто бы потому, что "не хотълъ ласкаться къ наставникамъ" это ужъ вполев типическая школьная жалоба на "несправедливость людскую"-но жестоко туть было бы видеть испорченность и злое лицемъріе.

Возвращаемся еще разъ къ статъв г-жи Черницкой, чтобы прибавить, что она чрезвычайно полезна и поучительна, по-казывая наглядно, какъ односторонни ходячія предубъжденія противъ великаго писателя и какъ часто дълаются незаслуженные и жестокіе упреки людямъ, память которыхъ должна быть особенно дорога. Съ печатнымъ укоромъ и обви-

<sup>1) «</sup>Русская Старина», 1887, 3, 695, примъч. 3-е.

<sup>2)</sup> Соч. Гог., изд. Кул., т. V, стр. 350.

<sup>3) «</sup>Русская Старина», 1887, 3, 680.

<sup>4) &</sup>quot;Указатель ит письманъ Гоголя", стр. 75.

неніемъ следовало бы вообще быть гораздо осмотрительнее. Напротивъ, особеннаго сочувствія заслуживаеть умініе отнестись къ двау просто и правдиво, безъ всякаго предубъжденія, какъ съумъла совершенно вскользь, мимоходомъ, отнестись въ самому больному пункту въ біографіи Гоголя г-жа Черницкая: "Прибъгая съ готовностью на помощь другимъ", говорить она. -- самъ Николай Васильевичъ часто бъдствоваль. Его существование было весьма неопредвленно, такъ какъ онъ жилъ исключительно на деньги, выручаемыя отъ продажи сочиненій. Служебнаго міста, о которомъ онъ мечталь, Гоголь не добился, а къ педагогической дъятельности, за которую брадся, быль совстви неспособенъ 1). Эти слова. очевидно, сказаны отнюдь не въ упрекъ Гоголю, но и чужды панегирического отношенія къ двау; въ нихъ выражается просто искреннее, человъческое участіе къ "неопредвленному положенію писателя, которое двиствительно было главнымъ несчастіемъ его жизни и не разъ давало поводъ къ ядовитымъ, но несправедливымъ и поверхностнымъ обвиненіямъ Гоголя. Надо помнить, что строгіе судьи иногда слишкомъ скоро готовы все опорочить, но жестоко и невеликодушно безъ самыхъ въскихъ причинъ отягощать память умершихъ. Пусть біографическіе вопросы обсуждаются свободно съ разныхъсторонъ; пусть даже они будуть иной разъ разбираться строго и ошибочно. Чъмъ больше безпристрастныхъ обсужденій тъмъ полнъе и легче раскроется истина. Не въ этомъ слъдуетъ виявть оскорбленіе памяти писателя. Маскировать имена, откладывать разъясненія, бояться критики не следуеть. Но нельзя судить двятелей прошлаго съ суровостью яко бы безупречнаго пушкинскаго Анджело. Иначе геніальный писатель или другой историческій двятель, несмотря на воздвигаемый ему памятникъ, оказывается по недоразумбнію въ положеніи привязаннаго въ позорному столбу преступника, надъ которымъ торжественно совершается публичная казнь. Такое отношеніе имъло въ свое время raison d'être; но теперь, кажется, пора отръшиться отъ прайностей и не отказывать людямъ, составляющимъ гордость страны въ той справедливости, въ которой никто не ръшится отказать на судъ въ качествъ присяжнаго самому злому преступнику.

<sup>1) «</sup>Историч. Въстникъ». 1889, 6, 678.

## VII.

## ОТНОШЕНІЯ ГОГОЛЯ КЪ МАТЕРИ ВЪ ЗРЪЛЫЕ ГОДЫ.

Такъ какъ личность Марьи Ивановны Гоголь всего болье интересна для насъ по отношеніямъ ея къ сыну, то на нихъ мы и остановимся подробнье и предложимъ съ своей стороны краткое объясненіе этихъ отношеній. Для этой цвли намъ необходимо будетъ заглянуть нъсколько впередъ, чтобы какъ можно меньше возвращаться въ дальнъйшемъ изложеніи къ характеристикъ щекотливыхъ семейныхъ отношеній. Позднье мы будемъ касаться ихъ лишь по необходимости, и при томъ въ самомъ краткомъ и сжатомъ видъ.—Еще въ раннемъ дътствъ Никоша былъ кумиромъ матери; по смерти мужа она перенесла на него всю нъжность любящей души. Еще когда онъ учился въ Нъжинъ, письма его торжественно читались всей семьей и пересказывались роднымъ и знакомымъ... По содержанію этихъ и послъдующихъ писемъ мы и можемъ судить объ отношеніяхъ сына къ матери.

Вникая подробно въ семейную переписку Гоголя, мы можемъ раздълить ее на два періода, которые разграничиваются приблизительно 1839 годомъ. Сначала письма его дышать свъжестью и веселостью человъка, полнаго жизни, отдавшагося всей душой наслажденію прелестями роскошной природы юга Европы, которыя, несомивнно, должны были сильно возбуждать его поэтическое воображеніе. О нихъ онъ пишеть съ увлеченіемъ матери и даже дъвочкамъ, своимъ сестрамъ. Онъ оть души жалълъ, что мать его не можеть наслаждаться этими чудными вартинами. "Очень жаль", пишеть онъ, "что вы не можете видеть этого. Когда-нибудь подъ старость леть, когда поправятся и ваши и мои обстоятельства, отправимся вивств поглядеть на эточ. (Соч. Гоголя, изд. Кулиша, т. У. 269). И сестрамъ пишетъ то же: "Можетъ быть, когда нибудь вамъ удастся побывать въ Италіи, въ этой земль, такъ непохожей на всъ другія". Онъ безгранично восхищался тогда Италіей, Римомъ, San - Pietro, Monte Pincio и проч.: "Завсь все почти деревья въчно зеленъющія, не роняющія во время зимы листьевъ. Я успвав осмотреть только часть древностей и развалинъ, которыхъ на каждомъ шагу много, и часто такъ случается, что въ новый домъ вделана часть развалины, кусокъ ствны, или колонна, или рельефъ. Я не смотрыть еще ни картинныхъ галлерей, ни множества разныхъ дворцовъ, гдъ смотръть станеть на цълый годъ. Вся земля пахнетъ и дышетъ художниками и картинами" (V, 287 стр.), передаеть Гоголь матери свой восторгь по въбзде въ Италію. Вскоръ послъ этого съ такимъ же увлечениемъ онъ описываетъ Римъ сестрамъ: "Иногда возав новаго дома стоить такой, которому тысяча лёть. Иногда въ ствев дома вдёлана какаянибудь колонна, которая еще была сдълана при Августь, вся почеривышая отъ времени. Иногда цвлая площадь вся покрыта развалинами, и все развалины эти покрыты плющемъ, и на нихъ растутъ дикіе цвёты, и все это дёлаетъ прекраснъйшій видъ, какой только можете себъ вообразить. По всему городу быотъ фонтаны, и всв они такъ хороши! Одни изъ нихъ представляютъ Нептуна, выбажающаго на колесница, и всв лошади его мечуть на воздухъ фонтаны" и проч. (У, 312 стр.). Сходныя восторженныя описанія Рима и Италіи мы находимъ и въ письмахъ къ Погодину и Плетневу.

Это было время молодого, восторженнаго увлеченія, когда за наслажденіемъ чудесами природы и искусства забывалось все остальное. Но съ другой стороны это было также время отчасти эгоистическаго пользованья жизнью, оправдываемаго Гоголемъ въ собственныхъ глазахъ и передъ другими бользнью, отъ которой льчился. Онъ, конечно, и сознавалъ это; онъ кается матери: "Я не облегчилъ трудовъ, я не устроилъ спокойствіе моей матери, я быль причиной измъненія ея прежняго свытлаго характера. Словомъ, я не исполнилъ первой обязанности сына. Мнъ только въ утъщеніе оставалось оправ-

даніе, -- что я тоже не рожденъ быль хозянномъ, что я не могъ, не пріобравши имени, заняться самому хозяйствомъ, принять на себя всъ обязанности попечителя всей нашей фамиліи и жить въ деревнъ, но я хотьль потомъ вознаградить все" и проч. (Соч. Гоголя, изд. Кул., т. V, стр. 362). Гоголь чувствоваль какъ бы нъкоторую вину передъ семьей, но въ чаду увлеченія едва-ли много думаль о досадныхъ практичеснихъ вопросахъ и отъ всей души, столь воспринчивой къ изящному, продолжаль наслаждаться. Было бы безсмысленно принимать на себя роль адвоката и доказывать, что Гоголь быль во всемь правь въ отношенияхь въ матери, когда онъ самъ признаетъ вину, которая отчасти и была на немъ, если примънять къ нему со всъмъ ригоризмомъ требованія моралистовъ. Но найти исходъ своимъ геніальнымъ силамъ и пріобръсти имя составляло для него главную задачу жизни, по крайней мірь, въ молодости; безъ славнаго имени ему самая жизнь казалась безсиысленной и невозможной. Еще въ дътствъ онъ говорилъ: "быть въ міръ и не означить своего существованія для меня была мысль ужасная". Это быль именно тотъ пунктъ, которымъ онъ не въ силахъ былъ цоступиться, если бы даже пожерувоваль всемь. Да и странно было бы представить себъ Гоголя мирнымъ помъщикомъ. Къ счастію, онъ не повторилъ ошибки своего отца.

Съ своей стороны Гоголь не переставаль интересоваться дълами матери и даваль ей совъты въ затрудненіяхъ. Онъ питаль даже надежду помогать ей матеріально, но по безпечности и собственному безденежью ограничивался преимущественно объщаніями. При этомъ онъ успокоиваль мать, говоря: "Ради Бога, отгоняйте отъ себя всякое горе. Мнъ върится, что Богь особенное имъеть надъ нами попеченіе: въ будущемъ я ничего не предвижу для себя, кромъ хорошаго (Ут., 120 стр.). Часто онъ даваль матери практическіе совъты и, зная ея довърчивость, предостерегаль отъ обмановы: "Опасайтесь какъ можно болье людей, которые набиваются сами помогать въ хозяйствъ, особенно, если они успъли запятнать себя дурными поступками, мотовствомъ и совершеннымъ незнапіемъ хозяйства, несмотря на свою всегдашнюю хвастливость 1) (Ут., 130 стр.). Подобныя же предостере-

<sup>1)</sup> Самого Гоголи не разъ упрекали въ хвастливости. Указывали слъдую-

женія читаемъ особенно по поводу розовыхъ надеждъ, которыя Марья Ивановна, увлеченная фантастическимъ планомъ своего зятя, П. О. Трушковскаго, воздагала на свою кожевенную фабрику: "Для меня удивительно одно въ нашей фабрикъ: накъ фабрикантъ готовъ подрядиться на 10,000 паръ сапоговъ и ръшается ихъ сдълать въ одинъ годъ? Кто за него будеть работать? Неужели невидимая сила?!" (см. V т., 170 и 180 стр.). Но Гоголь, все-таки, черезчуръ полагался въ этомъ деле на мнимую опытность матери: "Я уверенъ, что все, что вы ни дълаете, дълаете, посовътовавшись напередъ съ собственнымъ благоразуміемъ, которое всегда васъ выручало" (У т., 191 стр.). Однако, Гоголь предугадываль конецъ этихъ иллюзій. "Развів этого не можетъ случиться", пишеть онъ, "что фабриканть, взявши деньги, вдругь взду. маеть улизнуть!" (V т., 200 стр.). Такъ дъйствительно и случилось. Намъ кажется, что Гоголь былъ виноватъ въ этомъ дълъ передъ матерью излишней деликатностью. "Я бы не совътоваль вамъ давать знать фабриканту, что вы ему ни въ чемъ не върите, но растолковать ему хорошенько все дъло, обходиться съ нимъ ласково, короче сказать, держать его въ рукахъ, но не давать ему этого разумъть, что вы держите его въ рукахъ. Впрочемъ, я, позабывшись, читаю вамъ наставленія, тогда какъ вы, безъ сомнівнія, лучше меня все это знаете". Можетъ быть, въ столь серьезномъ дълъ Гоголь долженъ былъ говорить ради пользы своей не практичной матери болье твердымъ и рышительнымъ тономъ. Впрочемъ, онъ дишь гораздо поздиве ясно заметиль въ характеръ своей матери вредившую ей наплонность къ мечтательности и фантастическимъ планамъ, которая все болве ею овладввала.

пія мъста: "Государыня приказала читать мнт въ находящемся въ ея въдъніи институтъ благородныхъ дъвицъ" (У т., 129 стр.). "Книга моя понравилась здъсь всъмъ, начиная съ государыни" (У т., 134 стр.). Укажемъ еще слъдующій примъръ: "Я повторяю снова: не безпокойтесь ни о чемъ, не принимайте ничего слишкомъ близко" къ сердцу и старайтесь побольше веселиться. Од н о г о молод ца вы ужъ с о в ер шенно пристроили. Онъ вамъ больше ужъ ничего не будетъ стоить, а съ слъдующаго года будете получать отъ него, можетъ быть, и проценты". Итакъ эта черта была отчасти въ характеръ Гоголя, но мы не видимъ еще ничего постыднаго въ томъ, что раза два или три она промелькнула въ его перепискъ.

Въ одномъ письмъ Гоголя мы находимъ весьма мъткую характеристику матери въ занимающемъ насъ отношенін; такъ какъ оно напечатано въ изданіи Кулиша съ большими пропусками, то мы позводимъ себъ возстановить его въ подномъ видъ. Письмо отъ 10-го ноября 1835 года (ср. изд. Кулита, V т., 245 стр.). "Я получиль ваши оба письма почти вдругь одно послъ другого. Одно меня порадовало потому, что я видвать изъ него, что вы веселы, а другое не нравилось мев, потому что изъ него видно, что вы были скучны, и въ печальномъ расположении духа. Я долженъ съ горестью замітить вамъ, маменька, что вы, чіть даліве, теряете ясность и спокойствіе духа. Васъ тревожать всякія мелочи. Вы ищете непремвино предчувствій. Предзнаменованіямъ вы начинаете вфрить и самымъ пустымъ примътамъ. Однимъ словомъ, вы живете въ какомъ-то собственномъ міръ. Ваши мысли наполнены мечтами. Вы, кажется, часто невнимательны решительно ни къ чему. Ради Бога, маменька, ищите больше обществъ, развлекайте себя; вы даже пишете мив о своихъ снахъ. Помидуйте, маменька: мало ли какой чепухи снится намъ; да если мы будемъ обо всемъ вздоръ думать, такъ у насъ поневолъ голова пойдеть кругомъ. Вы пишете, что очень странный сонъ вамъ видълся. Да, когда же сны не бывають странные! Мнв прежде снилась такая дичь, что върно въ пятьсотъ разъ боле странная... Сонъ есть отраженіе нашихъ безпорядочныхъ мыслей, то, что мы думаемъ, что насъ занимаетъ, намъ видится и во снъ, только натурально на изнанку. Хотите ли, я вамъ объясню вашъ сонъ. Вы поставили себъ идею, что я окруженъ такими-то друзьями; а такъ какъ вы любите сейчасъ ваше предположеніе утверждать, стоять за него горою и уже никто васъ не переувърить, то вы уже потомъ идете дальше и дальше въ мысляхъ, -- что эти друзья меня обманываютъ и проч. и проч., что вы, помнится мив, часто говорили, хотя, признаюсь, мет совершенно были непонятны слова ваши, что вамъ приснилось, что я говорю вамъ: "вотъ что надълали мять друзья!" А часы явились вамъ, какъ воспоминаніе, которое иногда вдругъ приходитъ къ намъ во снв, иногда изъ самыхъ временъ дътства, и о которыхъ мы совствиъ не думали... Вотъ вамъ съ идеей о мев вспоменлись и тв часы, о которыхъ я писалъ вамъ изъ Любека, что когда бъетъ на

нихъ 12 часовъ, показывается 12 человъческихъ фигуръ. При этомъ, можетъ быть, вы часто думали о моемъ будущемъ путешествіи по Европъ и вотъ вмъсть съ этимъ что-нибудь вабрело вамъ на умъ и о моемъ прежнемъ пребываніи заграницей. Итакъ вы видите, маменька, что сонъ есть больше ничего, какъ безсвязные отрывки, не имфющіе смысла, изъ того, что мы думали, и потомъ склеившіеся вмёстё и составившіе винегретъ... Сдълайте милость, пожальйте всьхъ насъ, маменька, не предавайтесь мечтательности. Вспомните, какъ вы были веселы и съ вами не скучно было быть вифств никому. Мы всв здёсь здоровы. Сестры растуть, и учатся, и играють. Я тоже надъюсь кое-что получить пріятное. Итакъ не болье, какъ годка черезъ два, я приду въ такую возможность, что, можеть быть, приглашу вась въ Петербургь посмотреть на нихъ, а до того времени нечего досадовать. Истинный и добрый христіанинъ никогда не бываетъ суевъренъ и не въритъ пустякамъ..." (Остальную часть письма не приводимъ, такъ какъ она напечатана уже въ изданіи Кулиша 1).

Иногда Гоголь говориль съ матерью разкимъ, раздражительнымъ тономъ, но это составляло исключеніе, а не общее правило. Напротивъ, общій тонъ писемъ былъ всегда самый дружескій, любящій. Приведемъ, однако, два - три примъра разкости, чтобы объяснить себъ ихъ причину и разсмотръть, чъмъ онъ были вызваны.

"Мить было смешно итсколько", —писаль онт, — "когда я добрался до того места инсьма, где поспорили за меня съ иткоторыми вашими пріятелями. Пожалуйста вы обо мить не очень часто говорите съ ними, и особенно не заводите изъ-за меня никакихъ споровъ. Гораздо лучше будеть и для васъ, и для меня, если на замечанія и толки о моихъ литературныхъ трудахъ, вы будете отвечать: "Я не могу быть судьей его сочиненій, мои сужденія всегда будутъ пристрастны, потому что я его мать; но я могу сказать только, что онъ добрый, любящій меня сынъ, и съ меня довольно". И будьте уверены, что почтеніе другихъ усугубится къ вамъ вдвое, а вместе съ нимъ и ко мить, потому что такой отзывъ

<sup>1)</sup> Для характеристики Марьи Ивановны важно было бы привести еще письмо отъ 12-го марта 1839 г., во чтобы не нагромождать выписокъ, отсылаемъ пятересующихся къ изданію Кулиша (У т., 361—363 стр.).

матери есть лучшая репутація человіку, какую онъ только можеть иміть. Родители же, которые хвалятся сочиненіями сыновей, чрезвычайно наивны и смішны въ своей наивности. Я зналь нікоторыхъ, которые мні были очень смішны и проч.

Въ другой разъ онъ писалъ:

"Вы до сихъ поръ еще не охладъли отъ страсти къ чинамъ и думаете, что я непремвно и чинъ долженъ получить выше. Ничуть не бывало: я все твмъ же, чвмъ и былъ, т. е. коллежскимъ асессоромъ, и ничего болве. Если бы я имвлъ какую-нибудь существенную выгоду для себя въ чинъ, върно бы не упустилъ этимъ воспользоваться; я не такъ глупъ, чтобы пренебречь этимъ. Но мнъ нельзя вамъ этого растолковать".

Какъ видимъ, этотъ раздражительный тонъ являлся тогда, когда Гоголю приходилось упрекать мать за ея слабость гордиться его славой, какъ писателя, или успъхами по службъ, какъ чиновника. Но эта слабость была дъйствительно въ характеръ Марьи Ивановны. Гоголю непріятно было знать, что мать хвалила передъ завистливыми и непонимающими сосъдями его сочиненія и съ жаромъ спорила, отстаивая его литературную репутацію. Сосъдямъ могло быть больно и обидно, особенно сосъдкамъ матерямъ, когда Марья Ивановна съ гордостью и жаромъ увлеченія говорила о сынъ 1).

Мы знаемъ, что симпатичнъйшая мать Гоголя была невозможной мечтательницей, что могло его также выводить изъ терпънія, особенно, когда дъло касалось его лично. Обожаемому сыну она готова была приписывать всъ новъйшія изобрътенія... Но вотъ самый характерный случай. На стр. 489 VI тома сочиненій Гоголя въ изданіи Кулиша читаемъ: "Ради Бога, берегите себя отъ этого тревожно-нервическаго состоянія, котораго начало у васъ уже есть. Вотъ и теперь, при одной въсти о посылкъ, вамъ пришла мысль, что это непремънно должно быть продолженіе моего сочиненія, и вы уже поспъшили предаться радости и позабыли, что въ прежнемъ письмъ я объщалъ сестрамъ огородныхъ съмянъ.". Го-

<sup>1)</sup> Не похвальня, можеть быть, но естественна также досада Гоголя на мать за то, что она върила безъ разбора всякимъ слухамъ о немъ: "вы пошли донскиваться правды у кочующаго лавочника, прівхавшаго на ярмарку" (У т., 385 стр.).

голь быль въ это время недоволень своимь трудомъ и всякое напоминаніе о немъ разало его по сердцу, вызывало съ его стороны очень несдержанные отвъты и негодование на то, что его считаютъ "почтовой лошадью" і) и проч., а тутъ новое и при его настроеніи чрезвычайно досадное недоразуменіе!.. Когда прівхаль въ Италію государь, Марьв Ивановив заочно льстило, 🕟 будто сынъ ея представлялся государю и государь обратиль на него вниманіе, и въ ея воображеніи зароились самыя заманчивыя мечты... Наконецъ, однажды, называя сына геніемъ, она прямо утверждаетъ, что "Богъ продлитъ ему жизнь и подасть ему силы дъйствовать на прославление Его". Все это очень сердило Гоголя. Подробности этого чисто семейнаго вопроса должны быть оставлены въ сторонъ; необходимо сказать, что при тъхъ данныхъ, которыя представляли изъ соби эти два характера, все указанное въ высшей степени естественно и, переходя отъ разъясненія къ суду, мы впали бы въ грубую ошибку.

Когда Гоголь писаль матери спокойно (т. е. во всвхъ почти письмахъ), то опять почти возвращался его обычный, дружескій и нъжный тонъ въ обращеніяхъ къ ней <sup>2</sup>).

Съ 1839 года въ характеръ отношеній Гоголя къ матери, судя по письмамъ, оказывается несомнънная и притомъ значительная перемъна: письма его становятся серьезными и печальными, принимаютъ какой-то строгій, великопостный характеръ. Въ этихъ письмахъ онъ чаще всего проситъ молиться о его душъ и объ облегченіи его недуговъ. Такимъ же характеромъ отличаются и ниже приводимыя ненапечатанныя до сихъ поръ письма.

"Благодарю васъ, безпънная моя матушка, что вы обо мев молитесь. Мев такъ всегда бываетъ сладко въ тв минуты,

<sup>1)</sup> См. "Соч. и письма Гоголя", т. VI, стр. 86.

<sup>3)</sup> Отмътимъ еще одинъ упрекъ, сдъланный Гоголемъ матери по поводу ек склонности предаваться отчаянію: "Правда, вы имъли большую утрату. Вы потеряли ръдкаго друга, а нашего нъжнаго отца, котораго изъ насъ никто не повабыль; а семнадцать лътъ непрерывнаго, невозмущаемаго счастъя съ нимъ развъ ничего не значатъ? Всякій ли можетъ похвалиться имъ? Нътъ, должно признаться, что мы, всъ люди, неблагодарны. Мы котимъ, чтобы не было границъ нашему блаженству. Мы позабываемъ, что существуютъ законы для міра. Нътъ, маменька, мы должны благодарить за все, что мы имъли хорошаго; мы должны быть тверды и спокойны всегда—и ни слова о своихъ несчастіяхъ!». ("Соч. и письма Гоголя", т. V, 273 стр.).

когда вы обо мив молитесь. О, какъ много двлаетъ молитва матери! Берегите же, ради Бога, себя для насъ. Храните ваше драгоцънное намъ здоровье. Въ послъднее время вы стали подвержены воспалительности въ крови. Вамъ нужно бы, можетъ быть, весеннее двчение травами, разумвется при воздержаніи въ пища и въ діэта. Вообще всамъ полнокровнымъ, какъ и сами знаете, следуетъ остерегаться отъ всего горячительнаго въ пищъ. Ради Бога, посовътуйтесь съ хорошимъ докторомъ. Модитесь и обо мев, и о себв вывств. О, какъ нужны намъ молитвы ваши! какъ онв нужны намъ для нашего устроенія внутренняго! Пошли вамъ Богь провести постъ духовно и благодать всемъ вамъ! Въ здоровье моемъ все еще чего - то недостаетъ, чтобы ему укръпиться. До сихъ поръ не могу приняться ни за труды, какъ следуетъ, ни за обычныя дъла, которыя оттого пріостановились. (Зачеркнуто: "И все мив, кажется, что"...) О, да вразумить васъ во всемъ Богъ! Не смущайтесь ничемъ вокругъ, -- никакими неудачами; только молитесь, и все будетъ хорошо.

Вашъ весь, васъ любящій сынъ Николай".

Другое письмо.

"Никогда такъ не чувствоваль потребности молитвъ вашихъ, добръйшая моя матушка! О, молитесь, чтобы Богъ меня помиловалъ, чтобы наставилъ и вразумилъ совершить мое дъло честно, свято, и далъ бы мнъ на то силы и здоровья. Ваши постоянныя молитвы обо мнъ теперь мнъ такъ нужны! такъ нужны! Вотъ все, что умъю вамъ сказать! О, дя поможетъ вамъ Богъ обо мнъ молиться!

Вашъ многолюбящій васъ, признательный, благодарный сывъ Николай".

Едва-ли можно не согласиться, что письма эти, какъ и многія другія изъ писемъ разсматриваемаго періода, напечатанныя въ изданіи Кулиша, свидътельствуютъ не только о любви и уваженіи Гоголя къ матери, но и о сильномъ, основанномъ на религіи, убъжденіи, что молитвы матери могутъ ему принести счастье, котораго онъ искалъ 1).

Въ сороковыхъ годахъ Гоголь, очевидно, занять былъ почти исключительно своимъ внутреннимъ міромъ: прежняя жи-

<sup>1)</sup> Съ приведенными письмани следуетъ особенно сравнить следующія места изъ напечатанныхъ прежде писемъ: когда Гоголь почувствоваль въ Греф-

вая воспріимчивость къ впечатавніямъ внішнимъ уступаетъ місто самоуглубленію. Вмісті съ тімь характеръ писемъ становится чрезвычайно монотоннымъ: при перечитываніи ихъ поражаетъ крайняя ограниченность тіхъ пунктовъ, которые онъ затрогиваеть въ заочной бесіді съ родными, но зато на втихъ немногихъ пунктахъ онъ стоитъ твердо и возвращается къ нимъ при каждомъ удобномъ случав. Репертуаръ его нравственныхъ убіжденій былъ не разнообразенъ, но зато они были искренни. Теперь его вниманіе сосредоточивается на немногихъ вопросахъ, которые онъ считаетъ важній прежняя живая потребность въ обмінь впечатлівній въ немъ угасла и его интересуютъ предметы отвлеченные; онъ жаждетъ упрековъ ради нравственнаго совершенствованія и самъ добросовіть ихъ расточаеть.

Въ письмахъ къ матери съ 1839 г. постоянно видны его заботы о семъв, но, согласно характеру его убъжденій, не практическія и не матеріальныя, а нравственныя. Онъ желаль даже, чтобы сестры его не выходили замужъ; мечталь о томъ, чтобы выстроить олигель въ деревив такъ, чтобы каждая сестра имъла по комнать, похожей на келью. Интересна одна записка его, имъющая характеръ завъщанія:

"Мнъ бы хотълось, чтобы деревня наша по смерти моей сдълалась пристанищемъ всъхъ не вышедшихъ замужъ дъвицъ, которыя бы отдали себя на воспитание сиротокъ, дочерей бъдныхъ, неимущихъ родителей. Воспитание самое простое: Законъ Божій да безпрерывное упражнение въ трудъ на воздухъ около сада или огорода".

Сестрамъ онъ даетъ совъты заниматься хозяйствомъ, не бояться бъдности, помогать нуждающимся, не допускать лишнихъ тратъ; онъ заботится и о томъ, чтобы онъ пріучали малольтняго племянника (Н. П. Трушковскаго) къ труду и наблюдательности, повторяетъ часто также мелочные совъты, напр., относительно прогулокъ, которымъ придавалъ большое значеніе... Самъ онъ, очевидно, сильно состарился душою... Если въ это время въ письмахъ къ матери и роднымъ встръ-

<sup>•</sup>енбергъ облегченіе, онъ объяснять его дъйствіемъ молитвь матери и другихъ близинхъ людей. "Видно, чьи-то молитвы доносится до неба; по крайней мъръ, припадки мои не такъ тяжелы, какъ доселъ". (Соч. Гоголя, т. VI, стр. 215). "Не сомнъваюсь, что въ этомъ участвовали усердныя ваши молитвы" (т. VI, стр. 215; письмо къ матери). См. также письмо въ VI т., стр. 228.

чаются резкости, то это обусловливалось взаимными недоразумвніями, происходившими оть его глубоко-религіознаго, но своеобразнаго міросозерцанія, благодаря которому онъ во многому относился съ безпощадною строгостью. Ему нельзя было писать какъ-нибудь и что-нибудь, хотя онъ не переставаль требовать, чтобы мать и сестры писали къ нему откровенно, на лоскуткахъ и съ ошибками и прибавлялъ: "никогда и никакъ не удерживайтесь въ письмахъ вашихъ отъ твхъ выраженій и мыслей, которыя почему-нибуль покажутся, что огорчать меня, или не понравятся. Ихъ-то именно скорве на бумагу, ихъ я желаю знать. Когда одна изъ сестеръ писала ему, что она постоянно поменть, что мы на этомъ свътъ "мимовздомъ" и что "ей не хочется даже выкладываться", то. казалось бы, настроение это должно было согласоваться съ настроеніемъ брата, и что же? Онъ остался недоволенъ (см. Соч. Гоголя, т. V, стр. 442). Въ одномъ изъ писемъ его (VI томъ, стр. 27) читаемъ: "Письма ваши и письма сестеръ подучиль. Они меня изумили: я не ожидаль ничего больше насчетъ моего письма, какъ только одного простого увъдомленія, что оно получено. Вивсто того получиль цвамя страницы объясненій и оправданій, точно какъ-будто я обвиняль кого-нибудь". Одинъ разъ Гоголь прямо пишетъ: "Получая самъ отовсюду упреки, любя упреки и находя неоцівненную пользу для души моей отъ всякихъ упрековъ, даже и несправедливыхъ, я хотелъ и вамъ прислужиться темъ же". Въ другомъ письмъ онъ совътуетъ сестрамъ, если имъ захочется упрековъ, перечитывать его письма. Чтобы правильно судить объ отношеніяхъ Гоголя въ матери, нивавъ нельзя упускать изъвиду указанную раньше ея оригинальную мечтательность 1), и ошибочно не принимать въ разсчеть этого культа упрековъ, бросающагося въ глаза во всёхъ письмахъ сороковыхъ годовъ.

Наконецъ, Гоголь просить мать писать ему все, до послъднихъ мелочей и объясняетъ цъль переписки, какъ онъ ее понимаетъ: "Это сообщение всякихъ подробностей и всъхъ помысловъ поможетъ миъ лучше понять васъ и ваше нагначение и братски помочь вамъ въ стремлени къ тому совер-

<sup>1)</sup> Эту черту мы особенно должны подчеркнуть, поэтому приводимъ еще разъ подтверждение ея: "Вы всъ вещи принимаетс въ большемъ видъ, чъмъ онъ есть, и впчего не въ силахъ принимать равнодушно, а потому и жизнь ваша есть безпрерывное душевное безпокойство" (т. 11, стр. 237).

шевству, къ которому мы всв должны стремиться. Мы посовътуемся обоюдно, какъ намъ быть лучшими". Совершенно такъ же искренно задавался онъ просвъщеніемъ ближнихъ вообще въ "Выбранныхъ мъстахъ изъ переписки" и особенно, когда писалъ свое извъстное завъщаніе: "оно нужно затъмъ, чтобы напомнить многимъ о смерти, чтобы я могъ передать это ощущеніе другимъ".

Этимъ мы закончимъ характеристику отношеній Гоголя къ матери и въ заключеніе приведемъ чрезвычайно удачное и върное замъчаніе А. Н. Пыпина:

"Въ началь сороковыхъ годовъ Гоголь уже рекомендуетъ своимъ роднымъ чтене его собственныхъ писемъ и даетъ имъ уроки благочестія. Разъ онъ перешелъ въ этомъ всякую мъру, такъ что мать и сестры его глубоко были огорчены его нетерпимымъ, требовательнымъ, суровымъ тономъ: изъ ихъ отвъта, Гоголь долженъ былъ увидъть, что мъра перейдена, и тогда въ немъ опять сказывается самое теплое чувство и покорность, совершенно искреннія, какъ прежде онъ искренно поучалъ ихъ, ратуя за ихъ душевное спасеніе" ("Характеристики литературныхъ мнъній", стр. 350; 2 изд., стр. 355) 1).

Когда умеръ Гоголь, Марья Ивановна вторично потеряла съ нимъ все самое дорогое для нея. Сначала она впала въ

<sup>1)</sup> Отматимъ еще насколько отдальныхъ чертъ изъ переписки Гоголя съ сестрами. Странно во-первыхъ, что Гоголь, бывшій самъ некогда учителемъ и профессоромъ, считалъ науки за вздоръ и придавалъ большое значение для женщины въ занятіяхъ исплючительно хозяйствомъ, а для мужчины-въ дешевой практичности. Впрочемъ, эти взгляды онъ выражаетъ и въ "Выбранныхъ мъстахъ изъ переписки съ друзьями". Слово "впередъ", которое, по мижнію Гоголя, нужно говорить русскому человъку и которое умъль сказать своимъ питомпамъ идеальный педагогъ Александръ Петровичъ (въ началъ 2 тома "Мертвыхъ Душъ"), было сказано Гоголенъ сестръ, жаловавшейся на свою лънь: "Courage! впередъ! и никакъ не терять присутствія дужа" (т. V, стр. 476). Замъчательно, что Николай Васильевичъ настаиваль особенно на молитвъ и нестяжаніи: "Времена наступили такія, въ которыя не льзя думать о собственныхъ удовольствіяхь и мирномъ провожденіи времени; нужно покръпче молиться". А на стр. 521 опять опъ говоритъ матери: "Я не понимаю, отчего вы такъ заботитесь о пріобратеніяхъ для датей въ нынъшнее время, когда все такъ шатко и невърно и когда имъющій имущество въ нъсколько разъ больше неспокоенъ бъдняка". Такииъ образомъ, за вполнъ естественную заботливость и притомъ направленную, между прочимъ, на его благо онъ находилъ возможность упрекать свою добръйшую мать. А между темъ, онъ быль искренень: въ этомъ и трагизмъ. Однажды,

страшное отчаяніе: "Получа это роковое извъстіе, пріъхавши въ Полтаву, я не спала, не вла, а плакала нъсколько дней, да и теперь не могу не плакать или, лучше сказать, душевно плачу, безъ слезъ, но остаюсь жить. Боже, чего не можеть человъкъ перенести!.. Десять мъсяцевъ, какъ я его не вижу, и второй мъсяцъ, какъ его нътъ на землъ!... Иногда мнъ покажется, что онъ за-границей или гдъ-нибудь въ отлучкъ, и когда вспомню, что его нътъ, то точно какъ варомъ обдастъ меня; или когда благодътельный сонъ посътитъ меня, то какое ужасное пробужденіе!... Я не роптала на Бога, узнавъ объ ударъ, меня поразившемъ, а только умоляю Его не отлучаться отъ моего сына ни на минуту, окружить его своими ангелами и дать ему радости неизглаголанныя".

Сына Марья Ивановна пережила на шестнадцать лъть. Въ эту фрустную пору жизни, она уже почти окончательно не жила дъйствительностью и мало интересовалась настоящимъ: мысли ея, какъ къ магниту, обращались къ минувшимъ навъки днямъ счастья и тихихъ, чистыхъ радостей, когда хорошо и отрадно жилось ей на бъломъ свътъ. Въ отношеніи къ окружающимъ и ко всему, что напоминало ей настоящее, она становится все болъе равнодушною. Подозрительность, которая и прежде была въ ея характеръ, теперь достигаетъ крайнихъ размъровъ... Только трогательная и безграничная доброта оставалась до ея смерти неизмънной чертой...

Въ 1868 году, въ самый день св. Пасхи, скончалась Марья Ивановна такъ же неожиданно, какъ любимые ею мужъ и сынъ. Прахъ ея покоится въ Васильевкъ, при церкви, какъ строительницы храма, рядомъ съ безгранично любимымъ и не забытымъ до кончины мужемъ. Этимъ оканчиваемъ ръчь о взаимныхъ отношеніяхъ Гоголя и его матери, но въ приложеніяхъ сообщимъ еще два письма Гоголя къ его матери, нигдъ прежде не напечатанныя до помъщенія ихъ нами въ статьъ: "Родители Гоголя" въ "Историч. Въстникъ" за 1889 г. (см. янв. и февраль). Послъ этого отступленія возвращаемся къ прежнему разсказу.

онъ пишетъ матери: "Что свмо по себв не хорошо, то замвчу; скаму, оно не хорошо, и побраню за то, если подвломъ. Но чтобы сердиться, или горячиться, или соврушаться, или же принимвть къ сердцу всякій пустякъ, какъ вы это двлаете, этого за мной не водится". (Т. У., стр. 258). А это последнее действительно водилось за его матерью.

## VIII.

## ПОПЫТКИ ГОГОЛЯ НАЙТИ ОПРЕДЪЛЕННОЕ ПОПРИЩЕ дъятельности въ петербургъ.

"Трудиве всвхъ на сввтв тому", говорить Гоголь въ "Авторской Исповыди", "кто не прикрыпиль себя къ мысту, не опредвлиль себв, въ чемъ его должность. Ему трудиве всвхъ примънить въ себъ законъ Христовъ, который (существуеть) на то, чтобы исполнять его на земль, а не на воздухъ; а потому и жизнь должна быть для него загадкою 1). Эти слова, вышедшія изъ усть писателя въ такую минуту, когда онъ всего менве могь быть расположень къ притворству, высказывая съ горечью, что давно уже набольдо на сердцв и было плодомъ давняго убъжденія, заслуживають, по нашему мевнію, вниманія какъ вообще, такъ особенно въ примъненіи къ первымъ годамъ его жизни въ Петербургъ. Кромъ естественнаго психологического основания насъ убъждаетъ въ томъ и собственное невольное признание автора, хотя онъ совствить не думаль примънять приведенныя слова къ себъ, считая себя, можетъ быть, возвысившимся надъ изображеннымъ въ нихъ положеніемъ 2). Не будемъ говорить о несо-

<sup>1)</sup> Соч. Гоголя, изд. X, т. IV, 272.

<sup>2)</sup> Надо помнить, что онъ постоянно чувствоваль то склонность къ самому искреннему самовозвеличенію, то потребность каяться въ гордыхъ помыслахъ, особенно въ случав какой-нибудь неудачи, и эти противоръчивыя побужденія удивптельнымъ образомъ переплетаются между собой ипогда на одной и той же страпицъ какъ въ мношеской перепискъ, такъ и въ "Исповъди". Приведенным строки, отнесенныя въ данномъ случав къ другимъ, но выраженныя въ формъ

мнънномъ сходствъ, которое обнаруживается въ этихъ раздъденныхъ между собою почти двадцатилътнимъ промежуткомъ признаніяхъ, сходствъ во взглядъ на свое назначеніе, въ религіозной основъ міросозерцанія и проч.; но даже мучительная неопредъленность стремленій остается почти та же 1). Недаромъ онъ сравниваетъ и отождествияетъ самъ свои стремленія и правственное состояніе съ тімь, въ которомъ онъ находился послъ страшнаго разочарованія, причиненнаго не. успъхомъ "Выбранныхъ Мъстъ изъ переписки съ друзьями"; недаромъ онъ говоритъ, что "внутрение никогда не мѣнялся $^{42}$ ). Какъ въ ранней юности, такъ точно и на склонъ своей дъятельности, Гогодя воодушевляла отвлеченная идея служенія родинъ, но вопросъ о выборъ опредъленнаго поприща для дългельности быль въ его глазахъ всегда второстепеннымъ. Въ эпоху "Авторской Исповеди" для него все должности были равны и ему "хотвлось служить в какой бы то ни было, самой мелкой и незаметной должности, но служить земле своей такъ, какъ онъ хотълъ въ дни юности, и даже гораздо дучше, нежели тогда хотвлъ". "Послв долгихъ лвтъ и трудовъ и опытовъ и размышленій, идя видимо впередъ", говоритъ онъ, дя пришель къ тому, о чемъ уже помышляль во время моего дътства: что назначение человъка-служить и что вся жизнь наша есть служба. Не забывать только нужно того, что взято мъсто затъмъ, чтобы служить Государю небесному. Только такъ служа, можно угодить всемъ: и государю, и народу, и землъ своей". 3). Можно только удивляться, какъ мало всетаки изминился въ прододжение двадцати лить въ своихъ главныхъ чертахъ внутренній міръ поэта и какъ мало вліяли на него вибшнія отношенія, его связи съ передовыми людьми своего времени и самый жизненный опыть, казалось бы, столь богатый и разносторонній при его умъ и наблюдательности. Разница заметна однако въ томъ, что впоследстви Гоголю

сентенціи общаго характера, могли быть въ другой разъ отнесены авторомъ къ самому себъ, какъ и все, что онъ говоритъ передъ этими стронами объ истинномъ христіанинъ.

<sup>1)</sup> Точиве Гоголь въ половинъ сороковыхъ годовъ, такъ сказать, сбятый съ позиціи, разбитый и измученный, возвращается къ тому же состоянію, которое имъ было уже когда-то пережито.

<sup>2) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя", т. VI, етр. 73.

<sup>3)</sup> Соч. Гоголя, язд. X, т. IV, 273.

казались всв должности равны, тогда какъ въ юношеской перепискъ его мы находимъ довольно презрительные отзывы о незначительныхъ должностяхъ.

Смутное представление о способъ осуществления лучшихъ своихъ стремленій не могло, конечно, не сделаться для Гоголи источникомъ тяжкихъ нравственныхъ мученій при первомъ столиновении съ дъйствительностью. Необходимость опредвлить точно родъ будущей двятельности представилась Гоголю еще до окончанія курса, и тогда ему казалось, что задача уже ръшена, хотя вскоръ послъ того пришлось въ томъ разубъдиться и составлять новые планы. "Я перебираль въ умъ всъ состоянія", пишеть онъ дядь, "всь должности въ государствъ и остановился на одномъ-на юстиціи. Я видълъ, что здёсь работы будеть болёе всего, что здёсь только могу я быть благодъяніемъ, здъсь только буду истинно полезенъ для человъчества. Неправосудіе, величайшее въ свъть несчастіе, болье всего разрывало мое сердце. Я поклялся ни одной минуты короткой жизни своей не утерять, не сдълавъ блага. Два года занимался я постоянно изученіемъ правъ другихъ народовъ и естественныхъ, какъ основныхъ для всёхъ законовъ; теперь занимаюсь естественными 1). Авторъ предназначалъ себя въдъятельности въ юридической сферъ. Но такое ръшеніе, исходи изъ отвлеченныхъ соображеній и не основываясь на влечении къ избираемой профессии, естественно не могло быть прочнымъ и вскоръ было оставлено навсегда.

Положеніе Гоголя въ первое время посль переселенія въ Петербургъ напоминаеть отчасти положеніе Тентетникова при вступленіи въ жизнь и посль первыхъ невзгодъ по службь. "Молодость", говорить онъ въ началь второй части "Мертвыхъ Душъ", "счастлива тьмъ, что у нея есть будущее". "По мъръ того, какъ приближалось время къ выпуску, сердце Тентетникова билось. Онъ говорилъ себь: "Въдь это еще не жизнь; это только приготовленіе къ жизни, настоящая жизнь на службъ: тамъ подвиги. И по обычаю всъхъ честолюбцевъ, онъ понесся въ Петербургъ, куда, какъ извъстно, стремится отъ всъхъ сторонъ Россіи наша пылкая молодежь" 2). Черезъ иъсколько времени мы видимъ въ Тентетниковъ такъ же, какъ

<sup>1) &</sup>quot;Русская Стар.", 1876, І, 41.

<sup>2)</sup> Соч. Гоголя, изд. Х, т. III, 287.

и въ Гоголь, разочарование въ надеждахъ и охлаждение въ службъ. "Скоро Тентетниковъ свыкнулся со службою, но только она сдълалась для него не первымъ дъломъ и цълью, какъ онъ полагалъ было вначаль, но чъмъ-то вторымъ. Она служила ему распредълениемъ времени, заставивъ его болье дорожить оставшимися минутами". Не то же ли было и съ Гоголемъ? О службъ Гоголя г. Пашковъ сообщаетъ слъдующее:

"Не имъя ни призванія, ни охоты въ служов, Гоголь тяготился ею, скучаль и потому часто пропускаль служебные дни, въ которые онъ занимался на ввартиръ литературою. Воть послъ двухъ-трехъ дней пропуска является онъ въ департаменть, и секретарь или начальникъ отдъленія дълають ему замъчанія: "такъ служить нельзя, Николай Васильевичъ; службой надо заниматься серьезно". Гоголь вынимаеть изъ кармана загодя приготовленное на Высочайшее имя прошеніе объ увольненіи отъ службы и подаеть. Увольняется и опредъляется нъсколько разъ" 1).

Марья Ивановна, какъ мы видъли, старалась, насколько могла, окружить сына покровительствомъ сильныхъ міра, въчемъ ей помогали между прочимъ такія лица, какъ Трощинскій, который, по словамъ Пащенка, далъ ему рекомендательное письмо къ министру народнаго просвъщенія. Въписьмъ къ П. П. Косяровскому отъ 16 декабря 1828 года Марья Ивановна сообщала:

"Вчера я возвратилась изъ Кибинецъ, проводя моего Николеньку въ С. Петербургъ, и грущу, что въ такой холодъ онъ тдетъ въ дорогъ, но да будетъ воля Божія! Благодътель нашъ (Дмитрій Прокофьевичъ Трощинскій) примътно ослабъваетъ: насилу могъ написать письмо къ своему другу Кутузову о моемъ сынъ, въ которомъ назвалъ его своимъ родственникомъ и просилъ принять въ свое покровительство. Будучи въ Кибинцахъ 26 го, я просила благотворителя моего написать объ Николенькъ, полагая, что онъ вслъдъ за пись-

<sup>1)</sup> Извъстные факты изъ жизни и дъятельности другихъ писателей позволиютъ предполагать и въ нъкоторыхъ мъстахъ сочиненій Гоголя, если не воспоминанія, имъющія автобіографическое значеніе, то, можетъ быть, безсознательное отраженіе того, что было пережито авторомъ. Ниже мы будемъ имъть случай приводить множество такихъ примъровъ.

момъ увдеть, но по разнымъ обстоятельствамъ ему надобно было остаться, да и дороги совсвиъ не было. При мяв получилъ Дмитрій Прокофьевичь отвъть на первое свое письмо по выбадь уже Николеньки и далъ мив прочесть. Я въ жизнь мою не читала такого милаго и простого слова, прямо отъ сердца истекающаго. Между прочимъ благодарить за доставленіе случая сдълать ему угодное и заключаеть письмо тъмъ, что онъ съ нетеривніемъ ожидаеть Николая моего, которому онъ хочеть быть другомъ и путеводителемъ въ его жизни. Представьте себъ, мой другь, что я тогда чувствовала! Я не находила словъ, какъ благодарить великаго благодътеля моего: по милости его мой сынъ прівдеть въ столицу не какъ безпріютный сирота, но какъ родственникъ будеть принять въ домъ немаловажнаго человъка".

Пріятныя мечты и ожиданія матери, однако, какъ извістно. не сбылись. Вышло совершенно напротивъ: Гогодь тотчасъ же почувствоваль себя одиновимь и безпріютнымь въ столиць. (Ср. V т., стр. 77. Тамъ же читаемъ: "Логгинъ Ивановичъ К. (Кутузовъ) былъ во все это время опасно боленъ и я до сихъ поръ не являлся"). Въ письмъ къ П. П. Косяровскому отъ 18 оевраля 1829 года находимъ также несколько строкъ о боавзии Кутузова: "Я получила отъ Николеньки моего два письма, какъ онъ прівхаль въ Петербургь; въ первомъ онъ писаль, что нашель Кутузова отчаянно больнымь, а въ другомъ уже хвалился его ласками, по милости благодътеля нашего". Это письмо пропущено въ изданів Кулиша, но отрывки нзъ него уцваван случайно въ общирной выпискв, сдвланной матерью Гогода въ письмъ ея въ П. И. Косяровскому. - Такимъ образомъ Гоголь вовсе не быль оставлень на произволь судьбы и могь надвяться не на однъ собственныя силы; несомнънно даже, что именно "покровители" помогли ему такъ скоро найти обезпечивающее мъсто въ министерствъ удъловъ. Правда, въ силу ли незначительности объщанной протекцін, или собственной непредпримичивости Гоголя въ смысле искательства, долгое время она не принесла нашему писателю инкакой существенной пользы, но, повидимому, онъ не отклонять ее, хотя и пользоватся ею довольно вято и неохотно 1).

<sup>1)</sup> Въ чисть других в рекомендательных в писси в у Гоголя было также пислио Тропинскаго въ Логину Ивановичу Голеницеву-Кутузову. Следуеть заивтить

Въроятно, надеждой на протекцію объясняется до нъкоторой степени его прихотливая разборчивость въ отношения въ предлагаемымъ занятіямъ. Въ одномъ изъ первыхъ писемъ изъ Петербурга этотъ нуждающийся молодой человъкъ смо-. трить свысока на мъсто въ тысячу рублей жалованья: "Можеть быть, на дняхь отпроется місто повыгодніве и поблагородиве", говорить онъ, "но, признаюсь, ежели и тамъ нужно будеть употреблять столько времени на глупыя занятія, то я—слуга покорный 1). Такой успъхъ на первыхъ шагахъ не мъшаеть, однаво, Гоголю утверждать потомъ, что "вездъ совершенно встръчалъ онъ однъ неудачи, и, что всего страннъе, тамъ, гдъ ихъ вовсе нельзя было ожидать. Люди, соверщенно неспособные, безъ всякой протекціи, дегко подучали то, чего я, съ помощью своихъ покровителей, не могъ достигнуть" <sup>2</sup>). А между твиъ изъ следующаго письма оказывается, что должность, о которой онъ говорить, не только могла доставить ему годовое содержание, но даже возможность помогать матери, что было тогда его задушевной мечтой. Правда. вскоръ оказывается также, что вмъсто тысячи рублей онъ получаль первое время только половину и что "после безко-

по этому поводу изскольно строкъ изъ одного письма Гоголя въ матери, пропущеннаго въ изданіи Кулиша, но сохранившагося въ извлеченіи въ письмъ Марьи Ивановны къ П. П. Косяровскому: "Николенька мой о сю пору не опредвленъ еще на службу. Покойный благодатель нашъ, Дмитрій Прокофьевичъ, говорилъ мив, чтобы я не скучала его нескорымъ опредвленіемъ, потому что Кутузовъ выискиваетъ для него хорошую и выгодную должность, что чрезнычайно трудно теперь на питатской служба, гда совершенно набито дюдей. Я о семъ писвла Николъ своему, чтобы овъ не наскучилъ Кутузову и положился бы съ терпвијемъ на его старанје, а онъ мив отвъчаетъ: "Вы мив совитуете не безпокоить Логина Ивановича моимъ опредплениемъ: оно бы и хорошо, когда бы я могь ничего не псть, не нанимать квартиры и не изнашивать сапогь, но такь какь я не имью сихь талантовь, т. е. жить воздухомь. то и скучаю своимь бездыйствіємь, сидя вь холодной комнаты и имъя величайшее несчастів просить у вась денегь, знавши теперешнія Ваши обстоятельства". И я должна была опять занять и послать ему денегь. Видно, онъ быль въ самомъ тревожномъ положенін, что прибавиль: "Недаромь я не любиль никакыль протекцій: безь нихь давно бы я опредылился кь мпсту". Вь конць письма ивсколько потвшиль меня, что надежда мелькнула ему, но что онь не сиветь еще предаваться ей и жалветь, что не взялся за сіе прежде, и черезь то иного потеряль, и и не внаю, что онъ подъ этикъ разумветь». ("Указатель къ письмамъ Гоголя", 1 изд., стр. 43-€5).

<sup>1) &</sup>quot;Соч. и письив Гоголя", У. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же. стр. 85.

нечныхъ исканій ему удалось достать мівсто незавидное, что важной протекціи онъ не имівть, что "покровители" водили его до тіхъ поръ, пока не заставили его усомниться въ самой возможности осуществленія ("сбыточности") ихъ обіщаній; но віздь этого предвидіть зараніве онъ не могъ, и къ тому же скоро онъ надівется опять получить штатное мівсто, до котораго "многіе по пяти літь дослуживаются, а иные даже по десяти, и не получають").

Нравственное состояніе Гоголя во все это время было самое неопредъленное и неровное. Онъ постоянно переходилъ отъ надежды въ разочарованио и снова затемъ возвращался въ свътлому настроенію, не давая овладъвать собою отчаянію. Въ трудностяхъ жизни его поддерживаль оптимизмъ, находившій себъ основу и оправданіе въ его увъренности въ высокомъ своемъ призваніи и въ склонности толковать случайности въ свою пользу. Этимъ объясняется и его кажущаяся безпечность при томъ подавленномъ состояніи, которое онъ не разъ характеризуеть самъ въ своихъ письмахъ. "Мысли тучами налегають одна на другую, не давая одна другой мъста, и непонятная сила нудить и вивств отталкиваеть ихъ излиться передъ вами и высказать всю глубину истерзанной души" <sup>а</sup>). Въ другой разъ онъ пишетъ матери: "Простите своему несчастному сыну, который одного только желаль бы нынъ-повергнуться въ объятія ваши и излить передъ вами изрытую и опустошенную бурями душу свою, разсказать всю тяжкую повъсть свою въ то же время, по воспоминаніямъ товарища, Гоголь вивств съ Кукольникомъ были душою веселаго малороссійскаго кружка, состоявшаго изъ десяти товарищей-одновашниковъ" (въ томъ числъ были: Прокоповичъ, Данилевскій, Пащенко, Кукольникъ, Базили, Гребенка, Мокрицкій и другіе). "Товарищи", разсказываеть г. Пашковъ, псходились у кого-нибудь изъ своихъ, составляя тесный, пріятельскій кружокъ, и весело проводили время" 1). Хандру тотчасъ по прівздв въ Петербургь следуеть считать, очевидно, явленіемъ мимолетнымъ, не оставившимъ послъ себя серьезныхъ следовъ, кроме разве некоторой распущенности, '

<sup>1) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя", т. У, стр. 105.

<sup>2) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя", т. V, стр. 84—85.

<sup>3)</sup> Тамъ же, стр. 89.

<sup>4) &</sup>quot;Берегъ", 1880, № 268.

помъщавшей Гоголю воспользоваться протекціей Трощинскаго. "Пріъхали они въ Петербургъ", продолжаєть г. Пашковъ, "остановились въ скромной гостинницъ и заняли въ ней одну комнату съ передней (Гоголь, Данилевскій и Пащенко). Живутъ пріятели недълю, живуть и другую, и Гоголь все собирался вхать къ министру, собирался, откладываль со дня на день, такъ прошло шесть недъль, и Гоголь не повхаль. Письмо такъ у него и осталось". Непредпріимчивость Гоголя въ данномъ случав происходила, въроятно, отъ несочувствія къ самому предмету ходатайства, такъ какъ съ увлеченіемъ онъ могь приниматься за такое дъло, въ которомъ видълъ осуществленіе своей завътной цъли, тогда какъ ко многимъ родамъ дъятельности онъ относился равнодушно и, уже поступивши на службу, какъ мы видъли, часто готовъ былъ оставить ее при первомъ поводъ.

Во все время своихъ продолжительныхъ и безплодныхъ стремленій найти опредвленный родь занятій, Гоголь не переставаль постоянно надвяться на собственныя силы и на помощь Божію. Съ самаго начала онъ вооружается терпъніемъ, и при безпечномъ и нерадивомъ отношеніи къ навязываемымъ протекціямъ, какъ человікъ, одаренный энергіей, но не опредъливній себъ еще точно будущей дъятельности, составляеть собственные планы, принимаясь за многое въ надежде найти успехъ здёсь или тамъ. Не скрывая отъ матери своихъ житейскихъ затрудненій, онъ высказываетъ въ то же время твердую решимость победить ихъ. Разсказавъ объ ужасной петербургской дороговизнъ, онъ воскаицаетъ: "Какъ въ этакомъ случав не приняться за умъ, за вымысель, какь бы добыть этихь проклятыхь, подлыхь денегъ, которыхъ хуже я ничего не знаю въ міръ? вотъ я и ръшился... 4 1) и затъмъ прибавляетъ извъстное намъ объщаніе сообщить въ следующемъ письме о результатахъ своихъ иска. ній. Здёсь, очевидно, річь касается многихъ плановъ. Въ это время Гоголь задумываеть несколько литературныхъ предпріятій и печатаеть "Ганца Кюхельгартена" (вышедшаго въ іюнь того же года). Жаль, что намъ остается неизвыстнымъ, о чемъ говоритъ Гоголь въ следущихъ словахъ цитированнаго выше письма: "Работы мои подвинулись, и я, наблюдая

<sup>1) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя", т. V. стр. 72.

внимательно за ними, надъюсь въ недолгомъ времени добыть что-нибудь". Въ следующемъ письме, очевидно сообщая о результатахъ своихъ начинаній, онъ замічаеть: "Нынізшнія извъстія письма моего не будуть слишкомъ утъщительны для васъ, почтенивищая маменьва. Мои надежды (разумъется, малая часть оныхъ) не выполнились. Хорошо же, что я не вдавался увърительно имъ; что имъю достаточный запасъ сомнънія во всемъ, могущемъ случиться 1). Гоголь говоритъ далве о несостоявшейся повздкв за-границу, разстроившейся всявдствіе мнимой смерти какого-то воображаемаго его друга. "Великодушный другь мой, доставлявшій мив все это, скоропостижно умеръ; его намъренія и мои предположенія лопнули, и я теперь испытываю величайшій ядъ горести; но она не отъ неудачи, а оттого, что я имвать одно существо, къ которому истинно было привязался навсегда, и Небу угодно было лишить меня его". Черезъ нъсколько строкъ онъ говорить о томъ, что остается въ Петербургв и что ему предлагаютъ мъсто, но не на него, конечно, намекалъ онъ раньше, потому что этотъ планъ ему не нравится и могъ имъть значеніе развів послів другой или третьей неудачи". Даліве онъ продолжаетъ: "Но за цъну ли, едва могущую выкупить годовой наемъ квартиры и стола, мнв должно продать свое здоровье и драгоциное время? и на что же? на совершенные пустяки, -- на что это похоже? въ день имъть свободнаго времени не болъе, какъ два часа" и проч. и заключаетъ свою тираду словами: .Итакъ я стою въ раздумъв на жизненномъ пути, ожидая еще ръшенія нъкоторымъ моимъ ожиданіямъ .... 2). На неудачи свои онъ смотрълъ, какъ на наказанія за нарушеніе Божественной воли. Поэтому, собираясь вхать за-границу, уже самостоятельно, после того какъ будто бы не удалась повадка съ другомъ, онъ считаетъ свои неудачи "налегшею на него справедливымъ гнъвомъ Десницу Всемогущаго за то, что онъ хотвлъ противиться ввечнымъ, неумолкаемымъ движеніямъ души", — на томъ основаніи, что жхъ "Богь вдохнуль", претворивь въ него "жажду, невасытимую бездвиственною разсвянностью сввта. Онь указаль мин путь въ землю чуждую, чтобы тамъ воспитать свои страсти въ

<sup>1) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя", т. V, стр. 83.

<sup>2)</sup> Tanb me.

тишинъ, въ уединеніи, въ шумъ въчнаго труда и дъятельности, чтобы в самь по нъсколькимь ступенямь полнялся на высшую, откула быль бы въ состояни разсвять благо и работать на пользу міра. И я осмёдился откинуть эти Божественные помыслы (sic!) и пресмываться въ столиць, издерживая жизнь такъ безплодно". Безнадежная любовь къ неизвъстной особъ, не отвъчавшей ему взаимностью, была, по его убъжденію, очевиднымъ наказаніемъ за то, что онъ меллиль целые месяцы, упорствоваль 1). "Не явный ли заесь недо мною Промысель Божій", восклицаеть Гоголь, нимало не подозръвая, какъ гадательны и субъективны всъ его попытки унснить себъ волю Провидънія. Онъ такъ убъжденъ въ томъ, что поняль Высшую волю, что восилицаеть съ увъренностью: "Въ умилении призналъ я пекущуюся обо мив Десиицу". Но въ скоромъ времени взглядъ его измъняется и онъ уже иначе объясняетъ себъ волю Промысла и уже долженъ сознаться, что онъ напрасно старался увърить самою себя, будто "принужденъ повиноваться волё Того, Который управляеть нама свыше", и наконецъ, готовъ неудачную свою повадку приписывать внушеніямъ гордости: "Богь унизиль мою горлость-Его святая воля!".

Самою выдающеюся чертой въ юношескомъ міросозерцаніи Гоголя является именно это стремленіе отгадать въ событіяхъ своей жизни проявленіе Промысла и истинное значеніе его указаній. Гоголь не только глубоко въроваль въ непогръшимость своихъ основныхъ идеаловъ и сложившихся взглядовъ на свое назначеніе, но и каждую неудачу объяснялъ непремънно карой за неповиновеніе волъ Божіей. На этомъ убъжденіи основывался его оптимизмъ, служившій для него постояннымъ утъщеніемъ и находившій себъ исходъ въ склонности къ толкованіямъ самыхъ простыхъ случайностей въ лестномъ для него смыслъ. Гоголь, безъ сомнънія, былъ

<sup>1)</sup> Намъ дично эта фантастическая дюбовь Гогодя кажется такимъ же отважнымъ вымысломъ съ его стороны, какъ и сообщеніе о великодушномъ другъ и помровителъ, будто бы объщавшемъ вези его на свой счетъ за-границу, но внезапно скончавшемся. Объ эти легенды имъютъ одинаковую степень достовърности, и были тотчасъ же забыты саминъ Гоголемъ; но люди, довъряющіе одной изъ нихъ, ради послъдовательности должны върить также и другой; впрочемъ къ такимъ людимъ, повидимому, можно отнести пока только одну г-жу Черницкую.

человъкъ глубокой въры, и въ его напыщенныхъ иногла тирадахъ нътъ ни безсодержательнаго фразерства, ни лицемърія. Жизнь была исполнена для него глубоваго и таинственнаго смысла, и онъ имълъ на нее взглядъ діаметрально противоположный убъжденіямъ многихъ людей, которые видять въ ней лишь безсмысленную цепь случайностей. Взглядь этоть проявляется такъ или иначе почти въ важдомъ письмъ. Напр., "Какъ много еще отъ меня закрыто тайною, и я съ нетернівніемъ желаю вздернуть таинственный покровъ, и въ слівдующемъ письмъ извъщу объ удачахъ иди неудачахъ $^{(1)}$ . Въ другомъ ивств: "если получу върный и несомивнный успъхъ, напишу вамъ". - Возэръніе, высказываемое последовательно и систематически въ продолжение целой жизни, не можеть быть принятой на себя маской. Невозможно представить, чтобы Гоголь не повидаль своего притворства даже въ интимныхъ письмахъ.

Укажемъ еще нъсколько мъстъ, гдъ Гоголь утъщаетъ себя и мать надеждой на лучшую будущность, основанной на такихъ же догадкахъ о цъляхъ Провидънія. "Пора бы, кажется, счастью обратиться къ намъ; но Провидъніе, върно, съ намъреніемъ такъ медлитъ, и мы должны благословлять Его святую волю" з). Или: "Изръдка такъ, какъ будто отъ самого Бога, посъщаетъ меня мысль, что, можетъ быть, все это дълается съ намъреніемъ; можетъ быть, съются между нами огорченія для того только, чтобы мы могли потомъ безмятежно и радостно пользоваться жизнью", и проч. з).

Намъ остается упомянуть о томъ, что въ началь 1830 года Гоголь думалъ было между прочимъ поступить на сцену. Хотя г. Мундтъ относитъ по памяти это время къ 1830 или 1831 году; но уже въ серединъ 1830 карьера нашего писателя точно опредълилась и онъ не былъ болъе въ положени непристроеннаго молодого человъка, слъдовательно, не могъ на вопросъ князя Гагарина, почему онъ не намъревается служить, отвътить, что служба не можетъ доставить большого обезпеченія. Странно только, что Гоголь утверждалъ

<sup>1) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя", т. V. стр. 79.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 99.

<sup>3)</sup> Тамъ же, стр. 93. Ср. указанные выше взгляды Марьи Ивановны на счастье; см. выше стр. 64—65.

тогда, будто никогда раньше не играль. Князь поручиль своему чиновнику Храповицкому испытать Гоголя, предупредивъ его заранъе, что напрасно онъ считаетъ сценическую двятельность столь дегкою и доступною для каждаго и высказаль мивніе, что Гоголь должень быть болве способень нъ исполнению комическихъ пьесъ, нежели драматическихъ, на которыя онъ себя предлагаль. Испытаніе оказалось неудачнымъ. Гоголю дали прочесть два отрывка изъ пьесъ Хвостова, и Храповицкій нашель, что онъ читаеть слишкомъ просто, безъ всякаго выраженія. Причиною такого отзыва была, въроятно, засвидътельствованная г. Мундтомъ принадлежность Храповицкаго къ той груплів цівнителей сценическихъ талантовъ, которая необходимымъ условіемъ мастерского чтенія считала напышенную декламацію. Впрочемъ, тотъ же Мундть передаеть, что Гоголь смутился, читаль вяло, и, повидимому, самъ заметилъ произведенное имъ на слушателей невыгодное впечатленіе, и уже не являлся за отвътомъ. Храповицкій подаль о Гоголь князю записку, въ которой утверждаль о совершенной неспособности его къ игръ и находилъ возможнымъ принять его, въ случав особенной милости князя, развів на "выходъ" 1).

1830 года 10 апръля Гоголь поступиль уже на службу въ департаментъ удъловъ, какъ видно изъ выданнаго ему департаментомъ аттестата при увольненіи. Онъ получилъ 9 марта 1831 г. мъсто помощника столоначальника, которое и занималь до 1832 г. <sup>2</sup>). Впрочемъ, въроятно, Гоголь еще раньше служилъ въ департаментъ, судя по слъдующимъ словамъ письма къ матери отъ 2 апръля 1830 г.: "Въ самое это время, когда я хотълъ оканчивать письмо мое къ вамъ, посътилъ меня начальникъ мой по службъ съ не совсъмъ дурною новостью, что жалованья мнъ прибавляють еще двадцать рублей въ мъсяцъ <sup>4</sup> з). Въ это время онъ снова приходитъ къ убъжденію, что онъ совершенно все потеряль бы, если бы уъхалъ изъ Петербурга: "Здъсь только человъку достигнуть можно чего-нибудь; тутъ тысяча путей для него; нужно только употребить терпъніе,

<sup>1) &</sup>quot;С.-Петерб. Въд.". 1861 г., № 235; послѣ было перепечатано въ "Новомъ Времени".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "Сборн. студ. С.-Петерб. Университета", 1857 г., I.

<sup>3) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя", т. V, стр. 97—98.

съ которымъ можно-таки дождаться своего" и проч. Сообщенія со стороны Гоголя о поступленін его на службу передъ этимъ мы, однако, нигдъ не находимъ; письмо было, въроятно, затеряно. Все это времи Гоголь продолжалъ испытывать нужду и быль принуждень не разъ обращаться за денежною помощью въ своему дядъ Андрею Андреевичу Трощинскому, что его, разумъется, чрезвычайно стъсняло и тяготило 1). Ему приходилось выслушивать даже попреки и напоминанія о томъ, что у Андрея Андреевича есть также семейство и что его дъла находится не въ блестищемъ состояния. Его не мало смутило однажды неожиданное извёстіе о томъ, что "благодътель" его собирался совству утхать изъ Петербурга. Наконецъ Гоголь сознается однажды матери въ накоторой лести своей Андрею Андреевичу: "Письмо ваше, пущенное 14 октября, я получиль, но не отвъчаль такъ долго потому, что вручилъ незадолго передъ нимъ одно письмо Андрею Андреевичу, по его требованію, въ собственныя его руки, незапечатанное; следовательно, вы не подивитесь, если я въ немъ немного польстилъ ему. Впрочемъ онъ точно для меня много сдълаль: по его милости, я теперь имъю теплое на зиму платье, также заплатиль должное мною за квартиру". 1) Впрочемъ и въ другихъ письмахъ Гоголь замъчаетъ, что хорошо еще, что онъ имълъ все это время "такого ръдваго благодътеля, какъ Андрей Андреевичъ 2). Нужда Гоголя доходила до того, что онъ "всю зиму отхваталъ въ летней шинели" <sup>3</sup>). Благодарность свою богатому родственнику Гоголь побуждаеть высказать также и мать свою "въ живъйшихъ и трогательныйшихь выраженіяхь", совытуя вийсты съ тымь свазать о себъ, что онъ въ своихъ письмахъ къ ней "не можеть нахвалиться ласками и благодвяніями, безпреставно ему овазываемыми". Ему тажело было лишній разъ занвнуться о своихъ нуждахъ...

При подобныхъ условіяхъ Гоголь, однако, не рѣшается покинуть Петербургъ, и хотя высказываеть однажды намѣреніе проситься въ провинцію, но это намѣреніе было вынужденное и мимолетное: "Признаюсь, Боже сохрани, если

<sup>1)</sup> См. "Указатель въ письмамъ Гоголя", изд. I, стр. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же, стр. 100.

<sup>8)</sup> Тамъ же.

доведется вхать въ Россію! По-моему, ежели вхать, такъ ужъ вхать въ одну Малороссію. Но, признаюсь, если разсудить, какъ нужно, то, несмотря на мою охоту и желаніе увхать въ Малороссію, я совершенно потеряю все, если удалюсь изъ Петербурга<sup>и</sup> 1).

Въ такомъ положени оставался Гоголь до начала 1831 г., когда следующія слова его свидетельствовали ясно, что внешнія его условія и самое настроеніе значительно измінилось къ лучшему. "Върьте, что Богъ ничего не готовитъ въ будущемъ, кромъ благополучія и счастія. Источникъ ихъ находится въ самомъ нашемъ сердив. Чвиъ оно добрве, твиъ болье имветь притязаній и правь на счастіе. Какь благодарю я вышнюю Десницу за тъ непріятности и неудачи, которыя довелось испытать мев! Ни на какія драгоцівности въ мір'в не проміняль бы ихъ. Чего не извідаль я въ то короткое время! Иному во всю жизнь не случалось имъть такого разнообразія. Время это было для меня наидучшимъ воспитаніемъ, какого, я думаю, різдкій царь могъ иміть. Зато теперь какая тишина въ моемъ сердцъ! какая неуклонная твердость и мужество въ душъ моей! Неугасимо горить во мев стремленіе, но это стремленіе-польза. Мев любо, когда я не ищу, но моего ищуть знакомства 2). Въ этихъ словахъ Гоголь подводить итоги впечатленіямь, пережитымь въ первые два года своей петербургской жизни, и отмъчаетъ перемвну, происшедшую въ его судьбв и положеніи. Съ этихъ поръ онъ становится въ ряды признанныхъ дитераторовъ и пріобрътаеть прочное и почетное положеніе. Теперь онъ радуется совъту докторовъ поменьше сидъть на мъстъ во избъжаніе геморроидовъ, какъ внъшнему поводу для оставленія службы. "Я душевно быль радъ оставить ничтожную службу, ничтожную, я полагаю, для меня, потому что иной Богъ

<sup>1), &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя", т. V, стр. 109.

Стр. 127. Эти строки письма Марья Ивановна воспроизводитъ саъдующимъ образомъ въ письмъ къ П. П. Косяровскому:

<sup>&</sup>quot;Я получила отъ Николеньки письмо очень пріятное, что онъ счастливо продолжаєть службу и благодарить Бога за претерпівныя имъ нужды и разнообразія, которых в иному во весь віжь не придется испытать. "Зато", пишеть, "какан теперь тишина въ моемъ сердці и какан твердость въ душі моей, и какъ пріятно миї, что не я ищу, но моего ищуть знакомства". ("Указатель Гоголя", 1 изд., стр. 78).

знаеть за какое благополучіе почель бы занять оставленное мною місто. Но путь у меня другой, дорога пряміве, и въ душів боліве силы идти твердымъ шагомъ $^{\mu}$  1).

Съ этихъ поръ для Гоголя начинается одинъ изъ болъе отрадныхъ періодовъ его жизни, періодъ дружескаго общенія съ Плетневымъ, Жуковскимъ, Пушкинымъ и А. О. Россеть, уступающій только самой свътлой и счастливой поръ его жизни,—поръ увлеченія Римомъ и Италіей.

<sup>1) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя", т. V. стр. 129.

## Н. В. ГОГОЛЬ ВЪ НАЧАЛѢ ЛИТЕРАТУР-НОЙ КАРЬЕРЫ.

(1830—1831).

|  |  | ,      |
|--|--|--------|
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  | !<br>! |
|  |  |        |
|  |  |        |

І. ЗАДАТКИ ТВОРЧЕСТВА ВЪ ЮНОСТИ ГОГОЛЯ И РАЗВИТІЕ ИХЪ ВЪ "ВЕЧЕРАХЪ НА ХУТОРЪ".

I.

Паръ ръдкой наблюдательности, унаслъдованный Гоголемъотъ отца, сталъ обнаруживаться чрезвычайно рано, опередивъ и надолго заслонивъ собою проявление всъхъ другихъ сторонъ его духовной природы: имъ Гоголь обращалъ на себя общее вниманіе еще въ ту пору, когда далеко не могь похвалиться передъ сверстниками серьезнымъ умственнымъ развитіемъ. Въ мальчикъ замъчали необыкновенное умънье удовить въ окружающихъ дицахъ и предметахъ повидимому мелкіе, но всегда въ высокой степени характерные признаки, искусство ярко очертить вещь немногими живыми штрихами. Съ раннихъ лътъ Гоголь былъ оригиналенъ въ каждой шуткъ, въ каждой детской шалости, но больше всего въ развлеченіяхъ. Всв эти особенности, проявлявшіяся въ немъ еще въ отрочествъ, преимущественно въ видъ безсознательнаго, хотя и вполнъ артистического копированія старшихъ, становились постепенно все зрълве и серьезнве и получали болве глубокую цвль и значеніе. Сценическіе успвхи его въ школв основывались на живомъ и поразительно върномъ воспроизведеніи тыхъ сторонъ, которыя ускользали отъ обыкновеннаго глаза. Юношей онъ уже въ совершенствъ владълъ всъми сценическими данными, особенно мимикой, но - что всего важнее - тонкимъ инстинктомъ художника ясно понималъ, къ чему долженъ стремиться и чего избъгать настоящій актеръ. Ему удавалось достигать поражающихъ эффектовъ единственно необычайной правдивостью изображенія, безъ

всякихъ преднамфренныхъ натяжекъ и въ самыхъ незначительныхъ роляхъ, особенно стариковъ и старухъ. Этой способностью онъ рышительно выдылялся среди другихъ товари. щей, пробовавшихъ свои силы на сценъ, особенно отличаясь отъ извъстнаго впослъдствіи Кукольника, полагавшаго верхъ искусства въ энергическихъ жестахъ и напыщенной декламаціи. Отсюда ясно вытекаеть, что, какъ бы ни было важно для развитія таланта значеніе позднайшихъ вліяній и опыта жизни 1), оно всегда остается по меньшей мъръ второстепеннымъ. Такъ въ данномъ случав въ обоихъ молодыхъ людихъ, въ сущности съ первыхъ же шаговъ, ръзко обозначились совершенно противоположные природные задатки, которые наложили роковую печать на всю ихъ последующую деятельность, предопредвливъ заранве одного быть творцомъ имъющей великое значение въ исторіи русской литературы натуральной школы, другого-производить напыщенныя, ходульныя пьесы.

Объ игръ Гоголя такъ разсказываетъ одинъ изъ его школьныхъ товарищей: "Вотъ является дряхлый старикъ въ простомъ кожухъ, въ бараньей шапкъ и въ смазныхъ сапогахъ. Опираясь на палку, онъ едва передвигается, доходитъ крехтя до скамьи и садится. Сидитъ, трясется, крехтитъ, хихикаетъ и кашляетъ, да, наконецъ, захихикалъ и закашлялъ такимъ удушливымъ и сильнымъ старческимъ кашлемъ, съ неожиданнымъ прибавленіемъ, что вся публика грохнула и разразилась неудержимымъ смъхомъ" 2). Пріемъ, употребленный Гоголемъ, показался настолько неожиданнымъ и выходящимъ изъ ряду вонъ, что, несмотря на общія восторженныя одобренія, начальство было смущено и перепугано выходкой; бросились убъждать Гоголя, но онъ былъ непоколебимо увъренъ, что такъ именно и слъдовало выполнить роль. Чтобы

<sup>1)</sup> Обстоятельства имели, конечно, различное значене въ жизни Гоголя въ смысле развития его таланта, какъ благопріятное, такъ и неблагопріятное; но такъ какъ природа, разсыпая свои дары, посылаєть человеку только силы для исполненія какой - вибудь задачи, ничемъ не гарантируя надлежащее ихъ употребленіе, то и Гоголь сделаль гораздо меньше того, къ чему быль призвань, и притомъ сделаль это въ значительной мере благодаря Белинскому, съумевнему варостить брошенныя имъ семена и дать имъ новую жизнь.

<sup>2) &</sup>quot;Берегъ", 1880, № 268, статья В. Пашкова.—Гоголь превосходно штралъ также няню Василису въ пьесъ Крылова: "Урокъ дочкамъ".

вполнъ понять и оцънить значение произведеннаго впелатъънія, необходимо помнить, что гимназическіе спектакли при Гоголъ были далеко не такими, какіе принято обыкновенно называть домашними; на нихъ во множествъ стекалась избранная провинціальная публика, а иногда являлись и прівзжіе нэъ ближайшихъ городовъ. Изъ неизданныхъ записокъ другого товарища детства Гогодя мы можемъ извлечь объ этомъ следующія подробности: "Театральныя представленія давались на праздникахъ. Мы съ Гоголемъ и съ Романовичемъ 1) сами рисовали декораціи. Одна изъ рекреаціонныхъ залъ (оңв назывались у насъ музеями) представляла всв удобства для устройства театра. Зрителями были, кромъ нашихъ наставниковъ, сосъдніе помъщики и военные расположенной въ Нъжинъ дивизіи. Въ ихъ числъ помню генераловъ: Дибича (брата фельдмаршала), Столыпина, Эммануэля. Всв были въ восторгъ отъ нашихъ представленій, которыя одушевляли мертвенный убадный городокъ и доставляли нъкоторое развлечение случайному его обществу. Играли мы трагедін Озерова, "Эдипа" и "Фингала", водевили, какую-то малороссійскую пьесу, сочиненную тогда же Гоголемъ 2), отъ которой публика надрывалась со смеху. Но удачиве всего давалась у насъ комедія Фонвизина "Недоросль". Видаль я эту пьесу и въ Москвъ, и въ Петербургъ, но сохранилъ всегда то убъжденіе, что ни одной 3) автрись не удавалась роль Простаковой такъ хорошо, какъ играль эту роль шестнадцатильтній тогда Гоголь. Не менье удачно пятнадцатилътній тогда Несторъ Кукольникъ, худощавый и длинный, играль недоросля, а Данилевскій — Софью. Благодаря моей необыкновенной въ то время памяти доставались мив самыя длинныя роли, Стародума, Эдипа и другія (1). Только-что приведенныя строки подтверждаются и воспоминаніями Данилевскаго; но последній, признавая выдающіяся достоинства игры Кукольника, насколько рельефиве оттаняеть отмаченное выше различие между его игрой и игрой Гоголя. Всъ от-

<sup>1)</sup> Василій Игнатьевичь Любичь-Романовичь, старшій товарищь Гоголя въ Изжинскомъ лицев.

<sup>2)</sup> Здісь неточность: авторъ, віроятно, разумітеть комедію отца Гоголя.

<sup>3)</sup> Въ копін, въронтно, ошибка: ви. ни одной актрисы написано: молодой.

<sup>4)</sup> Эти воспоминанія принадлежать лицу, занимавшему впосл'ядствін видное положеніє въ дипломатическомъ міръ.

вывы единогласно сходятся въ томъ, что Гоголь и Кукольникъ явили себя замъчательными талантами еще на гимназической сценъ. "Всъ мы думали тогда", -- замъчаетъ первый цитированный нами разсказчикъ, - "что Гоголь поступить на сцену, что у него громадный сценическій таланть и всь данныя для игры на сцень: мимика, гримировка, перемвиный голось и полныйшее перерождение въ роли, какія онъ играетъ. Думается, что Гоголь затмиль бы и знаменятыхъ комиковъартистовъ, если бы вступилъ на сцену $^{u-1}$ ). Со временемъ искусное подражаніе пріемамъ, жестамъ и свладу річи доходило у Гоголя иногда до того, что люди, не видавшіе прежде ни разу нъкоторыхъ его знакомыхъ, случалось, тотчасъ узнавали ихъ по его мастерскому заочному изображенію. Въ "Авторской Исповеди" онъ такъ вспомниль объ этой своей замівчательной способности художественно воспроизводить характерь и рвчь изображаемых лицъ: "Говорили, что я умъю не то что передразнить, но угадать человъка, то-есть угадать, что онъ долженъ въ такихъ и такихъ случаяхъ сказать, съ удержаніемъ самаго склада и образа его мыслей и рвчей 2). Такимъ образомъ, если Гоголь не воспользовался этой драгоциной способностью для сцены, то интъ сомивнія, что этой способности прежде всего онъ обязанъ блестящими успъхами на другомъ, гораздо болъе славномъ поприщъ, на которое быль выдвинуть не литературнымъ честолюбіемъ или иными случайными побужденіями, но именно непреодолимой внутренней потребностью воплощать въ осязательныя формы образы, мучительно роившиеся въ его воображении и достигавшіе поразительной яркости. Образы эти не воспринимались имъ только пассивно, извив, какъ безсознательный и безсвязный матеріаль, но, глубоко западая въ душу, возбуждали въ ней разнородныя чувства и представленія и, въ свою очередь, получали яркую субъективную окраску. Последнее обстоятельство и давало жизнь и силу творчеству, такъ какъ главную прелесть произведеніямъ Гоголя сообщаеть нередко внутренняя теплота чувства и живость проникнутой имъ картины, безъ которой рабски воспроизводи-

<sup>1) &</sup>quot;Берегъ", статья Пашкова, передающая воспоминанія Т. Г. Пащенко. Это миние раздвинать и самъ Гоголь. Си. "Русскій Архивъ", 1871, 4—5, письмо къ В. А. Жуковскому, стр. 934.

<sup>2)</sup> Соч. Гоголя, изд. 10-е, т. IV, стр. 248.

ман дъйствительность возбуждала бы сраввительно бледное впечатленіе. Каждое художественное произведеніе Гоголя неизменно носить на себе печать глубовой оригинальности. Справедливо и тонко заметиль одинь весьма компетентный ценитель, что въ "развитіи своемь Гоголь быль независимье отъ посторонних вліяній, нежели какой-либо другой изъ нашихъ первоилассныхъ писателей" 1). Но эта независимость прежде всего обусловливалась крайней оригинальностью натуры, смело пролагавшей свой собственный путь тамъ, где другіе следовали авторитетамъ и искали опоры въ избранныхъ образцахъ.

Печать генія різко выділяла Гоголя и въ самыхъ невначительныхъ, обыденныхъ случаяхъ жизни, гдв оя всего меньше можно было ожидать, и, какъ всего чаще случается, была замъчена только тогда, когда его имя гремъло и было навсегла покрыто безсмертною славой. Любопытно, что когда Гогодь юношей прівзжаль изъ Нежина домой на каникулы, онъ такъ же поражаль соседей, какъ въ школе товарищей, преимущественно искуснымъ копированиемъ старшихъ, въ • чемъ видъли, впрочемъ, пока только балаганное фиглярство, нисколько не подозръвая, что изъ этого насмъщливаго подростка, а особенно изъ этой его способности "пересмъивать". можеть выйти со временемъ что-нибудь дельное. Въ такомъ невыгодномъ мифнім нельзя не видіть отчасти слідовъ недовольства и раздраженія, но до изв'ястной степени оно могло быть искреннимъ, тъмъ болъе, что, по собственному позднъйшему признанію, въ ранніе годы поэтъ быль склонень въ веселой безпечности и охотно давалъ волю безотчетно возникавшимъ иногда представленіямъ. Во время прівадовъ домой на каникулы характеръ его проявлялся весьма разнообразно и мевнія о немъ были несходныя, но по большей части невыгодныя. Однажды онъ такъ писалъ объ этомъ матери: "Я почитаюсь загадкой для всехь; никто не разгадалъ меня совершенно. У вась почитають меня своенравнымь, какимь-то несноснымь педантомь, думающимь, что онь создань на другой ладь от людей. Върите ли, что я внутренно самъ смъядся надъ собою вивств съ вами? Здвсь 2) меня называють

<sup>1)</sup> См. "Очерки Гоголевскаго періода русской литературы" ("Современникъ". 1856. 2. Критика, стр. 6). Статья принадлежитъ Чернышевскому.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Т.-е. въ Нъжинъ.

смиренникомъ, идеаломъ кротости и терпвнія. Въ одномъ мъсть я самый кроткій, тихій, учтивый, въ другомъ-угрюмый, задумчивый, неотесанный, въ третьемъ-болтливъ и дукученъ до чрезвычайности, у иныхъ - уменъ, у другихъ глупъ" 1). Однимъ словомъ, оригинальная натура чувствовалась въ Гоголь многимъ, но понять или хотя повнимательные вникнуть въ нее едвали вто изъ окружавшихъ былъ въ состоянін; большинство только отъ души смінялось надъ жертвами его остроумія или сердилось за нихъ, а въ школь его часто даже наказывали за "шутовство и кривлянье". Въ любопытныхъ воспоминаніяхъ А. М. Стороженка приведенъ между прочимъ следующій отзывъ о Гоголе-юноше какого-то старичка изъ военныхъ, рекомендовавшаго его отцу молодого нъжинскаго студента въ такихъ выраженияхъ: "Это-Гоголь, сыновъ Марьи Ивановны, не много путнаго объщаетъ. Говорять, плохо учится и не уважаеть своихъ наставниковъ. Вы не повърите, какая спичка этотъ скубенть; вчера вечеромъ мы животы надрывали, слушая, какъ онъ передразнивалъ почтеннаго Карла Ивановича, сахаровара Р. " 1) Когда Гоголь, переселившись уже въ Петербургъ, просилъ однажды мать присыдать ему сундуки съ старинными малороссійскими костюмами, то онъ двлалъ предположение, что сосъди такъ стануть толковать объ этомъ:

"На что ему", я думаю, поговариваетъ Домна Матвъевна, "весь этотъ скарбъ?"—"То-то онъ еще съизмалу былъ затъйникъ!"—прибавляетъ Олимпіада Өедоровна. "Они еще вмъстъ съ Симономъ, какъ прівзжали изъ Нъжина, то выстругирали какой то органъ изъ дерева" 3).

Такъ смотръли на Гоголя окружающіе, пока со всъхъ концовъ Россіи не стали доноситься о немъ восторженные крики, какъ о восходящемъ крупномъ литературномъ свътиль; а вотъ образецъ его остроумныхъ юношескихъ шутокъ, сообщенный тъмъ же Стороженкомъ:

"Послъ объда кто-то дернулъ меня за фалдочку; оглянувшись, я увидълъ Гоголя. — Пойдемъ въ садъ, шепнулъ онъ,

<sup>1) &</sup>quot;Соч. и письма Гогола", изд. Кулиша, т. У. стр. 71.

<sup>2) &</sup>quot;Отечественныя Записки", 1859, 4, стр. 75.

<sup>3)</sup> Соч. и письма Гоголя, изд. Кулиша, т. V., стр. 140. Домна Матвевна Зарудная, Олимпіада Өедоровна Тимченко, состдки М. И. Гоголь, Симонъдядьва Гоголя, жившій при немь въ итжинскомъ лицеть.

и довольно скоро пошель въ диванную; я последоваль за нимъ и, пройда песколько комнать, мы вышли на террассу"...

- Знаете ли, что сдържемъ? сказалъ Гоголь: мы теперь свободны часа на три; пойдемъ въ лъсъ?
- Йожалуй, отвъчалъ я: но какъ мы переберемся черезъ ръку?
- Въроятно, тамъ отъищемъ челнокъ, а, можетъ быть, и мостъ есть. Мы спустились съ горы прямикомъ, перелъзли черезъ заборъ и очутились въ узкомъ и длинномъ переулкъ, въ родъ того, какой раздълялъ усадьбы Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича.
- Направо, или нальво? спросиль я, видя, что Гоголь съ нерышимостью посматриваль то въ ту, то въ другую сторону переудка.
  - Далеко придется обходить, отвъчаль онъ.
  - Что-жь двлать?
  - Отправимся прамо.
  - Черезъ леваду?
  - Да.
  - Пожалуй.

На основани принятой отъ поляковъ пословицы: "шляхтичъ на своемъ огородъ равенъ воеводъ", въ Малороссіи считается преступленіемъ нарушить спонойствіе владъльца; но я быль очень сговорчивъ и первый пользъ черезъ плетень. Внезапное наше появленіе произвело тревогу. Собаки лаяли, злобно кидаясь на насъ, куры съ крикомъ и кудахтаньемъ разбъжались и мы не успъли сдълать двадцати шаговъ, какъ увидъли высокую, дебелую молодицу, съ груднымъ ребенкомъ на рукахъ, который жевалъ пирогъ съ вишнями и выпачкалъ себъ лицо до ушей.

- Эй вы, школяры! закричала она: зачёмъ, что тутъ забыли? Убирайтесь, пока не досталось вамъ по шеямъ!
- Вотъ злючка! сказалъ Гоголь и смъло продолжалъ идти; я не отставалъ отъ него.
- Что-жь не слышите? продолжала молодица, озлобляясь:— оглохнули? Вонъ, говорю, курохваты, а не то позову чоловика (мужа), такъ онъ вамъ ноги поперебиваетъ, чтобъ въ другой разъ черезъ чужіе плетни не лазили!
- Постой, пробормоталь Гоголь: я тебя еще не такъ разсержу!

- Что вамъ нужно?... зачъмъ пришли, мроды? грозно спросила молодица, остановись въ нъсколькихъ отъ насъ шагахъ.
- Намъ сказали, отвъчалъ спокойно Гоголь: что здъсь живетъ молодица, у которой динима похожа на поросенка.
- Что такое? восилинула молодица, съ недоумъніемъ посматривая то на насъ, то на свое дътище.
- Да воть оно! вскричаль Гоголь, указывая на ребенка: какое сходство! настоящій поросеновъ!
- Удивительное, частвишій поросеновъ! подхватиль я, захохотавъ во все горло.
- Какъ! мон *дитина* похожа на поросенка! заревъла молодица, блъднъя отъ злости: шибеники (достойные висълицы, сорванцы), чтобъ вы не дождали завтрашняго дня, сто болячекъ вамъ!... "Остапе, Остапе!" закричала она, какъ-будто ее ръзали, "скоръй, Остапе!..." и кинулась навстръчу мужу, который, не спъша, подходилъ къ намъ, съ заступомъ въ рукахъ.
- Бей ихъ заступомъ! вопила молодица, указывая на насъ: бей, говорю, шибениковъ! Знаешь-ли, что они говорятъ?...

Чего ты такъ раскудахталась? спросиль мужикъ, остановясь: — я думаль, что съ тебя кожу сдирають.

- Послушай, Остапе, что эти богомерзкіе школяры, проды, выгадывають, задыхаясь оть злобы, говорила молодица: разсказывають, что наша дитима похожа на поросенка!
- Что жъ, можетъ быть, и правда, отвъчалъ мужикъ хладнокровно: — это тебъ за то, что ты меня кабаномъ называешь.

Нътъ словъ выразить бъщенства молодицы. Она бранилась, плевалась, проклинала мужа, насъ, и съ ругательствами, угрозами, отправилась въ хату. Не ожидая такой благополучной развязки, мы очень обрадовались, а Остапъ, понурившись, стоялъ, опершись на заступъ.

- Что вамъ нужно, панычи? спросиль онъ, когда брань его жены затихла.
- Мы пробираемся на ту сторону, сказалъ Гоголь, указывая на лъсъ.
  - Ступайте жъ, по этой дорожкъ: черезъ хату вамъ

было-бы ближе, да теперь тамъ не безопасно; жена моя не охотница до шутокъ и можеть васъ поколотить.

Едва ми сдълали нъсколько шаговъ, Остапъ остановилъ насъ.

- Послушайте, панычи, если вы увидите мою жену, не трогайте ее, не дразвите, теперь и безъ того мив будеть съ нею возни на цвлую недвлю.
- Если мы и увидимъ, сказалъ Готоль, улыбаясь, то помиримся.
- Не доважите этого, нътъ; вы не знаете моей жинки: станете мириться — еще хуже разбъсите!

Мы пошли по указанной дорожкв.

— Сколько юмору, ума, такта! сказаль съ одушевленіемъ Гоголь: другой бы затівяль драку, и Богь зваеть чімъ бы вся эта исторія кончилась, а онъ поступиль какъ самый тонкій дипломать; все обратиль въ шутку — настоящій Безбородко!

Выйдя изъ девады, мы повернули налъво и, подходя къ катъ Остапа, увидъли жену его, стоявшую возлъ дверей. Ребенка держала она на лъвой рукъ, а правая вооружена была толстой палкой. Лицо ея было блъдно, а изъ-подъ на-хмуренныхъ бровей злобно сверкали черные глаза. Гоголь повернулся къ ней.

- Не трогайте ее, сказалъ я: она еще вытянетъ васъ палкой.
  - Не бойтесь, все кончится благополучно.
- Не подходи! закричала молодица, замахиваясь палкой: — ей Богу ударю!
- Безсовъстная, Бога ты не боишься, говориль Гоголь, подходя къ ней и не обращая вниманія на угрозы. Ну, сважи на милость, какъ тебъ не гръхъ думать, что твоя омтина похожа на поросенка?
  - Зачвиъ-же ты это говорилъ?
- Дура! шутокъ не понимаешь, а еще хотіла. чтобъ Остапъ заступомъ проломалъ намъ головы; въдь ты зваемь. кто это такой? шепнулъ Гоголь, показывая на меня вто изъ суда чиновникъ, прівхалъ взыскивать недоники.
- Зачъкъ же вы, какъ злодін (воры) лижит и да собакъ дразните!
  - Ну, полно-же, не въ лицу такой краске с в личе.

сердиться. — Славный у тебя хлопчикъ, знатный изъ него выйдетъ писарчукъ: когда выростетъ, громада выберетъ его въ головы.

Гоголь погладиль по головъ ребенка, и я подошель и также поласкаль дитя.

- Не выберуть, отвъчала молодица смягчаясь: мы бъдны, а въ головы выбирають только богатыхъ.
  - Ну такъ въ москали возьмутъ.
  - Боже сохрани!
- Эка важность! въ унтера произведуть, придеть до тебя въ отпускъ въ крестахъ, такимъ молодцомъ, что все село будетъ снимать передъ нимъ шапки, а какъ пойдетъ по улицъ да брякнетъ шпорами, сабелькой, такъ дивчата будутъ глядъть на него, да облизываться; "чей это?" спросятъ "служивый?"... Какъ тебя зовутъ?...
  - Мартой.

Мартинъ, скажутъ, да и молодецъ-же вакой, точно намалеванный! а потомъ не придетъ уже, а прівдетъ къ тебъ тройкой, въ кибиткъ, офицеромъ и всякаго богатства съ собой навезетъ и гостинцевъ.

- Что это вы выгадываете можно-ли?
- A почему-жъ нътъ? Мало ли теперь изъ унтеровъ выслуживаются въ офицеры!
- Да, конечно; вотъ Оксанинъ патый годъ уже офицеромъ и Петровъ также, чуть-ли городничимъ не поставили его въ Лохвицу.
- Вотъ и твоего также поставять городничимъ въ Роменъ. Тогда-то заживешь! въ какомъ будешь почетъ, уважени, одънуть тебя какъ пани.
- Полно вамъ выгадывать неподобное! всиричала молодица, радостно захохотавъ: можно-ли человъку дожить до такого счастья?

Туть Гоголь съ необыкновенною увлекательностію началь описывать привольное ея житье въ Ромнахъ: какъ квартальные будутъ передъ нею расталкивать народъ, когда она войдеть въ церковь, какъ купцы будутъ угощать ее и подносить варенуху на серебряномъ подносъ, низко кланяясь и величая сударыней - матушкой; какъ во время ярмарки она будетъ ходить по давкамъ и брать на выборъ, какъ изъ собственнаго сундука, разные товары безплатно; какъ сынъ ея

женится на богатой панночкъ, и тому подобное. Молодица слушала Гоголя съ напряженнымъ вниманіемъ, ловила каждое его слово. Глаза ея сіяли радостно; щеки покрылись яркимъ румянцемъ.

— Бъдный мой Аверко, восклицала она, нъжно прижимая дитя къ груди: — смъются надъ нами, смъются!

Но Аверко не льнулъ къ груди матери, а пристально смотрълъ на Гоголя, какъ-будто понималъ и также интересовался его разсказомъ, и когда онъ кончилъ, то Аверко, какъ-бы въ награду, подалъ ему свой недоъденный пирогъ, сказавъ отрывисто: "на"!

- Видишь ли, какой разумный и добрый, сказаль Гоголь: — воть что значить казакь: еще на рукахь, а уже разумный своей матери; а ты еще умничаешь, да хочешь верховодить надъ мужемъ, и сердилась на него за то, что онъ намъ костей не переломаль.
- Простите, паночку, отвъчала молодица, низко кланяясь:—я не знала, что вы такіе добрые панычи. Сказано, у бабы волось долгій, а умъ короткій. Конечно, жена всегда глупте чоловика и должна слушить и повиноваться ему—такъ и въ святомъ писаніи написано.

Остапъ показался изъ-за угла каты и прервалъ рѣчь Марты.

- Третій годъ женать, сказаль онъ, съ удивленіемъ посматривая на Гоголя: — и впервые пришлось услышать отъ жены разумное слово. Нѣть, панычу, воля ваша, а что-то не простое: я шель сюда и боялся, чтобъ она вамъ носовъ не откусала, ажъ, смотрю вы ее въ линику (овечку) обернули.
- Послушай, Остапе, ласково отозвалась Марта: послушай, что панычъ разсказываеть!

Но Остапъ, не слушая жены, съ удивленіемъ продолжаль смотрёть на Гоголя.

— Не простое, ей-ей не простое, бормоталь онь: — просто чаровникь (чародъй)! Смотри, какая добрая и разумная стала, и святое писаніе знаеть, какъ-будто грамотная.

Я также раздёляль мивніе Остапа: искусство, съ которымъ Гоголь укротиль взбішенную женщину, казалось мив невіроятнымь; въ его юныя літа, еще невозможно было проникать въ сердце человіческое до того, чтобъ играть имъ

кавъ мячикомъ; но Гоголь безсознательно, силою своего генія, постигаль уже тайные изгибы сердца.

- Разскажите -же, паночку, просила Марта Гоголя умоляющимъ голосомъ: — Остапе, послушай!
- Послі разскажу, отвічаль Гоголь, а теперь научите, накъ намъ переправиться черезъ рівку.
- Я попрошу у Кондрата челновъ, сказала Марта и, передавъ дита на руки мужа, побъжала въ сосъднюю хату.

Мы не успъли дойти до мъста, гдъ была лодка, какъ Марта догнала насъ, съ весломъ въ рукъ.

- Удивляюсь вамъ, сказалъ я Гоголю:—когда вы успълк такъ хорошо изучить характеръ поселянъ.
- Ахъ! если-бъ въ самомъ двив это было такъ, отвъчалъ онъ съ одушевленіемъ: тогда всю жизнь свою я посвятилъ-бы любезной моей родинъ, описывая ея природу, юморъ ея жителей, съ ихъ обычаями, повърьями, изустными преданіями и легендами. Согласитесь: источникъ обильный, неисчерпаемый, рудникъ богатый и еще непочатый.

Лицо Гоголя горъйо яркимъ румянцемъ; взглядъ сверкалъ вдохновенно. Веселая, насмъшливая улыбка исчезла и физіономія его приняла выраженіе серьезное, степенное<sup>4</sup> 1).

II.

/ Литературные опыты Гоголя начались, какъ извъстно, еще въ лицев.

Заимствуемъ изъ названныхъ выше рукописныхъ воспоминаній сладующія любопытныя подробности.

"Сверхидассныя занятія наши не ограничивались театромъ. Въ 1825, 26, 27 годахъ нашъ литературный кружокъ сталъ издавать свои журналы и альманахи, разумвется, рукописные. Вдвоемъ съ Гоголемъ, лучшимъ моимъ прінтелемъ, хотя и не обходилось двло безъ ссоръ и безъ драки, потому что оба были запальчивы, издавали мы ежемвсячный журналъ страницъ въ пятьдесятъ и шестьдесятъ въ желтой оберткъ съ виньетками нашего издвлія, со всеми притязаніями дельнаго литературнаго обозрвнія. Въ немъ были отдвлы белле-

<sup>1) &</sup>quot;Отеч. Записки". 1859 г., № 4, т. 123, стр. 74-79.

тристики, разборы современных лучших произведеній русской литературы, была и містная критика, въ которой преимущественно Гоголь поднималь на сміжь наших преподавателей подъ вымышленными именами. Кукольникь издаваль также свой журналь, въ которомъ поміщаль первые опыты своихъ драматическихъ произведеній. По воскресеньямъ собирался кружокъ, человікь въ 15 — 20 старшаго возраста, и читались наши труды и шли толки и споры"...

Гоголь въ "Авторской Исповеди" говорить о себе, что онъ "въ посавднее время пребыванія въ школв получиль навыкъ къ сочиненіямъ, которыя были почти всв въ лирическомъ и серьезномъ родъ 1). Къ такимъ произведеніямъ, промъ указанныхъ г. Кулишомъ опытовъ и идилліи "Ганцъ Кюхельгартенъ", следуетъ отнести написанный имъ и потомъ уничтоженный романъ, одна глава изъ котораго была въ 1831 г. напечатана въ альманахъ "Съверные Цвъты". Основаніемъ для такого утвержденія служить собственное указаніе Гоголя, что въ книжкъ, посылаемой имъ матери, послъдняя найдеть статью, которую онъ писаль, бывши еще въ нъжинской гимназіи. Статья подписана четырьмя () 2). Между твмъ извъстно, что подъ этой подписью была напечатана единственно глава изъ исторического романа "Гетманъ". "Первая часть была написана и сожжена", -- объясняеть въ примъчании Гоголь, -- потому что самъ авторъ не былъ ею доволенъ". Словамъ Гоголя нътъ основанія не върить: если Марья Ивановна склонна была чрезмёрно обольщаться успёхами сына и приписывать ему многое, что вовсе ему не принадлежало, то Гоголь во вснкомъ случав не могъ такъ безцеремонно обманывать мать, чтобы напомнить ей то, чего даже никогда не было. Въ справедливости словъ Гоголя убъждаетъ также самое начало отрывка ("Между тъмъ посланникъ нашъ перевхалъ границу"), а равно и упоминаніе о какой то Бригитть, очевидно героинь романа или какойнибудь наперсницъ. Итакъ это былъ въ самомъ дълъ орагменть, уцвлъвшій отъ крупнаго произведенія, въроятно одного изъ тъхъ, которые Гоголь помъщалъ въ рукописномъ лицейскомъ журналь "Звъзда". Въроятно, романъ, привезенный въ

<sup>1)</sup> Соч. Гоголя, изд. 10-е, т. IV стр. 248.

<sup>2)</sup> Соч. Гоголя, изд. Кулиша, т. V, стр. 134.

Петербургъ вивств съ "Ганцемъ Кюхельгартеномъ", послв ръшительной неудачи съ идилліей, подвергся одинаковой съ ней участи, на что намекаеть и авторъ въ небольшомъ объяснительномъ примъчаніи; избранная же для печати глава, надо полагать, выдёлялась особенно эффектомъ неожиданной встрачи Лапчинского съ Глечикомъ. Замачательно, что проблески сильнаго дарованія видны уже и въ этомъ еще совершенно неарвломъ произведеніи. Въ томъ видь, несомнівню значительно исправленномъ и измъненномъ, въ какомъ мы читаемъ теперь главу изъ исторического романа, она представляетъ много изящныхъ выраженій, чрезвычайно художественныхъ и часто неожиданныхъ сравненій; містами среди многихъ недостатковъ, глава эта блещетъ перлами истинно гоголевскаго юмора и обличаетъ мастерскую кисть первокласснаго писателя, но въ общемъ все-таки представляется чрезвычайно вялой и безцвътной, въ сравнении хоть бы съ первыми же разсказами "Вечеровъ на Хуторъ". Впрочемъ Бълинскій видълъ уже въ этой главъ залогъ великой надежды и отнесся къ ней весьма благосклонно 1). По нашему мивнію, эта глава. написанная еще дътской рукой будущаго генія, должна служить любопытнымъ матеріаломъ для изученія художественнаго развитія Гогодя, такъ какъ въ ней везді видны сліды борьбы художественныхъ пріемовъ съ нъкоторой юнощеской неопытностью, но самостоятельнаго интереса романъ, конечно, не могъ бы представлять. Самъ авторъ, печатая его, смотрваъ на него не болве, какъ на черновой набросокъ, который хоти и быль поздиве повторень въ "Арабескахъ", но нисколько не внушаль мысли о переработкъ цълаго 2). Дюбопытно, что, посылая этотъ отрывовъ матери, Гоголь счелъ нужнымъ прибавить: "Какъ попала (въ альманахъ) статья, я никакъ не могу понять. Издатели говорять, что они давно получили ее при письмъ отъ неизвъстнаго, и еслибы прежде знали, что моя, то не помъстили бы, не спросивши напередъ меня, и потому я вась прошу не объявлять ее моею никому в);

<sup>1)</sup> См. Соч. Бълинскаго, т. I, стр. 234.

<sup>9)</sup> Н. С. Тихонравовъ относить этотъ отрывовъ къ 1830 г., какъ помъчено и въ "Арабескахъ", по это относится, копечно, уже къ окончательной редакции отрывка.

<sup>3)</sup> Курсивъ здъсь и ниже принадлежитъ намъ. Мъсто это см. въ Соч. Гоголя. изд. Кулийа, т. V, стр. 134.

сохраняйте ее для себя". Зная теперь характеръ Марьи Ивановны 1), мы ни на минуту не можемъ усомниться, что это предупрежденіе имъло цълью удержать ее отъ похвальбы сочиненіемъ сына. Для Гоголя представляло большой интересъ испытать свои силы и узнать, можеть ли имъть значение его юношескій трудъ, но, при крайне щекотливомъ авторскомъ самолюбін, какимъ онъ отличался въ молодости, онъ, безъ сомивнія, не хотвль отдавать его на судъ публики подъ собственнымъ именемъ. "Пріятно", - прододжаетъ онъ, - похвастаться чэмъ-нибудь совершеннымъ, но тэмъ, что носитъ на себъ печать младенческаю несовершенства, не совсъмъ пріятно". Какъ всегда случалось съ Гоголемъ, создавъ лучшее, онъ чувствоваль уже отвращение въ написанному раньше и могъ рискнуть напечатать ранній опыть, только ободренный первымъ литературнымъ успъхомъ. Что Гоголь именно такъ смотрълъ на отрывокъ, доказывается и перенесеніемъ изъ него нъкоторыхъ болъе удачныхъ поэтическихъ подробностей въ другія, позднайшія произведенія. Ср., напр., замачаніе о юмор'в малороссіянь адісь и въ "Тарасі Бульбів", разспросы и неточные отвёты о разстояніи здёсь и въ разсказъ о повадкъ Чичикова въ Манилову, пробуждение всадника Лапчинскаго отъ думъ вследствие неровности дороги и Чичикова въ нъсколькихъ мъстахъ поэмы, въ подобныхъ же случаяхъ неожиданный эффектъ при объявленіи своего имени Глечикомъ и сходный случай въ "Мертвыхъ Душахъ" 2).

Разсматривая главу изъ исторического романа съ стили-

<sup>1)</sup> Кромъ всего сообщеннаго нами о матери Гоголя мы рекомендовали бы также вниманію читателей слъдующія статьи: "Марья Ивановна Гоголь". біографическій очеркъ Н. А. Бълозерской ("Русскан Старина", 1887, 3), статью Трахимовскаго съ тъмъ же заглавіемъ "Русская Старина", 1888, 7 ""Отношенія Гоголя къ матери" А. М. Черницкой ("Историческій Въстникъ", 1889, 6).

<sup>2)</sup> Кромъ того есть много другихъ, болъе мелкихъ, по тъмъ не менъе поразптельныхъ чертъ сходства между разсматриваемой главой и позднъйшими произведеніями. Достаточно сравнить, напр., два отрывка: "Часто дорога, уклоняясь отъ ровной поверхности, проскальзывала въ рытвины, царапалась по косогору, въщалась надъ провалами" и пр. (Соч. Гог., изд. 10-е, т. V, стр. 130). Въ Украйнъ "разновидная природа начинаетъ становиться изобрътательницею; она раскинула степи прекрасный, вольный, часто неожиданно среди нихъ опрокинула косогоръ и по выющимся лентамъ ръкъ разбросала очаровательные виды, протяпула во всю длину Диъпръ" и проч. (тамъ же. стр. 199).

стической точки эрвнія, нельзя не обратить вниманія на признаки, общіе ей съ другими наиболье ранними произведеніями Гоголя. Еще критика Полеваго отмътила въ "Вечерахъ на Хуторъ" нъкоторыя излишества въ сравненіяхъ и метафорахъ, хотя эти сравненія и метафоры очень удачны. То же находимъ и въ занимающемъ насъ отрывкв 1). Со стороны содержанія въ высшей степени любопытенъ выборъ сюжета изъ исторического прошлаго Малороссіи; здёсь сказалась въ Гоголь и любовь къ родной Украйнь, и близкое знакомство съ ея бытомъ и нравами, и знаніе человъческаго характера вообще, а малороссійскаго въ особенности, наконецъ умънье драматически вести разговоры действующихъ лицъ. Выборъ сюжета важенъ и потому, что подтверждаетъ показаніе А. С. Данилевскаго, что Гоголь еще въ дътствъ живо интересовался исторіей, и этотъ же фактъ следуеть привести въ связь съ поздивишимъ выборомъ имъ профессіи преподавателя исторіи сначала въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, а затъмъ и въ университетв.

Гораздо ниже въ художественномъ отношении другой отрывокъ изъ того же романа, озаглавленный: "Плавникъ"; но и онъ вошелъ въ "Арабески", хотя Гоголь и не ръшался напечатать его въ журналъ. Неизвъстно, было ли одно изъ этихъ сочиненій тімъ избраннымъ, которое Гоголь, ученикомъ лицея, мечталъ преподнести дего превосходительству Дмитрію Прокофьевичу" (Трощинскому), но что Гоголь не разъ присыдаль изъ Нъжина матери дучшія свои сочиненія—видно изъ нъсколькихъ мъстъ переписки <sup>2</sup>). Въ его колебаніяхъ представить сочиненіе на судъ сначала Трощинскаго, а потомъ и всей публики, следуетъ видеть не столько строгость въ себъ "взыскательнаго художника", которая явилась поздиве, сколько простую мнительность новичка; иначе онъ не включилъ бы впоследствіи эти отрывки въ "Арабески". Нъкоторые образы изъ "Плънника" вошли впослъдствіи въ переработанномъ видъ въ VI главу "Тараса Бульбы" (описаніе церкви во время осады). Но замізчаніе объ испор-

<sup>1) &</sup>quot;Солице медленно прощалось съ землею. Живописныя облака, обхваченныя по вриямъ огненными лучами, поминутно маннясь и разрываясь, летали по воздуху. Сумерки угрюмо надвигали сизую тань свою и притворяли малопо-малу ставни окошекъ, осващавшихъ сватлый Божій міръ" и проч.

<sup>2) «</sup>Соч. и письма Гоголя», изд. Кулиша, т. V, стр. 30, 37 и 40.

ченномъ вкусъ византійской архитектуры было внесено поздніве, когда Гоголь въ Петербургъ и въ первую повздку заграницу особенно развиль въ себъ вкусъ къ искусствамъ.

## III.

Притокъ новыхъ впечатавній, охватившихъ Гоголя въ Петербургв, и быстро расширившійся жизненный опыть оказали самое могущественное приствіе на его настроеніе и характеръ творчества. Если знакомство съ Петербургомъ не разъ производило переломъ въ людяхъ среднихъ лътъ и съ установившимися убъжденіями, то, конечно, оно не могло пе отразиться весьма заметно на всемъ складе нравственной личности только-что вступающаго въ жизнь и по природъ крайне впечатлительнаго юноши. Заранве составленныя представленія о столицъ не оправдались, и мечтательное настроеніе, создавшее "Ганца Кюхельгартена", исчезло при встрічні съ дъйствительностью. Несостоятельность его стала ясна Гоголю и заставила его обратиться къ новымъ идеаламъ, такъ что если онъ не оставилъ мысли напечатать "Ганца Кюхельгартена", то во всякомъ случав онъ не могъ больше вврить въ достоинство своихъ детснихъ грёзъ, что и сказалось уже въ предисловіи. Еще до неудачи "Ганца" онъ намітиль себів иной путь и задачи для творчества.

Но какъ бы скоро ни смънялись его планы дъятельности, во всякомъ случав необходимо допустить для этого извъстный промежутокъ времени, тъмъ болье, что первые мъсяцы въ Петербургъ прошли въ ознакомленіи со столицей и новыми условіями жизни. Слъдовательно, если первые мъсяцы 1829 г. были отчасти посвящены обработкъ и приготовленію къ печати "Ганца Кюхельгартена", то уже тогда, подъ влініемъ страстныхъ воспоминаній о родинъ, постепенно зародилась и развилась мысль о малороссійскихъ повъстяхъ и разсказахъ. Въдь извъстно, что Гоголь имълъ наклонность съ особенной яркостью воскрешать въ своемъ представленіи картины покинутаго имъ быта.

Основная канва "Вечеровъ на Хуторъ" во всякомъ случав должна была возникнуть изъ наблюденій, накопившихся съдътства, но особенно въ промежутокъ послъ окончанія Гого-

лемъ курса въ Нъжинъ до отъвзда въ Петербургъ, когда въ продолжение изсколькихъ мъсяцевъ онъ пробылъ дома безъ двла и въ ожиданіи предстоящей повадки ему ничего не представлялось иного, какъ наблюдать окружающую жизнь. Не только о систематическомъ, но даже о сколько-ниочль сознательномъ и преднамъренномъ собираніи матеріаловъ здъсь не могло быть и ръчи, такъ какъ самая мысль о "Вечерахъ" явилась позже, и тогда-то Гоголь живо почувствоваль отрывочность и неполноту накопившихся у него данныхъ. Гоголь ясно созналь, что ему уже нельзя было довольствоваться одними собственными наблюденіями, какъ бы ни были богаты и ярки сложившіеся на основаніи ихъ художественные образы; это было неизбъжно по самому возрасту автора и особенно по отсутствію вполнъ опредъленной цъли, на которую могли быть направлены его наблюденія. Поэтому, віроятно, ему не удалось кончить ни одного изъ своихъ исплючительно бытовыхъ малороссійскихъ разсказовъ, написанныхъ до возвращенія его въ Малороссію льтомъ 1832 года. Такъ въ повъсти "Страшный Кабанъ" прекрасно отразились уже главныя особенности таланта Гоголя, и если она не была вполнъ обработана и доведена до конца, то, безъ сомнънія, по недостатку повъствовательнаго, но никакъ не описательнаго матеріала. Повъсть эта, кстати, думается намъ, создалась блягодаря потребности нарисовать такую же картину заходустной малороссійской жизни, подобную которой Гоголь позднъе даль въ "Старосвътскихъ Помъщикахъ". Конечно, мы видимъ здъсь лишь самое общее сходство, но любопытно, что и въ "Старосвътскихъ Помъщикахъ" описательный элементъ значительно преобладаеть надъ повъствовательнымъ. Неоконченной осталась также другая исключительно бытовая малороссійская повъсть: "Иванъ Өедоровичъ Шпонька и его тетушка". Напротивъ, прівады Гоголя въ Малороссію літомъ 1832 и 1835 годовъ уже дали ему возможность обновить и расширить запась юношеских наблюденій, и уже посла перваго изъ нихъ создались такія произведенія, какъ "Старосвътскіе Помъщики" и "О томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Нивифоровичемъ".

Мысль о "Вечерахъ" вознивла приблизительно въ то время, когда Гоголь въ цъломъ рядъ писемъ сталъ просить мать о присылкъ ему малороссійскихъ сказокъ, легендъ и преданій.

По самой формъ, въ какой она высказывалась, видно, что это была новая, свъжая мысль, да иначе и быть не могло, такъ какъ въ противномъ случав просьба эта была бы заявлена раньше, да и самъ Гоголь не пропустиль бы, конечно, возможности лично участвовать въдълв и руководить имъ. По собственнымъ словамъ Гоголя въ "Авторской Исповъди", онъ долго не сознаваль своего призванія и мечталь преимущественно объ успъхахъ по службъ 1); притомъ даже въ первые мъсяцы своей жизни въ Петербургъ онъ не имълъ въ сущности никакихъ данныхъ для увъреннаго посвященія себя литературъ; все это выяснилось позднъе, а пока онъ следоваль единственно инстинкту творчества. Въ то же время Гоголь поручалъ прислать ему изъ дому и комедіи отца, "такъ какъ въ Петербургъ занимаетъ всъхъ все малороссійское". "Я постараюсь попробовать", -- говориль онъ, -- "нельзя ди одну изъ нихъ поставить на здъшній (петербургскій) театръ. За это, по крайней мъръ, достался бы мни хотя небольшой сборь, а по моему мнвнію, ничего не должно пренебрегать, на все нужно обращать вниманіе. Если въ одномъ неудача, можно прибъгнуть къ другому, въ другомъ-къ третьему, и такъ далъе 2). Такъ преимущественно съ матеріальной точки аржнія смотрель онь на дело вначаль. Тоска по Украйне въ далекой столиць, гнеть нужды и могучій призывъ таланта соединились вмъстъ, чтобы навести Гоголя на мысль о мадороссійскихъ повъстяхъ, которая, впрочемъ, какъ мы видъли, блеснула ему на минуту и раньше 3).

Уже изъ первыхъ писемъ къ матери съ просьбами о присылкъ матеріаловъ ясно, что вскоръ мысль о повъстяхъ достаточно созръда въ головъ поэта и успълъ даже отчасти обозначиться планъ. Замъчательно, напримъръ, что Гоголь хлопочетъ преимущественно о тъхъ свъдъніяхъ, которыя емутотчасъ же пригодились для "Вечера наканунъ Ивана Кулала". Всъ просьбы его были исполнены съ большою готовностью: для обожаемаго сына Марья Ивановна подняла на ноги весь домъ и старалась привлечь къ дълу и постороннихъ, но особенно потрудилась старшая изъ сестеръ Го-

<sup>1) &</sup>quot;Соч. Гоголя", изд. 10-е, т. IV, стр. 248.

<sup>2) &</sup>quot;Соч. и письма Гог.", изд. Кулиша, т. У, стр. 82.

<sup>3)</sup> См. выше, стр. 250.

голя, Марья Васильевна. Конечно, все это потребовало времени, и даже черезъ мъсяцъ Гоголь, не получивъ еще ничего, повторяетъ просьбу: "Я думаю, вы не забудете извъщать меня постоянно объ обычаяхъ милороссіянъ. Я все съ нетерпвніемъ ожидаю вашего письма. Время свое я такъ расподожилъ, что и самое отдохновеніе, если не теперь, то въ скорости принесеть мев существенную пользу" 1). Что Гоголь не быль и послъ разочаровань въ значени получаемыхъ имъ изъ дому матеріаловъ и охотно ими пользовался, несомивнно потому, что почти въ каждомъ письмъ онъ повторяль свою просьбу, а однажды даже прямо призналь любопытными и драгоцънными пъсни, собранныя для него матерью, сестрой, теткой 2), наконецъ, также двумя приживалками матери 3). Иногда же, какъ было сказано, число сотрудниковъ увеличивалось и сторонними лицами; такъ однажды Гоголь поручалъ матери благодарить отъ его имени какогото Савву Кирилловича 1), - въроятно, одного изъ сосъдей, но не изъ короткихъ знакомыхъ, судя по тому, что его почти совству отказывался припомнить А. С. Данилевскій, а также и Анна Васильевна Гоголь, которая, впрочемъ, была въ то время ребенкомъ. Между сообщеніями этихъ лицъ, безъ соинвнія, встрвчались разсказы о кладахъ, описанія игръ, преданій, повърій. Во всякомъ случав помощь, оказанная Гоголю въ его трудъ родственниками, была немаловажная. Хотя мы не имфемъ возможности опредфлить, за отсутствіемъ положительныхъ данныхъ, какую именно роль играли собранныя ими свъдънія въ ряду другихъ источниковъ для "Вечеровъ"; но, внимательно вчитываясь въ переписку, можно отмътить нъсколько соображеній.

Во-первыхъ, интересъ къ предположенной работъ въ теченіе болъе чъмъ годичнаго промежутка времени, когда Гоголь могъ посвящать свое время обработкъ матеріаловъ для "Вечеровъ", былъ у него далеко не одинаковый. Вся эта работа творчества, по нашему мнънію, не должна быть разсматриваема самостоятельно и безъ связи съ матеріальной обстановкой и прозаическими заботами, наполнявшими въ

<sup>1) &</sup>quot;Соч. и писама Гоголя", язд. Кулиша, т. V, стр. 83.

<sup>2)</sup> Екатериной Ивановной Ходаревской, сестрой Марын Ивановны Гоголь.

<sup>31</sup> Тамъ же, стр. 107.

<sup>4)</sup> Тамъ же, стр. 88.

данный періодъ почти все существованіе Гоголя. Такъ едва ли можно сомивваться, что въ 1829 году, подъ вліяніемъ целой совокупности разныхъ причинъ, Гоголь имълъ возможность развъ приступить къ "Вечерамъ на Хуторъ", тогда какъ, напротивъ, въ последующие годы его творчество шло не сравненно успъшнъе. Уже одно то надо помнить, что это быль годъ волненій и безпокойныхъ, лихорадочныхъ порывовъ. Трудно предположить возможность сосредоточенной работы, когда приходится убъждаться изъ каждаго письма, что Гогодь въ первые мъсяцы своей петербургской жизни положительно бросался во всъ стороны, постоянно переходя отъ одного настроенія къ другому. Иногда инстинктивная увъренность въ своихъ силахъ внушала ему бодрость при встръчъ съжитейскими испытаніями. "Знаю", писаль онъ, "что еслибы втрое, вчетверо, всотеро разъ было болве нуждъ, и тогда онв не поколебали бы меня и не остановили меня на моей дорогви 1). Но снова его сжимала нужда, и тогда тонъ невольно понижался. "Вездв, - жаловался онъ тогда, - я встрвчаль одив неудачи, и что всего страниве, тамъ, гдв ихъ вовсе нельзя было ожидать" 2). Когда А. С. Длимевскій, сожитель Гоголя, поступиль въ школу гвардейскихъ подпрапорщиковъ, последнему стало еще тяжеле: все расходы, распредълявшиеся прежде между двоими, обрушиваются на одного Гоголя. Къ этому присоединялись одна за другой разныя иныя неудачи, но были и надежды: передъ самымъ отъвздомъ за границу Гоголь могь надвяться на полученіе должности уже съ окладомъ въ тысячу рублей... Гоголь, какъ извъстно, собрадся въ путь чрезвычайно быстро 3), не смущаясь никакими помъхами и остановками, взявъ деньги изъ опекунскаго совъта, а нъкоторыя необходимыя вещи (шубу, часть бълья)-у своего друга Данилевскаго 1). Собравшись въ дорогу, онъ получилъ, наконецъ, изъ дому давно нетерпъливо ожидаемыя свъдънія, но уже не успъль ими воспользоваться, и темъ более, конечно, не имелъ ни возможности.

<sup>1) &</sup>quot;Соч. и письма Гогодя", изд. Кулиша, т. У, стр. 78.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 85.

<sup>3)</sup> Тамъ же, стр. 88.

<sup>4)</sup> По весьма вкроитному предположению г. Тихонравова, повадка быль предпринита преимущественно подъ впечатльниемъ севжей раны отъ неудачи «Ганца Кюхельгартена».

ни охоты посвятить имъ время за-границей. Во время повздки ему неизбъжно должны были представиться медкія дорожныя хлопоты и заботы; онъ былъ неспокоенъ духомъ, мучился безпокойствомъ и угрызеніями совъсти, колебался, продолжать ли путь, или вернуться назадъ, наконецъ, предавался, насколько это было возможно въ его настроеніи, новымъ, неизвъданнымъ впечатлъніямъ 1). Обстановка едва-ли была благопріятна для творчества, да и самыя впечатлънія дороги были сильно отравлены. Скоро пришлось раскаиваться въ необдуманномъ поступкъ. Сколько борьбы съ собственной совъстью слышится хоть бы въ наивномъ, повидимому, намъреніи успокоить и себя, и мать тъмъ соображеніемъ, что въдь "письма только четырьмя днями позднъе будутъ доходить" 2).

Между тъмъ подъ вліяніемъ неудачъ Гоголь сталъ строже относиться къ себъ и все больше утверждался въ ръшеніи не спъшить обнародованіемъ своего труда. Измънивъ во многомъ свои взгляды, онъ оставался твердъ въ этомъ убъжденіи. Еще до поъздки за-границу онъ писалъ матери: "Сочиненіе мое, если когда выйдетъ, будетъ на иностранномъ языкъ, и тъмъ болъе нужна мнъ точность... Въ тиши уединенія я

<sup>1)</sup> Въ одномъ иностранномъ сочинении "Literarische Streifzüge durch Russland", Цабеля, намъ попалось слъдующее курьезное сообщение о Гоголк: "Nachdem er seine Schulstudien in Neschin beendigt hatte, siedelte er nach Petersburg über, wo er in sehr abenteuerliche Verhältnisse hineingerieth. Er versuchte als Schreiber in einem Ministerium seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, und als das nicht ging, gedachte er zuerst russicher, dann deutscher Schauspieler zu werden, wobei er bis nach Hamburg verschlagen wurde" (стр. 15).

з) Но подьза отъ путешествія была несомпънная, потому что съ этихъ поръ, подъ вліяніемъ впечатлъній, оставленныхъ въ Гоголь видомъ нъмецкихъ старинныхъ городковъ съ ихъ оригинальнымъ характеромъ, съ изящными готическими постройками, у него усилилась страсть къживописи и архитектуръ. Слъды этого вліяніи, между прочимъ, испо видны изъ следующихъ местъ переписки: "Прошу васъ приказать вымерить длину, ширину, вышину дома, и каждой комнаты порознь или, лучше, — приказать кому-либо знающему написать планъ в фасадъ въ вынешнемъ его состояніи съ масштабомъ. Я нашелъ способъ расположить его чрезвычайно удобно при самой небольшой передълкъ, на манеръ некоторыхъ домовъ, виденныхъ мною въ Германіи» (пяданіе Кулнша, V, 99). Въ следующемъ письме опъ снова говоритъ: «Я хотель-было сначала дать дому фасадъ совершенно въ новомъ вкусъ на манеръ видемныхъ мною по образованной Европъ» (тамъ же, стр. 101). Это направленіе вкуса отразилось вскорв въ статьяхъ: «Женщина», «Скульптура, живопись и музыка».

готовлю запасъ, котораю порядочно не обработавши, не пущу въ свъть; я не люблю спѣшить, а тѣмъ болѣе заниматься поверхностно<sup>и 1</sup>). Почти черезъ годъ онъ повторяетъ: "Теперь я собираю матеріалы только и въ тишинѣ обдумываю свой обширный трудъ<sup>и 2</sup>).

Можно установить приблизительно, что интересъ къ труду надъ "Вечерами" возникъ въ апрълъ 1829 г. и постепенно возросталь до повздки за-границу, затвив онъ на время значительно ослабъваетъ. Въ первомъ письмъ, въ которомъ Гоголь просить сообщить ему малороссійскія преданія, онъ совсъмъ не говорить о своей настоящей цъли, можеть быть не вполнъ выяснившейся и находившейся на степени предположенія, и упоминаеть лишь, что желаемыя имъ сведенія будуть для него "весьма занимательны" — и только. Конецъ письма показываетъ ясно, что онъ смотрвиъ на двло пока не больше какъ на попытку; что надежда на удачную художественную обработку ожидаемаго матеріала была одной изъ твхъ разнообразныхъ надеждъ, которымъ онъ тогда предавался. Но онъ уже просить мать чаще писать ему, по два раза въ мъсяцъ, "тъмъ болъе, что самыя наблюденія того требуютъ" 3). И дъйствительно, съ этихъ поръ переписка оживляется. Затемъ последоваль рядъ писемъ, изъ которыхъ видно, что замысель опредвляется, арветь; были намвчены вопросы и указывалась программа, которой надо было слъдовать при отыскиваніи матеріаловъ. Такъ въ одномъ письмъ Гоголь просить особенно прислать описание некоторых в карточныхъ игръ, что заставляетъ думать, что у него смутно мелькала мысль о разсказъ "Пропавшая Грамата". Онъ просить также сообщать о духахъ и нечистыхъ съ ихъ дълами. Понятно, что скорое получение отвъта становится для него предметомъ большой важности, но между тъмъ какой деликатный, какой умъренный тонъ просьбы! Мы говорили, что въ печати высказывалось мивніе о грубомъ, эгоистическомъ отношеніи Гоголя къ матери; но достаточно обратить вниманіе на только-что указанный факть, чтобы убъдиться, что это мивніе несправедливо. Можно скорфе удивляться, какъ

<sup>1) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя", изданіе Кулиша, т. У, стр. 88.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 114.

<sup>3)</sup> Тамъ же, стр. 82.

терпъливо и сдержанно дожидался Гоголь сообщеній изъ дому, хотя съ другой стороны это происходило и отъ твердой увъренности, что горячо любящая мать съ полнымъ вниманіемъ отнесется въ каждой незначительной просьбъ, такъ что и степень важности ен долго не указывается. Многихъ свъдъній Гоголю, конечно, не могли доставить по его желанію; нъкоторыя замінямись свідініями соотвітствующаго характера. Такъ Гоголю, въроятно, не были доставлены описанія карточныхъ игръ въ панфиля и въ пашокъ, и онъ долженъ былъ въ "Пропавшей Граматъ" ограничиться разсказомъ дъда объ игръ въ дурни, тогда какъ не можетъ быть сомнънія, что еслибы желаемыя свъдънія были получены, то онъ непремънно воспользовался бы ими съ цълью придать разсказу наиболъе яркій малороссійскій колорить. Также вмісто описанія хороводной игры въ хрещика и въ журавля, очевидно, было доставлено описаніе игры въ ворона, которое и вошло въ "Майскую Ночь". Въ этой замене можно легко убедиться по сходству игръ: объ онъ хороводныя, весения и въ объихъ принимаютъ участіе однів дівушки 1).

По нетерпъливому ожиданію матеріаловь, по характеру самыхъ просьбъ, ясно указывающихъ на постепенное выясненіе плана, становится въроятнымъ, что Гоголь принялся за трудъ еще до полученія отвъта изъ дому. Даже передъ самымъ отъвздомъ за-границу, когда мысли его были отвлечены въ другую сторону, онъ писалъ, что потовить запасъвъ тиши уединенія". Но не говоря уже о томъ, что во время

<sup>1)</sup> Описаніе нгры въ ворона см у Чубпиского въ его «Трудахъ», т. III, стр. 73: «Въ этой нгръ дъйствующія лица: воронъ, мать, дъвчина и дъти. Впереди становится мать; дъвчина, стоящая за ней, беретъ кръпко другую за нлечо, а перван изъ нихъ берется за мать» и пр. Объ нгръ въ хрещика у него же, т. III, стр. 82. Въ эту нгру большею частью играютъ одиъ дъвушки. Участвующихъ въ нгръ должно быть непремънно нечетное число. Играющія непремънно становится попарно — одна противъ другой. Когда всъ встанутъ, дъвушка, оставшаяся лишней, подбъгаетъ и становится возят какой ей угодно пары пграющихъ. Одна изъ дъвушекъ той пары, къ которой присоединилесь оставшаяся, увидъвъ присоединившуюся къ ней дъвушку, уходитъ къ другой сосъдней или противоположной паръ. Дъвушка, оставшанся нечетной. должна довить бъгущую; если поймастъ, то пойманная занимаетъ ен мъсто. а поймавшая становится въ пару на мъсто пойманной.

Эта игра, поразительно сходная съ игрой въ ворона, была зомънена поклъднею, какъ болъе подходившею къ характеру въдомы, мачихи утопленинцы.

заграничной повздки Гоголь не пророниль ни одного слова о занимавшемъ его прежде вопросъ, и по возвращени въ Петербургъ онъ не скоро возобновляетъ напоминанія. Такъ, даже матери Гоголь не любилъ говорить преждевременно о своихъ планахъ изъ опасенія неудачи; но, увірившись въ успівхів. тотчасъ сообщаетъ о результатахъ 1). Въ началъ 1830 года были напечатаны двъ литературныхъ работы Гоголя: переводная-"О торговав русскихъ въ концв XVI и началв XVII въка" (въ "Съверномъ Архивъ" Булгарина) и "Вечеръ на канунь Ивана Купала" (въ "Отечественныхъ Запискахъ Свиньина). Объ втой удачь Гоголь тотчасъ же пишетъ матери: "Жалованья получаю сущую бездёлицу. Весь мой доходь состоить въ томь, что иногда напишу или переведу какуюнибудь ститейку для и. журналистовь, и потому вы не сердитесь, моя великодушная маменька, если я васъ часто безпокою просьбою доставлять мив сведения о Малороссіи или чтолибо подобное. Это составляеть мой хльбь 2). Затыть слыдують разспросы, имъющіе въ виду, можеть быть, уже матеріаль для "Страшной Мести". Но гонорарь, полученный Гоголемъ отъ "Съвернаго Архива", былъ незначительный (20) рублей) и хотя неизвъстенъ размъръ гонорара, выданнаго "Отечественными Записками", но подчеркнутое выражение Гоголя оказывается сильно преувеличеннымъ. Теперь интересъ Гоголя обращается преимущественно на прошлое Малороссіи. "Нътъ ли въ нашихъ мъстахъ", —освъдомляется Гоголь, - жакихъ записокъ, веденныхъ предками какой-нибудь старинной фамиліи, рукописей стародавнихъ про времена гетманщины и прочаго подобнаго" 3).

10-го апръля 1830 года Гоголь поступиль на службу въ департаменть удъловъ. Но служба стъсняла его и отвле-кала отъ литературныхъ трудовъ. "Занявшись службой такъ, "какъ слъдуетъ", — пишеть онъ, — "я не въ состояни буду зани маться посторонними дълами" 1). Наконецъ, съ половины 1830 года Гоголь совершенно прекращаетъ ръчь о присылкъ ма

<sup>1)</sup> Такимъ образомъ, можно предполагать, что въ тъхъ случаяхъ, когда намени Гоголя остались потомъ неразъясненными, онъ встрътилъ пеудачи въ своихъ предпріятіяхъ.

<sup>2) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя", изданіе Кулиша, т. V, стр. 103.

<sup>3)</sup> Тамъ же, т. V, стр. 104.

<sup>4)</sup> Тамъ же, стр. 106.

теріаловъ и обращается къ окончательной редакціи своихъ повъстей и тъхъ отрывковъ, о которыхъ ръчь была раньше.

## IV.

Мы говорили выше, что если мысль о "Вечерахъ" явилась подъ вліяніемъ общирнаго запаса наблюденій, вынесенныхъ Гоголемъ изъ его прежней жизни въ Малороссіи, то этихъ запасовъ оказалось слишкомъ недостаточно, и матеріалы, почерпаемые имъ изъ народныхъ преданій и легендъ, были положительно необходимы.

Но какъ Гоголь пользовался матеріалами?

Иногда, конечно, они могли иначе направлять творчество Гоголя, нежели какъ онъ предполагалъ сначала, но главнымъ образомъ было наоборотъ: художественныя представленія, роившіяся въ головъ писателя, указывали путь творчеству: сообразно съ ними онъ набрасывалъ программу для руководства домашнихъ въ ихъ сотрудничествъ, а затъмъ по полученіи отъ нихъ данныхъ могь уже съ большей увъренностью обработывать сюжеты для своихъ повъстей, въ общихъ чертахъ соотвътствовавшіе первоначальному плану.

Изъ четырехъ разсказовъ, составившихъ первую книжку "Вечеровъ", только одинъ ("Вечеръ наканунъ Ивана Купала") относится, несомивино, въ 1829 г., и тогда же сданъ въ редакцію "Отечественеми» Записокъ". Но любопытно, что повъсти: "Сорочинския Ярмарка" и "Майская Ночь", по свидътельству г. Тихонравова, были написаны на листахъ, имъющихъ водяной фабричный знакъ съ цифрою 1829. Въроятно, и онъ были начаты именно въ этомъ году. Не лишнее обратить внимание на то, что въ нихъ приемы творчества иные, чемъ въ другихъ повъстяхъ. Особенно самый характеръ описанія въ началь "Сорочинской Ярмарки" своимъ вполев литературнымъ и во всякомъ случав далеко не безъискусственнымъ изложет ніемъ ясно показываетъ, что въ мысляхъ автора еще не носилось представление о дьячкъ-разсказчикъ, или тъмъ болъе о поздивищемъ пасвчикв, отъ имени которыхъ велся потомъ разсказъ. Напротивъ, въ "Вечеръ наканунъ Ивана Купала" и и въ "Пропавшей Грамать". Гоголь совершенно входить не только въ тонъ ръчи, но и въ самый кругъ представленій вооб-

ражаемаго дьячка, какъ, напримъръ, показываетъ следующее мъсто: "Знаю, что много наберется такихъ умниковъ, пописывающихъ по судамъ и читающихъ даже гражданскую грамоту, которые, если дать вмъ въ руки простой часословъ, не разобрали бы ни аза въ немъ; а показывать на позоръ свои зубы — есть умвнье" 1). Притомъ въ обвихъ прежде названныхъ повъстяхъ встръчаются отсутствующіе въ другихъ разсказахъ эпиграфы изъ "Энеиды" Котляревскаго, изъ Артемовскаго-Гулака, изъ малороссійскихъ пъсевъ и изъ комедій Гоголя-отца, -- словомъ, преимущественно, следы вліянія печатныхъ источниковъ. Подъ вліяніемъ каждаго изъ названныхъ образцовъ, безъ сомнёнія, сложились даже нёкоторыя подробности разсказа въ соотвътствующихъ эпиграфамъ главахъ, или, точнъе, они дали толчокъ творческой работъ Гоголя въ томъ или другомъ направлении. Все это замътно преимущественно въ "Сорочинской Ярмаркъ" и слегка въ "Майской Ночи". Можеть быть, Гоголь началь эти повъсти еще до повздки за-границу, не дождавшись присылки изъ дому объщанныхъ матеріаловъ; это тъмъ болье въроятно, что еще въ дътствъ онъ основательно зналъ эти произведенія, и напротивъ, еслибы онъ получилъ уже другіе матеріалы, то замътнъе были бы слъды послъднихъ, какъ, благодаря имъ, онъ вскоръ написалъ и приготовилъ къ печати разсказъ: "Вечеръ наканунъ Ивана Купала". Да и указанное нами прежде сходство некоторых образов въ "Сорочинской Ярмаркъ" и "Майской Ночи" съ "Ганцемъ Кюхельгартеномъ", повидимому, снова подкръпляетъ наше предположение 2). Далъе современная критика указывала въ "Вечерахъ" обиліе троповъ и сравненій (а Булгаринъ при своемъ безвкусіи находилъ въ нихъ даже "многословіе и длинное описаніе бугровъ и рощей"), и ихъ мы встрвчаемъ именно въ началв "Сорочинской Ярмарки", какъ болве раннемъ опытв. Следовательно, если указанный г. Тихонравовымъ водяной знакъ

<sup>1)</sup> Въ "Ночи передъ Рождествомъ" также упоминается Өома Григорьевичъ ("Рожа у чорта, — какъ говоритъ Оома Григорьевичъ, — мерзость мерзостью, однакожъ и онъ строитъ любовныя куры" (Соч. Гог., изд. Х, т. І, 103), а вначалъ есть примъчаніе Пасъчника. Къ повъсти "Иванъ Оедоровичъ Шпонька" есть предисловіе Пасъчника съ упоминаніемъ о Степанъ Ивановичъ Курочкъ, о которомъ говорится также въ предисловін вообще ко 2 тому.

<sup>2)</sup> Cm. BMWe, ctp. 162-165.

на одномъ изъ дистовъ рукописи "Сорочинской Ярмарки", и побуждаетъ насъ вслъдъ за почтеннымъ изслъдователемъ отнести повъсть въ 1830 г., то мы все-таки думаемъ, что въ этомъ году она была лишь окончена или, быть можетъ, только переписана. Такъ представляется возможность безъ натяжки примирить соображенія г. Тихонравова и даты, обозначенныя въ прежнихъ изданіяхъ сочиненій Гоголя.

При опредълении источниковъ, которыми пользовался Гоголь для "Вечеровъ на Хуторъ", всего важнъе было бы, конечно, имъть нисьма къ нему матери и домашнихъ въ
1829 — 1830 гг. Къ сожальню, разъъздная жизнь не позволила ему сохранить въ своемъ архивъ эти иногда очень цънные матеріалы, и въ бумагахъ его наслъдниковъ эти документы отсутствуютъ. За невозможностью въ настоящее время
возстановить эти утраченные источники, попытаемся, по
крайней мъръ, дать себъ отчетъ въ томъ, что именно въ
"Вечерахъ" не только могло, но и должно было несомнъно
принадлежать автору, какъ плодъ его вполнъ самостоятельнаго вдохновенія:

Первые разсказы Гоголя носять явные следы соединенія двухъ основныхъ элементовъ: описательнаго, бытового, и повъствовательнаго, легендарнаго. Все, что относится въ обрисовкъ типовъ и характеровъ, всъ подробности въ изображеніи обыденной малороссійской жизни, описанія ярмарокъ, вечерницъ, удичныхъ сценъ, домашнихъ беседъ, наконецъ всъ безъ исключенія картины природы являются несомнънно плодомъ вполнъ самостоятельной творческой работы Гоголя на основани обширнаго запаса разнородныхъ впечатавній жизни. Но въ это главное содержаніе каждой повъсти вводятся не только какъ дополнение и украшение, но и какъ существенно необходимый матеріалъ художественно обработанные эпизоды, почерпнутые изъ произведений народной фантазіи. По преобладанію того или другого изъ этихъ элементовъ можно до извъстной степени судить и о постепенной разработкъ избранныхъ имъ сюжетовъ.

Современняя критика не безъ основанія указывала въ раннихъ произведеніяхъ Гоголя и особенно въ "Вечерахъ" на изображеніе довольно узкой и низменной сферы; но зато эту сферу Гоголь изучилъ глубоко, и въ важдомъ брощенномъ мимоходомъ, тонкомъ и характеристическомъ сравненія

являеть себя истиннымь знатокомь ея. Указанія мелкихь неточностей въ бытовомъ отношении, сдъланныя вскоръ по выходъ "Вечеровъ" какимъ-то Андреемъ Царыннымъ 1), слишкомъ ничтожны и не заслуживаютъ даже вниманія, а небольшія погрэшности, отмъченныя впоследствіи г. Кулишомъ а), могли бы идти въ упрекъ развъ этнографическимъ очеркамъ. Но мы не находимъ у Гоголя пока глубоко-художественнаго, психологическиго анализа, которымъ блещутъ его поздивишія произведенія; комизмъ его пока часто вившній и устремленъ на вещи несущественныя. Справедливо замівчаеть о "Вечерахъ" благосилонный къ нимъ неизвъстный рецензентъ "Съверной Пчелы", такъ разошедшійся во межній съ издателемъ: "Не ожидайте здёсь характеровъ сильныхъ или слишкомъ глубовихъ, потому что передъ вами раскрывается простой, сельскій быть; но зато быть сей характерень во всяхъ подробностяхъ своихъ: все движется, все рисуется передъ вами въ истинно-казацкомъ костюмъ". Въ этой оцвикъ дъйствительно отмъчено существенное достоинство "Вечеровъ". Но, безъ всякаго сомнънія, всъми этими блестящими сторонами "Вечера" обязаны не столько матеріаламъ, собраннымъ посторонней рукой, сколько личной наблюдательности авторихудожника.

Въ вначительную долю художественных образовъ Гоголь виладываетъ субъективное содержание, особенно въ картинахъ природы и въ человъческихъ характерахъ. Къ изучению этой стороны "Вечеровъ" мы теперь и обратимся.

٧.

Всего ярче это замъчается въ представленныхъ имъ образахъ молодыхъ дъвушекъ. Если значительное большинство типовъ, очерченныхъ въ "Вечерахъ", представляется несомнънно въ комическомъ свътъ, то съ другой стороны юный поэтъ не щадилъ красокъ для идеальнаго изображенія Ганны,

<sup>1)</sup> Мысли малороссіянина по прочтенін "Вечеровъ на Хуторъ", въ "Сыпъ Отечества", 1832, т. 147, отд. 3.

<sup>2) &</sup>quot;Гоголь, какъ авторъ повъстей изъ украинской жизни и исторіи", "Основа", 1861, № 4, 5, 9, 11 и 12.

Пидорки, Оксаны. Онъ съ дюбовью рисуетъ ихъ обаятельнограціозную, иногда отчасти дукавую женственность и освівщаеть ихъ бенгальскимъ огнемъ восторженнаго лиризма. Желая по возможности украсить любимые типы, окружить ихъ блестящимъ ореоломъ и произвести наиболъе разительное впечатавние на читателя, въ противоположность безпощадному анализу при обрисовив прочихъ лицъ. Гоголь въ данномъ случав заботливо избъгаеть черезчуръ отчетливыхъ, грубо реальныхъ штриховъ, пользуясь эффектами и увлекая читателей захватывающей роскошью и изяществомъ неожиданныхъ сравненій. При описаніи молодой женской красоты, которая нъсколько поздиве, подъ вліяніемъ изученія искусствъ, представлялась ему преимущественно со стороны изящества и пластичности формъ, Гоголь любитъ изображать яркій румянецъ щекъ, черныя брови и глубокій, проницательный взоръ. Здёсь уже позволительно видёть не одни только следы наблюденій надъ преобладающими типами малороссійскихъ прасавицъ или вліянія народныхъ песенъ, но и отраженіе личнаго вкуса автора 1), какъ и въ томъ, что прекрасная дъвушка является у него неизмънно на поръ "восемнадцатой весны". Наконецъ, вниманіе автора каждый разъ устремлено преимушественно на обаяніе юной красоты, но внутренній міръ мододой женщины имъ иногда едва затронуть.

Иденлъ красивой дввушки вырабатывался у Гоголя постепенно и, слъдя за развитіемъ его, можно уловить любопытную послъдовательность. Въ "Успъхъ посольства" (отрывокъ изъ неконченной повъсти "Страшный Кабанъ") читатель узнаетъ о красотъ Катерины не столько изъ описанія ен авторомъ, сколько изъ своеобразныхъ сравненій ея собесъдника, чисто въ малороссійскомъ вкусъ; напр.: "сталъ ли бы я убирать постную кашу, когда передъ самымъ носомъ вареники въ сметанъ" и дальнъйшаго комическаго поясненія: "нелегкая понесла бы меня къ батькъ, когда есть такая хорошенькая дочка" (V т., 56). Отъ себя Гоголь не прибавляетъ ничего къ изображенію Катерины, но старается дъйствовать на вообра-

<sup>1)</sup> Впрочемъ, въ Гоголъ отразился, конечно, и общій малороссійскій вкусъ; такъ въ народныхъ пъсняхъ украинскихъ образцомъ врасоты является всегда "чернобрівая дівчина". Но пропицательный взоръ, если не ошибаемся, плънять лично юнаго писателя.

женіе читателя щедро расточаемыми эпитетами ("прекрасная", прелестная", "бълокурая прасавица"; бълокурый цвъть фигурируеть здёсь какъ единственное исключение) и только въ въ одномъ мъстъ упоминаетъ объ очевидно нравившемся ему лично въ нъкоторыхъ красивыхъ дъвушкахъ пристальномъ взглядь (въ слъдующемъ выражевіи: "произительный взоръ ея, казалось, прожигаль внутренность"). Въ "Сорочинской Ярмаркъ находимъ уже болъе яркое и отчетливое изображеніе женской красоты, но еще слишкомъ внашнее и матеріальное. "На возу сиділа хорошенькая дочка, съ круглымъ **І**нчикомъ, съ черными бровями, ровными дугами поднявшимися надъ свътлыми карими глазами, съ безпечно улыбавшимися розовыми губками" (1, 10). Собственно уже въ началъ повъсти, описывая Псель (стр. 11), Гоголь мимоходомъ сравниваеть ръку и ея отраженія съ смотрящейся въ зеркало красавицей, любующейся прелестью собственнаго отраженія. Образъ последней здесь только вскользь промедькнуль въ творческой фантазіи автора, тогда какъ вскоръ этимъ же самымъ поэтическимъ образомъ, распространивъ его, Гоголь воспользовался при изображеніи Оксаны въ "Ночи передъ Рождествомъ" и затъмъ панночки въ "Тарасъ Бульбъ". Съ тъхъ поръ идеализація молодой женщины надолго идеть у Гоголя crescendo. Красота Пидорки въ "Вечерв наканунв Ивана Купала" облагорожена тонкими поэтическими штрихами и сравненіями, напр.: "Полненькія щечки казачки были свъжи и ярки, какъ макъ самаго тонкаго розоваго цвъта, когда, умывшись Божьею росой, горить онъ, распрямляетъ листики и охорашивается передъ только-что поднявшимся солнышкомъ" (40). Въ этомъ поэтическомъ образъ упоеніе женской красотой какъ бы сливается съ восторженнымъ гимномъ природъ. Въ Пидоркъ юный авторъ "Вечеровъ" еще замътнъе, чъмъ прежде, лельетъ и оберегаетъ сочувственный образъ отъ холоднаго прикосновенія свойственнаго ему раздагающаго анализа. Явно щадя въ своихъ произведеніяхъ бравыхъ казаковъ и юныхъ казачекъ, Гоголь выказываетъ къ нимъ иногда ивкоторое пристрастіе, не углублиясь въ характеристику ихъ внутренней безсодержательности и пустоты, которая едва лишь мелькнула въ "Сорочинской Ярмаркъ", но была совершенно заслонена художественной идеализаціей въ следующихъ разсказахъ. Такъ еще гораздо эффективе и привлекательные, чымь Пидорка, хотя и нысколько

призрачно идеально, изображена Ганна въ "Майской Ночи": "Дверь распахнулась со скрипомъ, и дъвушка, на поръ семнадцатой весны, обвитая сумерками, переступила черезъ порогъ. Въ полуясномъ мракъ горъли привътно, будто звъздочки, ясныя очи, блистало красное коралловое монисто, и отъ орлиныхъ очей парубка не могла укрыться даже краска, стыдливо вспыхнувшая на щекахъ ея" (1, 53). Развиваясь далве, образъ преврасной женщины достигаеть у Гоголя последней степени обаянія въ неподражаемомъ изображеніи Оксаны и ослепительной красоты гордой панночки въ "Тарасе Бульбе". Въ последнихъ такъ много пленительной граціи и такъ живо представлено обворожительное дъйствіе ихъ красоты, что, очевидно, Гоголю удалось, наконецъ, въ этихъ образахъ выразить въ совершенствъ то, что имъ только затрогивалось прежде и что раньше лишь страстно просидось издиться изъ глубины души на бумагу. Мы должны здёсь по необходимости коснуться и поэмы "Тарасъ Бульба", такъ какъ именно въ ней нашла свое полное выражение вся совокупность чаръ женской красоты, которыя въ разное время производили обаяніе на Гоголя. Такъ панночка снова изображена "черноглазою и бълою, какъ снъгъ, озаренный утреннимъ румянцемъ солнца". Въ этихъ словахъ опять ясно слышится знакомая намъ нота пылкаго увлеченія наружной красотой женщины. Но дальше мы читаемъ: "глаза ея, глаза чудесные, пронзительно-ясные, бросали взілядь долій, какь постоянство" (1, 26). Съ указаніемъ этой черты, также встрівчавшейся намъ въ "Вечерахъ", мы переходимъ уже въ психической сторонъ изображенія любви и женщины у Гогодя.

## VI.

Страстное, глубоко поэтическое по своей изящной, нъжной задушевности выражение любви молодыхъ людей Украйны, оставаясь върнымъ національному колориту, было однако повидимому не столько изображаемо Гоголемъ съ натуры, сколько являлось нодъ вліяніемъ потрясавшихъ его душу звучныхъ аккордовъ малороссійскихъ народныхъ мелодій. Очевидно, оно было внушаемо смутнымъ, но горячимъ юношескимъ чувствомъ. Въ сущности же въ данной сферъ Гоголь былъ ско-

ръе теоретивъ. Онъ самъ справедливо замътилъ, что истинная любовь проста, какъ голубица, и выражается просто, безъ всявихъ опредълительныхъ и живописныхъ прилагательныхъ<sup>с 1</sup>).

Нигль, кромь "Тараса Бульбы", мы не находимъ у Гоголя изображенія любви, имвющей центральное или хотя самостоя. тельное значение въ произведении, а не составляющей лишь обычную рамку для разсказа. Если въ немногихъ повъстяхъ. притомъ исключительно юношескихъ, Гоголь рисуеть полныя страстной нъги взаимныя объясненія любящей четы, то все съ той же окраской и въ одномъ моментв обоюдной нвжной ласки 1). Но мы не встратимъ у него, за исключениемъ лишь отчасти "Тараса Бульбы", яркаго изображенія отдільныхъ перипетій страсти и соединенныхъ съ нею волненій, мукъ, вившней и внутренней борьбы, т. е. именно всего того, на чемъ сосредоточивается и въ чемъ проявляется искусство художниковъ, изучившихъ глубже и часто по собствевному опыту психодогію дюбви. Въ этомъ отношенін Гогодь положительно уступаеть первенство Тургеневу, самому блестящему представителю указанной стороны въ русской литературъ. Виъсто этого ны видимъ у Гоголя больше пламенныя мечты воспаленнаго юношескаго воображенія, которыя своимъ эксцентрическимъ выраженіемъ дають живо чувствовать пылкость южной крови. Мы совсвиъ не хотимъ, однаго, этими словами наменнуть на чувственное представление о любви у Гоголя, твиъ болве, что въ изображени ея всегда маого возвышенной поэтической граціи, а ея исключительно идеальная сторона преврасно понята и представлена въ лицъ художнива Писмарева въ извъстной повъсти "Невскій Проспекть"; намъ кажется только, по впечатленю, производимому въ данномъ отношеніи сочиненіями Гоголя, что онъ быль знакомъ съ этимъ чувствомъ больше со стороны, какъ тонкій и опытный наблюдатель, который не могь въ числе другихъ предметовъ не обратить вниманія и на роль, какую играеть иногда въ жизни любовь; самъ же онъ лично мало ею интересовался и навсегда оставиль этоть сюжеть въ болве эрвломъ возрасть. Если даже дать въру фантастической, промедькнувшей ме-

<sup>1) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя", изд. Кулиша, т. V, стр. 165. 1

<sup>2)</sup> Кроив повъсти "Ночь передъ Рождествоиъ".

теоромъ, его юношеской любви, въ которой мы, впрочемъ, сомнъваемся, то и эта любовь не была ли только воображаемая; не принялъ ли Гоголь за любовь только потребность любви?

Нъсколько чувственнымъ представляется намъ, впрочемъ, изображение женщины въ нъкоторыхъ его черновыхъ наброскахъ изъ неоконченныхъ повъстей, самыхъ незръдыхъ плодовъ его музы, но и въ этихъ наброскахъ, явно не предназначавшихся авторомъ для печати, особенно въ томъ видъ, въ какомъ они выдились изъ подъ его пера 1), эстетическая натура поэта сказалась въ тонкомъ чувствъ красоты формъ, просящихся на полотно и ожидающих висти художника. Къ такому описанію у Гоголя неизмінно присоединяется изображеніе красивыхъ складовъ одежды, художественно завершавшихъ полноту впечатлънія. Въ подтвержденіе укажемъ слъдующее мъсто. "Самая яркая шелковая плахта, почти скрытая подъ кашемировою съ турецкимъ узоромъ запаскою, сладострастно льнула и вызначала всю роскошную выпуклую форму выступавшей ноги. Только до пояса простиралась вся эта пестрота богатаго убора; на груди и на рукахъ трепетала бълая какъ сивгъ сорочка, какъ будто ничего, кромв тонкаго чистаго полотна, не должно прикрывать девическихъ персей. Складки сорочки падали каскадомъ--молодыя груди дрожали". Единственно въ этихъ строкахъ не видно еще очищающаго идеализма истиннаго художника, но онъ тотчасъ же проявляется въ другомъ варіантъ, которымъ Гоголь несомнънно хотыть замынить этоть первый, не удовлетворявшій его, какъ только нашелъ болъе върное и изящное выражение своей мысли и чувства. "Нигдъ такъ не хороши дъвическія груди", исправляеть онъ, "како подо полотномо. Онъ видълъ, какъ упругія молодыя груди подымали свои дышавшія нігою куподоподобныя перси и тотчась опускади ихъ, послъ чего онъ упруго дрожали подъ своимъ покровомъ" 2). Любопытно, что впоследствии этимъ готовымъ, давно сложившимся образомъ воспользовался Гоголь въ "Тарасъ Бульбъ", говоря объ Андріи:

<sup>1)</sup> Но быль случай, когда Гоголь хотяль напечатать довольно нескромный разсказь "Прачка". См. "Русскій Мірь", 1860, № 57, п "Моск. Въдом.", 1861. № 3.—Разсказь этоть относится также къ юнымъ годамъ нашего писателя.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) См. объ выдержки въ V т. сочиненій Гоголи, изд. 10-е. стр. 550.

"Потребность дюбви вспыхнула въ немъ живо, когда онъ перешель за восемнадцать леть; женщина чаще стала представляться горячимъ мечтамъ его; онъ, слушая философскіе диспуты, видълъ ее поминутно свъжую, черноокую, нъжную. Передъ нимъ безпрерывно мелькали ея сверкающія, упругія перси, нъжная, прекрасная, вся обнаженная рука; самое платье, облипавшее вокругь ея дъвственныхъ и вмъстъ мощныхъ членовъ, дышало въ мечтахъ его какимъ-то невыразимымъ сладострастіемъ". (т. І, 260). Мы находимъ следовательно тотъ же самый выношенный образъ въ произведеніяхъ, отділенныхъ нъсколькими годами жизни. Это обстоятельство можетъ повести къ дальнъйшимъ соображеніямъ; оно показываетъ намъ. особенно при наглядномъ сравнении, какъ постепенно развивался и совершенствовался, получая прочувствованную идеальную окраску, образъ, первоначально, на поверхностный взглядъ гръшившій излишне грубымъ реализмомъ. Что совершенствование его происходило подъ влиниемъ внутренней потребности души, чуткой къ впечатленіямъ изящнаго и испытавшей на себъ могущественное дъйствіе наслажденія искусствомъ, видно изъ окончанія отрывка "Женщина", гдъ последняя освещена волшебнымь отблескомь поэтического увлеченія. М'всто это такъ важно для разъясненія нашей мысли, что мы ръшаемся его привести здъсь вполнъ.

"Вдохновенные взоры мудреца остановились неподвижно: передъ нимъ стояда Алкиноя, незаметно вошедшая въ продолженіе беседы. Опершись на истукань, она вся, казалось, превратилась въ безмолвное вниманіе, и на прекрасномъ челъ ея прорывались гордыя движенія богоподобной души. Мраморная рука, сквозь которую свётились голубыя жилы, полныя небесной амврозіи, свободно удерживалась въ воздухв; стройная, перевитая алыми дентами подножія, нога, въ обнаженномъ, ослъцительномъ блескъ, сбросивъ ревнивую обувь, выступила впередъ и, казалось, не трогала презрънной земли; высокая, божественная грудь колебалась встревоженными вздохами и полупокрывавшая два прозрачныя облака персей одежда трепетала и падала роскошными линіями на помостъ. Казадось, тонкій, свътдый эбиръ, въ которомъ купаются небожители, по которому стремится розовое и голубое пламя, разливаясь и переливаясь въ безчисленныхъ дучахъ, коимъ и имени нътъ на землъ, въ коихъ дрожитъ благовонное море неизъяснимой музыки, — казалось, этоть эеиръ облекся въ видимость и стоялъ передъ ними, освятивъ и обоготворивъ прекрасную форму человъка. Небрежно откинутые назадъ, темные, какъ вдохновенная ночь, локоны надвигались на лилейное чело ея и лилися сумрачнымъ каскадомъ на блистательныя плеча. Молнія очей исторгала всю душу.—Нъть! никогда сама царица любви не была такъ прекрасна, даже въ то мгновенье, когда такъ чудно возродилась изъ пъны дъвственныхъ волнъ! (41)

Намъ кажется, что до сихъ поръ слишкомъ мало вниманія обращалось на этотъ вдохновенный гимнъ, полный искренняго, возвышеннаго чувства, гимнъ упоенія прасотой, при всемъ ярко пластическомъ описаніи формъ чуждый всякой примъси чего либо обыденнаго, не говоря уже - чувственнаго. Въ этихъ строкахъ Гоголь чудно передалъ нашедшее отзвукъ въ душъ его чувство древняго грека, и, конечно, онв были ему особенно дороги. если подъ ними въ первый разъ при всей щепетильной мнительности онъ ръшился подписать вполнъ свое имя. Очевидно, весь остальной отрывокъ написанъ ради приведеннаго нами конца, которымъ Гоголь хотелъ какъ вънцомъ украсить все предыдущее и которымъ, въроятно, разсчитывалъ произвести не тусклое, будничное впечатленіе, какъ случилось на самомъ двав. Если цваь его не была достигнута и вдохновенныя строки затерялись сперва въ "Литературной Газеть", потомъ въ полныхъ собраніяхъ сочиненій, то это объясняется, конечно, съ одной стороны извъстностью сюжета, съ другой-можетъ быть, слишкомъ густыми красками, слишкомъ приподнятымъ тономъ, требующимъ отзыва въ соотвътственномъ исключительномъ настроеніи. Но теперь, при сравнении съ другими сходными мъстами сочинений Гоголя, кажется, можетъ быть достаточно установлено, что у него въ отношеніи къ женщинъ существовало восторженное, совершенно платоническое поклоненіе; женщина являлась ему какой-то богиней, окруженной невыразимымъ обаяніемъ; но то была воображаемая, такъ сказать, абстрактная женщина, тогда какъ отдёльныя живыя личности теряли для него свой престижъ и представлялись чаще съ своей пошлой, обыденной физіономіей. Въ отрывкъ "Женщина" лиризмъ Гоголя стремится перейти за предвлы, доступные человъческому

<sup>1)</sup> Соч. Гог., язд. 10-е, т. У, стр. 65.

слову и потому лишь отчасти находить себъ выражение; но это, очевидно, тъ самыя лирическия ноты, которыя впослъдствии по другимъ случаямъ прозвучали въ "Мертвыхъ Душахъ", въ "Театральномъ Разъъздъ" и въ "Развязкъ Ревизора".

Намъ кажется, что особенно важно обратить внимание на постоянно существовавшій въ душть Гоголя настоятельный запросъ на что-то призрачно грандіозное, что бывало часто причиной неполной удовлетворенности автора темъ сравнительно слабымъ впечатлениемъ, которое выносилъ и могъ выносить читатель. Гоголь не всегда могъ справиться съ необычайнымъ подъемомъ чувства, больше всего именно въ наиболъе слабыхъ произведеніяхъ, начиная съ отрывка "Женщина", въ фантастической части "Портрета", въ "Выбранныхъ мъстахъ изъ переписки съ друзьями" и, наконецъ, также въ не всегда удававшихся лирическихъ мёстахъ названныхъ прежле по истинъ ведикихъ произведеній. Въ Гогодъ всегда явно боролись начала самаго высокаго лиризма и самаго безпощад. наго юмора. Оттого въ изображеніяхъ женщины у него натъ середины между неземнымъ образомъ Алкинои и пошлыми Агаоьями Тихоновнами и Марьями Гавриловнами 1). Если въ "Вечерахъ на Хуторъ" юный поэтъ стремился передать обаяніе, производимое въ немъ женщиной, какъ въ натуръ художественной, то, поддаваясь идеализаціи, онъ оставляеть на время обычные пріемы въ изображеніи дъйствительности: со временемъ же, когда пылкое увлечение юности угасло, его взору представлялись преимущественно однъ пошлыя женщины.

## VII.

Такъ почти въ каждомъ изъ юношескихъ произведеній Гоголь съ любовью рисуеть съ разными видоизмъненіями въ сущности все тотъ же обаятельный образъ, посвящая ему, послъ горячо любимой украинской природы, самые роскошные цвъты съяжей юношеской фантазіи. Въ нравственномъ отношеніи его занимаютъ, напротивъ, два существенно различные типа молодыхъ дъвушекъ: его воображеніе одинаково плъняютъ какъ простодушныя красавицы, привлекательныя

<sup>1)</sup> Въ "Женитьбъ" и въ повъсти "Иванъ Осдоровичъ Шпонька и его тетушка".

душевной чистотой и какой-то голубиной кротостью, вполнъ гармонирующими съ ихъ наружной прелестью, но въ то же кремя не чуждыя при всемъ простодушіи прекраснаго въ своей наивности эстетическаго чувства,—такъ съ другой стороны онтъ кобитъ изображать прихотливыхъ, избалованныхъ кокетокъ, которыхъ самая недоступность дълаетъ особенно очаронательными. Къ первому разряду типовъ слъдуетъ отнести Параску, Пидорку и Ганну.

Любопытно сходство между Параской и Ганной въ ихъ отпошеніяхъ къ природів и къ чувству дюбви. Изобразивъ прелестную картину отраженій въ водахъ Псла въ началь "Сорочинской Ярмарки", Гоголь продолжаеть: "Красавица наша (Параска) задумалась, глядя на роскошь вида, и позабыла лаже дущить свой подсолнечникъ, которымъ исправно занималась во все продолжение путич (т. І, стр. 12). Тъ же самыя черты, которыя лишь слегка затронуты въ изображении Параски, въ болве тонкомъ развити являются въ Ганнв. Не говоря уже о томъ, что эстетическое чувство выражается въ Ганнъ съ той же непосредственностью, но и возбуждается въ ней сходной картиной природы, вообще чрезвычайно любимой Гоголемъ. "Какъ тихо колышется вода, какъ будто дитя въ дюлькв!" говорила Ганна указывая на прудъ. угрюмо обставленный темнымъ кленовымъ лесомъ и оплакиваемы вербами, потопившими въ немъ жалобныя свои вътви. Даже нъкоторыя любимыя Гоголемъ сравненія повторяются въ обоихъ случаяхъ почти въ тождественной формв (напр., и тамъ, и здесь мы находимъ "огненныя, одътыя холодомъ искры и падающія на серебряную грудь ръки зеленыя кудри деревъ⁴; кромъ уже укизанных строкъ, этимъ образамъ соотвътствуетъ еще савдующій: "Какъ безсильный старецъ, держаль онъ (прудъ) въ холодныхъ объятіяхъ своихъ далекое темное небо, осыпал ледяными поцелуями огненныя звезды, которые тускло ревли среди теплаго океана ночного воздуха"; наконецъ, тотъ же образъ является еще разъ, хотя уже совершенно самостоятельно, безъ отношенія къ очарованію, возбуждаемому имъ вь человъкъ, въ извъстномъ описаніи Дивпра въ разсказъ "Страшная Месть". Ср. т. I, стр. 11, 55 и 169).

Съ неподражаемой наивностью также выдаеть себя любовь дввушки, иногда еще смутно сознаваемая ею. Увъренія Грицка что онъ не скажеть ничего худого, вызывають въ

Параскъ такія мысли: "Можетъ быть, это правда, только мнъ чудно... върно, это лукавый!... Сама, кажется, знаешь, что не годится такъ, а силы недостаетъ взять у него руку". Еще типичнъе наивное признаніе задумавшейся Ганны: "Да тебъ только стоитъ, Левко, слово сказать — и все будетъ по твоему. Я знаю это по себъ: иной разъ не послушала бы тебя, а скажешь слово — и невольно дълаю, что тебъ хочется". Эстетическое чувство Пидорки сказалось въ своеобразныхъ, задушевно-поэтическихъ сравненіяхъ: "Ивасю мой милый! Ивасю мой любый! бъги къ Петрусю, мое золотое дитя, какъ стръла изъ лука; разскажи ему все: любила бы его карія очи, цъловала бы его бълое личико, да не велить судьба мов" (см. т. І, стр. 54 и 42), и проч.

Но постепенно этотъ простодушный типъ уступаеть въ мечтахъ Гоголя типу противоположному, лукавому. Точку сопривосновенія между обоими типами и переходъ оть одного въ другому можно видеть у него въ изображении любующейся собственной предестью девушки. Спачала у последней мы не находимъ и намека на то высокомврное самоуслаждение, которое должно было вскоръ выступить для того, чтобы ярче и рельефиве оттвиить царственное величе недоступной красоты. Безсознательное кокетство замвчается уже въ представительницахъ перваго типа, но оно еще вполев невинно и безобидно. Такъ, въ "Успъхъ посольства" Катерина, раздосадованная ухаживаніемъ за ней Ониська, приняда на себя сердитый видъ и воскликнула: "Ей Богу, Онисько, если ты въ другой разъ это сдълаешь (обнимешь), то я прямехонько пущу тебъ въ голову воть этоть горшокъ", но тотчасъ же и сиягчилась, и Гоголь такъ говорить объ этомъ дальше: "При семъ словъ сердитое личико немного прояснило и улыбка, мгновенно проскользнувшая по немъ, выговорила ясно: "Я не въ состояній буду этого сділать 1). Параска уже оть души любуется своимъ отражениемъ въ зеркалъ, но подъ влиниемъ исключи тельнаго настроенія и увлеченная соблазнившимъ ее мачихинымъ очипкомъ. Она счастлива любовью жениха и, отдаваясь мечтамъ объ ожидающемъ ее счастью, не можетъ устоять противъ искушенія. Все въ ней ликуеть, и отъ граціозной задумчивости она незаметно переходить, какъ истинная казачка.

<sup>1)</sup> Соч. Гог.. изд. 10-е. т. V. стр. 57.

къ захватывающему увлеченію любимымъ танцемъ. Здѣсь радость чистая, увлеченіе безвредное. Съ большимъ сочувствіемъ Гоголь говорить о ней: "Подперши локтемъ хорошенькій подбородокъ свой, задумалась Параска, одна сидя въ хатѣ. Много грезъ обвивалось около русой головки. Иногда вдругъ легкая усмѣшка трогала ея алыя губки и какое-то радостное чувство поднимало темныя ея брови, иногда снова облако задумчивости опускало ихъ на карія, свѣтлыя очи" 1).

Напротивъ, Оксана и панночка - кокетки pur-sang: онъ наслаждаются не столько сознаніемъ своей красоты, сколько лестной мыслью о ея могущественной власти надъ людьми. Онъ находять - по крайней мъръ первая - удовольствіе, въ томъ, чтобы мучить и презирать твхъ, которые имвли несчастіе ихъ полюбить. Поэтому для полнаго и яркаго ихъ изображенія необходимо описаніе ихъ жертвъ, которыя также поразительны своимъ сходствомъ. Здёсь Гоголя снова увлекала мысль представить женщипу на пьедесталь, какъ въ изображеніи Алкинои, тогда какъ кузнецъ Вакула и Андрій, въ свою очередь, соотвътствують очарованному Алкиноей юношъ Телеклесу. Убъдительное подтверждение можно видъть въ слъдующихъ сопоставленіяхъ. Не напоминаетъ ли восхищеніе Телеклеса передъ Алкиноей эти строки: "И онъ (Андрій) остался также изумленнымъ передъ нею. Не такою воображаль онъ ее видъть: это была не она, не та, которую онъ зналъ прежде; ничего не было въ ней похожаго на ту, но вдвое прекрасиве и чудесиве была она теперь, чемъ прежде: тогда было въ ней что-то неконченное, недовершенное; теперь это было произведеніе, которому художникъ даль последній ударъ кисти". И здъсь, и тамъ не описаніе, а аповеозъ.

Поразительно сходно изображено и впечатлъніе, произведенное всъми тремя женщинами на ихъ поклонниковъ. Сдълаемъ сличеніе.

"Въ изумлении, въ благоговънии повергнулся юноща къ ногамъ гордой красавицы, и жаркая слеза склонившейся надънимъ полубогини канула на его пылающія щеки" <sup>2</sup>).

"Трудно разсказать, что выражало смугловатое лицо чудной дввушки: и суровость въ немъ была видна, и сквозь

<sup>1)</sup> Тамъ же, т. І, сгр. 33.

<sup>2)</sup> Тамъ же, т. I, стр. 300 п т. V, стр. 65: "Женщина".

суровость какая то издъвка надъ смутившимся кузнецомъ, и едва замътная краска досады тонко разливалась по лицу, и все это такъ смъшалось, и такъ было неизобразимо хорошо, что разпъловать ее милліонъ разъ—воть все, что можно было сдълать тогда наилучшаго<sup>и</sup> 1).

"И ощутиль Андрій въ своей душь благоговыйную боязнь, и сталь неподвижень передь нею" ("Тарась Бульба"; стр. 305).

Совершенно такъ же говоритъ кузнецъ Оксанъ: "Что мнъ до матери? ты у меня мать, и отецъ, и все, что ни есть дорогого на свътъ! « какъ и Андрій восклицаетъ передъ панночкой: "А что мнъ отецъ, товарищи и отчизна?" (107 и 309).

#### VIII.

Юные парубки занимають Гоголя или проявленіемъ въ ихъ могучихъ натурахъ казацкихъ черть, своимъ беззавътнымъ разгуломъ, удалью и безстрашіемъ, — и въ такомъ случав . нътъ существеннаго различія между ними и пожилыми казаками, — или же они должны служить почти только для полноты картины вивств съ изображеніемъ любимыхъ ими дввушекъ. Если имъ приписывается красота, то Гоголь едва лишь дветь мелькнуть ихъ образу передъ читателемъ, да и самый образъ этотъ гораздо менве ярокъ въ сравнении съ идеализированными образами дивчинъ. Вотъ, напримъръ, какъ изображаеть Гоголь Петра Безроднаго въ "Вечеръ наканунъ Ивана Купала": "Чернобровымъ дивчатамъ и молодицамъ мало было нужды до родни его. Онъ говорили только, что еслибы одъть его въ новый жупанъ, затянуть праснымъ поясомъ, надъть на голову шапку изъ черныхъ смушекъ съ щегольскимъ синимъ верхомъ, привъсить къ боку турецкую саблю, дать въ одну руку малахай, въ другую люльку въ красивой оправъ, то заткнувъ бы онъ за поясъ всъхъ парубковъ тогдашнихъ". По степени развитія образа эта характеристика недалеко ушла отъ слишкомъ общей характеристики Катерины въ "Успъхъ посольства". Въ "Майской Ночи" изъ усть! Ганны вырывается болъе поэтическое и яркое описаніе, но все-таки не дающее опредъленнаго представленія о наруж-

<sup>1)</sup> Тамъ же, т. І, стр. 106: "Ночь передъ Рождествомъ"

ности Левка: "Я тебя люблю, чернобровый казакъ! За то люблю, что у тебя карія очи, и какъ поглядишь ты ими, у меня какъ будто на душъ усмъхается: и весело, и хорошо ей; что привътливо моргаешь ты чернымъ усомъ своимъ; что ты идешь по улицъ, поешь и играешь на бандуръ, и любо слушать тебя"... Впрочемъ, такое обаяніе производитъ, наоборотъ, Оксана въ кузнецъ, какъ видно изъ слъдующихъ словъ: "Оксана засмъялась, и кузнецъ почувствовалъ, что внутри его все засмъялась, и кузнецъ почувствовалъ, что внутри его все засмъялось. Смъхъ этотъ какъ будто разомъ отозвался въ сердцъ и въ тихо - встрепенувшихся жилахъ, и за всъмъ тъмъ досада запала въ его душу, что онъ не во власти расцъювать такъ пріятно засмъявшееся лицо" (т. І, стр. 54 и 107).

Наконецъ, Грицко въ "Сорочинской Ярмаркъ" представленъ "съ загоръвшимъ, но исполненнымъ пріятности лицомъ и огненными глазами, стремившимися видъть насквозь". Но ни въ изображени его, ни мужественнаго, загорълаго кузнеца Вакулы нътъ и блъднаго намека на тотъ прекрасный образъ, который являеть собою Андрій въ "Тарасв Бульбв"; впечатленіе, произведенное последнимъ на панночку, опять сходно, но гораздо изящиве выражено, нежели увлечение Ганны Левкомъ. "Она, казалось, также была поражена видомъ казака, представшаго во всей красв и силв юношескато мужества, который, казалось, и въ самой неподвижности своихъ членовъ уже обличаль развязную вольность движеній; ясною твердостью сверкаль глазь его, смелою дугою выгнулась бархатная бровь, загоръдыя щени блистали всею яркостью дъвственнаго огня и, какъ шелкъ, лоснился молодой черный усъ" (т. І, стр. 301). Такимъ образомъ, въ Андріи слились тв черты, которыя намъчены были уже въ Петръ Безродномъ, Левкъ и кузнецъ Вакуль. И съ этой стороны, следовательно, въ "Тарасе Бульбъ" находимъ завершение и объединение всего, что прежде было затронуто порознь въ "Вечерахъ на Хуторъ близь Диканьки".

Въ старшемъ покольнін казаковъ, оставляя въ сторонъ извъстныя идеальныя черты запорожскаго типа, обрисованнаго наиболье опять-таки въ "Тарасъ Бульбъ", а изъ "Вечеровъ на Хуторъ"—въ "Страшной Мести" (которая имветъ также много сходныхъ чертъ съ "Тарасомъ Бульбой" и должна быть разсмотръна въ связи съ этимъ послъднимъ произведеніемъ) въ лицъ мужа Катерины, пана Данилы Бурульбаша, — кромъ невозмутимаго хладнокровія, безпечности, упрямства,

отмътимъ особенно комическую способность съ непостижимой быстротой переходить отъ однихъ впечатавній къ другимъ, совершенно противоположнымъ, и страсть въ національнымъ танцамъ. Когда оскорбленный неучтивыми замъчаниями "затвиливаго разсказчика", дьячокъ Оома Григорьевичъ совствъ уже собрадся показать ему дулю, хозяйка догадалась поставить на столъ горячій внишъ съ масломъ, и рука Оомы Григорьевича вивсто того, чтобы показать шишъ, протянулась къ книшу и, какъ всегда водится, всв начали прихваливать мастерицу-хозяйку". Солопій Черевикъ особенно комично переходить въ мгновение ока отъ страха, возбужденнаго въ немъ разсказомъ о красной свиткъ, къ негодованію на дерзкаго парня, обнявшаго его дочь, и оть негодованія-къ самому дружелюбному разговору съ обидчикомъ. У казака Чуба такъ же дегко смъняется досада на прибившаго его кузнеца Вакулу мыслью о предстоящемъ пріятномъ свиданіи съ Солохой.

Въ пожилыхъ женщинахъ воображение Гоголя прежде всего поражалось извращениемъ твхъ привлекательныхъ физическихъ и нравственныхъ качествъ, объ изображении которыхъ было говорено выше. Онъ содрогается при мысли о томъ періодъ, когда воспоминаніе остается человъку, какъ представитель и настоящаго, и прошедшаго, и будущаго, когда роковыя шестьдесять леть гонять холодъ въ некогда бившія огненнымъ ключомъ жилы и термометръ жизни переходитъ за точку замерзанія (въ повъсти "Учитель") (У, стр. 52). То же впечатавніе рельефиве выражено въ заключительных строкахъ "Сорочинской Ярмарки": "Еще страниве, еще неразгаданнъе чувство пробудилось бы въ глубинъ души при взглядъ на старушеть, на ветхихъ лицахъ которыхъ вълло равнодушіе могилы", и проч. Въ пожилыхъ женщинахъ Гоголь по преимуществу видитъ пошлость и разные недостатки: сварливость, мелкое любопытство, страсть въ сплетнямъ.

Типъ свардивой женщины неръдко встръчается въ малороссійскихъ народныхъ сказкахъ. См., напр., въ "Народныхъ
южно-русскихъ сказкахъ. Рудченка сказки "Зла Химка и
чортъ" (І т., стр. 57) и другія. Въ наиболье полномъ развитіи
у Гоголя этотъ рядъ женскихъ типовъ мы находимъ въ "Ночи
передъ Рождествомъ". Чтобы убъдиться въ этомъ, достаточно
сравнить мысленно кокетливую, несмотря на свое безобразіе
и старость, Хиврю, и съ другой стороны, правда, красивую

и обходительную, но все же въдьму Солоху, въдьму, окруженную многочисленными поклонниками, но предпочитающую изъ нихъ того, отъ котораго можно ожидать больше выгоды. Въ Хивръ (въ "Сорочинской Ярмаркъ") соединяются, главнымъ образомъ, двъ типическія черты: своенравіе сварливой замужней бабы и запоздалое кокетство. Если первая черта отсутствуеть въ Солохв, то она является зато въ той же повъсти въ лицъ кумовой жены, причемъ кумъ-лицо, явно соотвътствующее Солопію Черевику. Такимъ образомъ типъ Хиври не только развивается здёсь дальше, но, такъ сказать, дифференцируется. Но очевидное сходство между отношеніями Хиври въ поповичу Аоанасію Ивановичу и Солохи-въ дьячку Осипу Никифоровичу замъчательно и совпаденіемъ нъкоторыхъ второстепенныхъ подробностей: напр., оба среди своихъ любовныхъ увлеченій вспоминають о бурсв, объ отцъ Кондратіи или о безъименномъ отцъ протопопъ, приводять тексты и проч.

Въ заключение нашего обзора типовъ, встрвчающихся у Гоголя въ "Вечерахъ на Хуторъ", отмътимъ еще, что особенно часто онъ любилъ изображать наивное благоговъніе крестьянъ передъ сельскими властями, въ родв головы или коммиссара, и разными "учеными" людьми, какими - нибудь дьячками и семинаристами. Въ повъсти "Страшный Кабанъ" объ учитель - семинаристь, Ивань Осиповичь, предшественникъ Хомы Брута и другихъ бурсацкихъ типовъ, замъчено, что "гдъ ни показывается онъ, тамъ шапки съ самыхъ неповоротливыхъ головъ передетаютъ въ руки, и солидныя, вооруженныя черными, съдыми усами, загоръвшія лица отмъривають въ поясъ почтительные поклоны 1). Подобное почтеніе оказывали и дізду Оомы Григорьевича, "знавшему и твердоонъ-то и словотитлу поставить, въ праздникъ отхватывавшему апостоль такъ, что теперь поповичь иной спрячется. Стало быть, и дивиться нечего, когда всякій встрівчный вланядся ему мадо не въ поясъ" 2). Въ "Утопленницъ", передъ головой "дюжій мужикъ почтительно стоить, снявши шапку во все продолжение, когда голова запускаль свои толстые и грубые пальцы въ его дубочную табакерку 3).

¹) «Соч. Гог.», изд. X, т. V, етр. 50

<sup>2)</sup> Тамъ же, т. І. стр. 82.

<sup>3)</sup> Тамъ же, стр. 60.

Кромв идеальнаго изображенія женщинь, есть еще область, въ которой по преимуществу нашель себв просторъ лиризмъ Гоголя: это описаніе ввиныхъ красоть природы. Здвсь Гоголь также является сыномъ юга, не только спокойно, съ любовью наслаждающимся ея красотами; подобно Пушкину или Тургеневу, но онъ весь охваченъ безпредвльнымъ восторженнымъ обаяніемъ. Гоголь, можетъ быть, иной разъ уступаетъ другимъ нашимъ мастерамъ слова въ блестящей обрисовкъ деталей, доступныхъ болве спокойному созерцанію наблюдателя, но общій фонъ картины выступаетъ у него всегда съ особенно поразительной яркостью. Детали часто являются и у него, и иначе быть не можетъ по самому характеру его творчества, но не въ нихъ заключается главная сила его описаній.

Въ первой части "Вечеровъ" талантъ Гоголя, какъ живописателя природы, проявился съ особеннымъ блескомъ въ "Майской Ночи", во второй-въ "Ночи передъ Рождествомъ". Въ сравненіи съ этими роскошными картинами бледнестъ описаніе знойнаго малороссійскаго дня въ "Сорочинской Ярмаркъ и является уже нъсколько натянутымъ и вычурнымъ. Зато изображение "задумавшагося" вечера и обаятельной украинской ночи въ "Утопленницъ" и зимней ночи-въ другой названной повъсти съ остальными дучшими описаніями Гоголя, кажется, не имъютъ себъ равныхъ во всей русской литера. туръ. Въ объихъ повъстяхъ такой волшебной кистью нарисована картина чуднаго сіянія звіздной ночи, спокойно и съ невыразимой ивгой разлитою повсюду, насколько простирается поле зрвнія, такъ искусно уловлено и представлено производимое въ такія поэтическія минуты дійствіе природы на чедовъка, что невыразимая предесть одинъ разъ нъжной, благоухающей, весенней, въ другой - морозной рождественской ночи живо чувствуется при чтеніи въ продолженіе всего разсказа, отличающагося замізчательной художественной выдержанностью.

Кром'в того, съ особеннымъ искусствомъ ум'ветъ Гоголь укращать пов'вствованіе въ разныхъ м'встахъ, какъ бы изящной рамкой, отд'вльными описательными штрихами, въ выс-

шей степени гармонирующими съ остальнымъ изложеніемъ. При помощи ихъ иногда удается Гоголю немногими словами заставить читателя перенестись въ изображнемую обстановку, живо почувствовать и пережить самое настроеніе дійствующихъ лицъ подъ вліяніемъ природы въ разныя времена сутокъ и года. Уже въ "Сорочинской Ярмаркв" прекрасно представлено общее тревожное, подъ вліяніемъ страшныхъ разсказовъ, настроеніе всёхъ собесёдниковъ, собравшихся провести вечеръ въ катъ Солопія Черевика, -- настроеніе, совершенно исчезающее съ наступленіемъ утра. Электрически потрясающее дъйствіе всякой ничтожной внезапности, подготовленное предшествующимъ настроениемъ, также тонко подмъчено Гоголемъ еще въ этой его ранней повъсти: послъ паническаго страха, который нагналь на все общество разсказь о красной свиткъ, неожиданный стукъ моментально поражаеть всъхъ непреодолимымъ ужасомъ. Это психологическое наблюдение, при другой обстановив и отъ другихъ причинъ, нашло себъ впоследствии приложение въ известной сцене появления Бобчинскаго и Добчинскаго, стремительно ворвавшихся въ комнату городничаго, какъ разъ въ минуту самаго напряженнаго страха всвхъ присутствующихъ.

Въ "Майской Ночи" невыразимое обаяніе чувствуется въ двухъ-трехъ предложеніяхъ, рисующихъ передъ читателями нъгу весенняго вечера. "Было то время, когда, утомленные дневными трудами и заботами, парубки и дъвушки шумно собирались въ кружокъ, въ блескъ чистаго вечера, выливать свое веселье въ звуки, всегда неразлучные съ уныніемъ. И задумавшійся вечеръ мечтательно обнималъ синее небо. превращая все въ неопредъленность и даль" (т. І, стр. 52). И здъсь описаніе природы находится въ прекрасной гармоніи съ внутреннимъ міромъ человъка.

Но особеннаго совершенства достигаетъ Гоголь въ этомъ отношени въ "Ночи передъ Рождествомъ", гдв читатель какъ будто видитъ передъ собой темную ночь, дышетъ здоровымъ морознымъ воздухомъ и чувствуетъ во всвхъ жилахъ веселье и бодрость. "Чудно блещетъ мъсяцъ! Трудно разсказатъ, какъ хорошо потолкаться въ такую ночь между кучею хохочущихъ и поющихъ дъвушекъ и между парубками, готовыми на всъ шутки и выдумки, какія можетъ только внушить весело смъющаяся ночь. Подъ плотнымъ кожухомъ

тепло; отъ мороза еще живъе горятъ щеки, на шалости самъ лукавый подталкиваетъ сзади" (т. I, 114).—Все это дъйствительно какъ будто "живетъ и движется передъ нами".

Замътимъ, что всъ указанныя черты составляютъ существенную особенность таланта Гоголя, и, очевидно, если онъ и нашли себъ пищу и матеріалъ въ народныхъ произведеніяхъ, то здъсь нельзя видъть того внъшняго пользованія источниками, которое намъ предстоитъ выдълить отъ оригинальнаго творчества нашего писателя, потому что на этихъ произведеніяхъ Гоголь воспитался съ малыхъ лътъ, и провести грань между воспринятымъ имъ въ дътствъ и дополненнымъ впослъдствіи—еслибы и было возможно—совершенно безпъльно.

### X.

Мы говорили выше, что къ бытовымъ подробностямъ, несомивнно самостоятельно очерченнымъ Гоголемъ, необходимо отнести наблюденія надъ малороссійскими, преимущественно простонародными типами, его изображенія казаковъ и казачекъ, сварливой бабы, робкаго и вместе съ темъ безпечнаго мужа, описаніе разговоровъ дъйствующихъ лицъ и все вообще, относящееся къ національной жизни, обычаямъ, пъснямъ, танцамъ, даже малороссійскимъ кушаньямъ. Наблюденія надъ этой національной стороной жизни отличали Роголя еще задолго до возникновенія мысли о "Вечерахъ" и, напротивъ, они-то, конечно, его на эту мысль и натолкнули. Все это ясно уже а priori, но кромъ того убъдительно подтверждается небольшимъ, но чрезвычайно любопытнымъ разсказомъ въ воспоминаніяхъ Стороженка. Разсказъ этотъ, по нашему мивнію, получаеть особенное значеніе именно въ виду того, что онъ показываетъ наглядно, какъ среди шутокъ зарождались у Гоголя серьезныя мысли: напомнимъ изъ него только следующее любопытное замечание. "Искусство, съ которымъ Гоголь укротилъ вабъщенную женщину, казалось мнр невроминими: вр его юных трия еще невозможно опто проникать въ сердце человъческое до того, чтобы играть имъ, какъ мачикомъ, но Гогодь безсознательно, сидою своего генія, постигаль ужь тайные изгибы сердца" Когда Стороженко заметиль Гоголю, что онъ успель хорошо изучить характеръ поседянь, Гоголь отвътиль ему:

— "Ахъ! еслибы въ самомъ дълъ это было такъ! тогда всю жизнь свою я посвятилъ бы любезной моей родинъ, описывая ея природу, юморъ ея жителей, съ ихъ обычаями, повърьями, изустными преданіями и легендами. Согласитесь: источникъ обильный, неисчерпаемый, рудникъ богатый и еще непочатой!")

Такъ Гоголь почувствоваль, что ему предстоить быть пі- онеромъ въ этой области, какъ послъ онъ сознаваль необходимость проложить новый путь въ области драмы 2).

Возвращаемся къ вопросу, что же было заимствовано Гоголемъ.

Повидимому, вся легендарная часть и есть имение заимствованная, почерпнутая изъ присланныхъ Гогодю его родственниками матеріаловъ. Такъ, въ "Сорочинской Ярмаркъ", по нашему мижнію, первой написанной имъ повъсти изъ вошедшихъ въ "Вечера", легендарное начало представлено единственно разсказомъ о прасной свиткъ; притомъ этотъ разсказъ выступаетъ, главнымъ образомъ, во второй половинъ повъсти и могъ быть введенъ уже во время самой работы надъ нею, когда Гоголю достаточно выяснилось главное содержаніе цълаго и возникло желаніе связать въ одно и оживить разрозненныя части. Весьма въроятно, что въ заимствованнымъ подробностямъ принадлежать одновременно включенныя въ двъ первыхъ повъсти, т.-е. въ "Сорочинскую Ярмарку" и въ "Вечеръ наканунъ Ивана Купала", напримъръ, изображение безобразныхъ и предающихся разгулу чорта, отыскивающаго красную свитку, и Басаврюка, изображение ужаса, возбуждаемаго бъсовскими подарками, отъ которыхъ никакъ нельзя отдълаться, упоминание о соняшницъ и проч. Но знаки почтенія, оказываемые всеми отцу красивой девушки, неожиданное появление отца во время ея любовныхъ объясненій съ парубкомъ. - черты также общія объимъ повъстямъ, -- мы, конечно, не ръшимся отнести къ только-что отмъченнымъ. Такія черты сходства неръдко замъчаются у Гоголя. Укажемъ нъсколько другихъ примъровъ въ "Вечерахъ на Хуторъч. Вотъ, напр., изображение невиннаго младенца въ лицъ Ивася (въ "Вечеръ наканунъ Ивана Купала") и

<sup>1)</sup> См. «Отеч. Записки», 1859, 4. стр. 79.

<sup>2) &</sup>quot;Исторія моего знакомства съ Гоголемъ", въ "Русскомъ Архивъ". 1890. VIII. стр. 7.

Спасителя на образъ, видънномъ во дворцъ кузнецомъ Вакулой; даже выраженія совершенно сходныя: "Малость отръзать ни за что, ни про что человъку голову, да еще безвинному ребенку! Въ сердцихъ сдернулъ онъ простыню, накрывавшую его голову, и что же? Передъ ними стоялъ Ивась. M рученки сложило бъдное дитя на-кресть, и голову повъсило $^{4}$  1) ("Вечеръ наканунъ Ивана Купала"). "Вступивши въ четвертую комнату, кузнецъ невольно подощель къ висъвщей на ствив картинв. Это была Пречистая Двва съ младенцемъ на рукахъ. "Что за картина! что за чудная живопись!-разсуждаль онь. — Воть, кажется, говорить! кажется, живая? А Дитя Святов! и ручки прижало, и усмъхается, бъднов!  $^{(u)}$  2). Далве: галушки, попадающія прямо въ роть въдьмамъ въ "Пропавшей Грамать", напоминають сходный эпизодъ въ "Ночи передъ Рождествомъ", съ той только разницей, что въдьмамъ здъсь соотвътствуеть знающійся съ нечистой силой старый запорожецъ Пацюкъ; поъздка кузнеца Вакулы въ Петербургъ и разговоры запорожцевъ съ императрицей имъють, правда, отдаленное отношение къ факту сопровождения головой Екатерины въ повъсти "Майская Ночь". Встръчаются и мелкія черты сходства: неустрашимость и неуклонная прямота въ сношеніяхъ запорожцевъ съ невърными или съ не чистой силой (дедь въ "Пропавшей Граматв", кузнець Вакула, наконецъ, Тарасъ Бульба); беседа двухъ кумовей, истыхъ малороссіянъ по безпечности и лени (въ "Сорочинской Ярмаркъ" и "Ночи передъ Рождествомъ"); задоръ, мгновенно стихающій передъ неожиданнымъ препятствіемъ, между прочимъ, при нечаянной встръчъ сына съ отдомъ (въ "Майской ночи" встръча Левка съ годовой и Андрія съ Тарасомъ); изображение гудяющей толпы парубковъ въ "Майской Ночи" и "Ночи передъ Рождествомъ"; описанія сплетенъ 3). Но черты сходства между "Страшной Местью" и "Тарасомъ Бульбой" должны быть отложены до изученія последней повъсти.

Особенно замъчательно, что повъсть "Иванъ Өедоровичъ Шпонька и его тетушка" почти вся была эксплуатируема

<sup>1) &</sup>quot;Соч. Гоголи", изд. 10-е. т. І, стр. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же, стр. 134.

<sup>3)</sup> Тамъ же, стр. 22, 101, 120.

Гоголемъ въ позднъйшихъ произведеніяхъ, какъ онъ неръдко поступаль съ неоконченными повъстями. Въ самомъ дълъ, не представляеть ли Григорій Григорьевичь Сторченко, съ его хавбосольнымъ гостеприиствомъ и аюбовью покущать, прототипъ Петра Петровича Пътуха? Пътухъ насильно заманиваетъ Чичикова къ себъ въ гости и хочетъ его какъ можно дучше накормить, а на извинение Чичикова, что тотъ попадъ къ нему ошибкой, отвъчаетъ: "Нътъ, не ошибка! Вы прежде попробуйте, каковъ объдъ, да потомъ скажете: ошибка ли это?" (т. III, стр. 326). Такъ и Сторченко, услыхавъ, что Ивань Өедоровичь прівхаль на минутку, возражаеть: "Воть этого то и не будеть! Эй, хлопче! скажи Касьяну, чтобы ворота скорње заперъ, а коней вотъ этого пана распрегъ бы сію минуту" (т. І, 199). Подобио Пътуху, и Григорій Григорьевичъ Сторченко - большой гастрономъ; любитъ покушать и угостить и даже сердится за вывшательство другихъ въ обрядъ угощенія и предлагаетъ Шпонькі непремінно взять крылышко съ пупкомъ или стегнышкомъ. Онъ принадлежитъ, наконецъ, по замъчанію Гоголя, нъ тъмъ людямъ, "поторые нипогда не домали годовы надъ пустяками и которыхъ вся жизнь катилась по маслу" (Ср. изображеніе подобныхъ людей въ III т, стр. 57 и 130). Эта же характеристика, конечно, вполнъ пригодна и для Пътуха. Въ самой фигуръ Сторченка, въ его деревянномъ равнодушій, въ добродушно-грубомъ обращеній съ крыпостными много общаго съ Пътухомъ. Далъе, изображение въ "Шпонькъ" школьнаго учителя, котораго одинъ кашель въ съняхъ, прежде нежели высовывалась въ дверь его оризовая шинель и лицо, изукрашенное оспой, наводили страхъ на весь классъ, безъ сомнънія, очень напоминаеть учителя Чичикова, большого любителя тишины, доводимой до такой степени, что "Слышно было, какъ муха летитъ", и что "до самаго звонка нельзя было узнать, быль ли кто нь классь, или ньть". Наконецъ, последній, въ свою очередь, послужиль прототипомъ учителя Өедора Ивановича, противопоставленнаго Александру Петровичу, идеальному педагогу, какъ это уже было отмъчено Н. С. Тихонравовымъ 1). Какъ Шпонька спискаль благосклонность ментора угодливостью и благонравіемъ, такъ то же самое повторилось точь-въ-точь и съ Чичиковымъ. Съ другой сто-

<sup>1)</sup> Соч. Гог., над 10-е, т. III, стр. 417.

роны, мимоходомъ затронуты подробности школьнаго быта въ первой главъ "Шпоньки" и также въ "Тарасъ Бульбъ" и въ "Він" 1). Описаніе пъхотнаго нолва, въ который поступиль Иванъ Өедоровичъ, сходно по нъкоторымъ чертамъ съ описаніемъ полка въ "Коляскъ", а лихая замашка молодыхъ офицеровъ спускать все имущество до последней рубашки встръчается также въ "Игрокахъ" въ лицъ мнимаго гусара Глова <sup>9</sup>). Первыя впечатленія при возвращеніи Шпоньки изъ Петербурга, по выходъ въ отставку, въ собственное имъніе. сходны съ впечативніями Чичикова въ гостяхъ у Коробочки. Комически - серьезные разговоры Василисы Кашпаровны и матери Сторченка о гречихъ и выдълкъ ковровъ представляють такое же мастерское и близкое по идей воспроизведеніе обыденныхъ будничныхъ женскихъ разговоровъ, какъ въ "Мертвыхъ Душахъ" бесъда о нарядахъ дамы просто пріятной и пріятной во встать отношеніяхъ в). Наконецъ, курьезное объясненіе Ивана Оедоровича Шпоньки съ дъвицей Марьей Гавриловной, постоянно прерываемое продолжительными паузами, его нервшительность въ сватовствъ какъ нельзя болъе сходны съ соотвътствующими мъстами въ "Женитьбъ" 1).

Всв эти замътки и сопоставленія мы предлагаемъ здъсь какъ матеріаль для разъясненія пріемовъ и исторіи творчества Гоголя. Закончимъ нашу ръчь о "Вечерахъ" еще нъсколькими частными указаніями.

Тщотельное изученіе сборниковъ малороссійскихъ разсказовъ и преданій, можеть быть, дасть со временемъ возможность спеціалистамъ малорусской народной словесности опредвлить по крайней мърѣ нъкоторые источники, которыми могъпользоваться Гоголь. Съ своей стороны, приведемъ нъсколько отысканныхъ нами параллелей въ подтвержденіе этой въроятности <sup>5</sup>). Такъ любопытно, что, кромѣ пьесы Гоголя-отца

<sup>1)</sup> Ср. Соч. Гог., изд. Х, т. І, стр. 187-188, 258-259 и 367-369.

<sup>2)</sup> Ср. Соч. Гог., изд. Х. т. І, стр. 189, т. ІІ, стр. 120 и т. ІІ, стр. 433—437.

<sup>3)</sup> Ср. Соч. Гог., изд. X, т. I, стр. 207 и т. III, стр. 179—182.

<sup>4)</sup> Ср. Соч. Гог., изд. Х, т. I, стр, 208 и т. II, стр. 397—398.

<sup>5)</sup> Впрочемъ, извъстный знатокъ украинской литературы и исторіи, П. А. Кулишъ, подвергаетъ большому сомивнію эти, можетъ быть, преувеличенныя надежды. Вотъ нъсколько строкъ, въ которыхъ онъ высказывалъ намъ свой взглядъ на это дъло:

<sup>&</sup>quot;Вліяніе малороссійских в пісенть и повітрій на Гоголя допускаю въ весьма слабой степени. Время его дітства и отрочества было временемъ упадка мало-

"Романъ и Параска", прототипъ поповича Асанасія Ивановича въ "Сорочинской Ярмаркъ" и дъячка Осипа Нивифоровича въ "Ночи передъ Рождествомъ", можно видъть въ народномъ разсказъ: "Дъякъ Титъ Григоровичъ" 1).

Нъноторое сходство съ приведеннымъ представляютъ тавже другіе разсказы ("Гибель четырехъ поповъ", "Мужикъ, баба, попъ, дьячокъ и цыганъ", и проч. <sup>8</sup>).

Изъ отдъльныхъ выраженій, сходныхъ у Гоголя съ выраженіями народныхъ малороссійскихъ сказокъ, отмътийъ слъ-

русскаго элемента въ сословіи и состоянія Гоголя. Онъ сохранялся только въ разсказахъ о Солопіяхъ да Хівряхъ, или о запорожцахъ, говорившихъ, что Петербургь городь балшой, пубернія знатная. Максимовичь изданівив изсень въ 1827 и 1834 годахъ разбудилъ въ тогданией нашей молодежи любовь къ народнымъ пъснямъ: но ученическія и даже учительскія бумаги Гоголя показывають, что это движение коснудось его мало. Онъ восхищался, съ накоторымъ лицемъріемъ, народною поэзіей уже тогда, когда пересталъ писать о кузнецахъ Ванулахъ, казакахъ, чубахъ, и прочан, а канъ мало было у него самого чувства изищества въ малорусскомъ словъ и складъ мыслей, видео изъ пъсенъ, сочиненныхъ имъ для сельскихъ бандуристовъ - парубковъ. Въ дружеской перепискъ его за то время не видать слъда ни Гулака-Артемовскаго, ни Квитки, ни Гребенки, которые сильно повлінли на представителей сладовавпаго за Гоголемъ поколънія малоруссовъ. По этому и по прежде писанному мною напрасно сталъ бы и вамъ совътовать, гдь искать источниковъ, которыми пользовался Гоголь. Малорусская жизпь не произведа тогда еще и Шевченка, а предшественники Шевченва остались за чертой изученій Гоголевыхъ; осталось вић его кругозора и то, что ихъ произвело, такъ какъ волею судебъ Гоголь сдвлался представителем в великоруескаго, а не малорусскаго воззрвия... Жаль. ототе пад и емоятренно енравототью осли стивает йімиле йолят оти представительства, -- и обществомъ, и всемірной наукой".

1) Драгонановъ, «Малороссійскіе народныя преданіи и разсказы», стр. 162. 2) Кстати укажемъ разсказъ, повидимому давшій Пушкину матеріаль вык извъстнаго стихотворенія «Гусаръ» («Скребницей чистилъ онъ коня»), въ «Трудахъ» Чубинсяего, т. І. стр. 197. Припомнивъ, что стихотвореніе было написано въ 1833 году, можно съ изкоторой въроятностью предположить, что и Гоголь иногда могъ сообщать сюжеты Пушкину. - У Чубинского этотъ разсказъ передается такимъ образомъ: «Когда-то, въ домъ извъстной въдьмы, поставленъ былъ на постой молодой солдатъ. Солдатъ этотъ скоро завелъ съ своей хозникой - въдымой любовную связь, но при этомъ началъ подозръвать ее въ чемъ-то недобромъ. Когда бывало хозяйка его ложится спать, то лишь-только солдать заснеть, хозяйка куда-то исчезаеть и является уже поутру, истощенная, изморениая. Это заинтересовало солдата, и опъ. въ одну ночь, притворившись спящимъ, сталъ следить за своей хозяйной. Тутъ онъ заметилъ, что она сияла съ себя рубашку, намазала свое твло накою-то мазью, всинцитила горшокъ съ жидкостью и схвативши мячикъ, удетъда въ трубу. Соддата все это такъ подстрекнуло, что онъ рышился испытать на себъ» и проч.

дующія. Въ предисловін въ повъсти "Вечеръ наканунъ Ивана Купала" читаемъ: "Оома Григорьевичъ готовъ уже быль осъдлать носъ свой очками"; ср. въ сборникъ Драгоманова, въ разсказъ: "Дьячокъ и малограмотный попъ" 1). Въ томъ же сборникъ находимъ разсказъ о свъчкъ надъ кладомъ 2), и проч. Въ "Сказкахъ" Рудченка намъ попалось выраженіе, напоминающее начало нъкоторыхъ разсказовъ дъда въ "Вечерахъ на Хуторъ": "Бувало покойнік Охрім, як стане разсказувать,— царство йому небесне—дакъ волосы дыбомъ становяцця" 2). Тамъ же есть разсказъ о золотомъ черевичкъ 4), хотя и не совсъмъ сходный съ гоголевскимъ: Наконецъ, уже раньше было указано, что источниками "Вія" могли служить разсказы "Видьма та видмакъ" 3), "Разсказъ о дьячкъ и въдьмъ" 6) и "Упіръ и Миколай" 7).

<sup>1) &</sup>quot;Труды" Чубинскаго, т. І, стр. 166.

<sup>2)</sup> CTD, 66.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Рудченко. "Южно - русскія народныя сказки", т. І, стр. 74. "Музіка — Охрін". Ср. у Гоголя: "Дъдъ мой—царство ему небесное — умаль чудно разсказывать". (Соч. Гог., изд. X. т. І. стр. 37).

<sup>4)</sup> Тамъ же, стр. 45.

Драгомановъ. "Малоросс. преданія и разсказы". стр. 74.

<sup>1) «</sup>Труды», Чубинскаго, т. І. стр. 200.

<sup>7)</sup> Рудченко, т. II, стр. 27.

# И. ЛИТЕРАТУРНЫЯ И СВЪТСКІЯ ОТНОШЕНІЯ ГОГОЛЯ ВЪ НАЧАЛЪ ТРИДЦАТЫХЪ ГОДОВЪ.

I.

Возвращаясь въ изложенію біографическихъ фактовъ, мы должны прежде всего замётить, что однимъ изъ самыхъ трудныхъ и темныхъ вопросовъ въ біографіи Гоголя является точное установленіе даты начала знакомства его съ Жуковскимъ, Плетневымъ и Пушкинымъ. Но въ то же время тщательное разъяснение всвхъ подробностей, способныхъ пролить свъть на исторію этихъ отношеній, столь важныхъ для всей послъдующей судьбы писателя, положительно необходимо, чтобы хоть сколько-нибудь пополнить пробълъ, касающійся самой критической поры его жизни. Сближение съ литературными свътилами и появление благопріятныхъ условій для творчества въ широкомъ смыслъ слова спасли Гоголя, открывъ надлежащее направление его природнымъ силамъ. -- Надъясь сгруппировать и по возможности привести въ систему то, что по разрозненнымъ отрывкамъ можно извлечь изъ существующихъ источниковъ, мы вынуждены входить въ разсмотрение мелочей, сличать показанія, отчасти недостаточно мотивированныя и подтвержденныя, чтобы по крайней мъръ намътить въхи для слъдующихъ разъясненій.

Внутреннее смутное сознаніе геніальности и врожденная неспособность мириться съ тиной ничтожнаго прозябанія спасли Гоголя. Глубоко противна была душт его безотрадная перспектива потонуть на вти въ хлябяхъ чернильнаго моря,

зарыться въ раковинъ улитки и похоронить въ ней высшіе человъческие идеалы. Къ счастью, безпредъльная юношеская самонадъянность не допускала его до отчаннія и давала силы надъяться на лучшее. Не напрасно еще на школьной скамыв холодный поть проступаль у Гоголя при мысли, что, можеть быть, доведется погибнуть въ пыли, не означивъ своего имени ни однимъ прекраснымъ дъломъ (1). Конечно, чедовъку съ такимъ огромнымъ талантомъ нельзя было затеряться въ толив; но кто знаетъ, сколько пришлось бы Гоголю бороться съ враждебными волнами, сколько загубить въ себъ дучшихъ силъ, если бы онъ не встретилъ дасковаго, теплаго пріема въ самомъ началь жизненнаго поприща! Задатки высшей натуры исключали возможность, чтобы изъ него вышелъ скромный труженикъ департамента, но при неблагопріятныхъ условіяхъ это могло бы для него служить скорве гибелью, нежели спасеніемъ 2). Въ душъ Гоголя, къ счастью для него и для Россіи, горвло то благородное пламя, которое освітило ему путь въ будущему величію. Всеми силами души протестоваль онь противь гнета судьбы. "Мив предлагають мысто съ 1000 рублями жалованья въ годъ" в), писалъ онъ матери. "Но за цвну ли, едва могущую выкупить годовой наемъ квартиры и стола, мив должно продать свое здоровье и драгоцвиное время? и на совершенные пустяки, -- на что это похоже! въ день имъть свободнаго времени не болъе, какъ два часа, а прочее все время не отходить отъ стола и переписывать старыя бредни и глупости господъ столоначальниковъ! ... Конечно, такой взглядъ на службу на практикъ не могъ повести ни къ чему хорошему, да и слишкомъ извъстно, какъ служилъ Гоголь, всегда имъвшій про запась въ карманъ прошеніе объ отставить; но можно ли жальть, что онъ не сдылался чиновникомъ! Для Гоголя въ высшей степени спасительны были тв миражи, которыми онъ себя окружалъ. Всв надежды на рекомендательныя письма "покровителей" оказались отчасти наивнымъ самообманомъ; большинство другихъ надеждъ ру-

<sup>1) &</sup>quot;Русская Старина", 1876, І, стр. 41.

<sup>2)</sup> Гоголю въ недавнее время ставили въ упрекъ, что онъ былъ слишкомъ прихотливъ и разборчивъ при выборъ должностей, что въ отношении матери онъ поступалъ какъ баловень - эгоистъ. Но въ сужденіяхъ о такой личности оппибочно примънять обыденный масштабъ, хотя они фактически и върны.

 <sup>&</sup>quot;Соч. и письма Гог.", изд. Кулиша, т. У, стр. 83.

шилось съ безпошадной жестокостью; но всегда оставалось что-нибудь ободряющее. Въ противномъ случать, что было бы съ Гогодемъ, еслибы онъ не успълъ заблаговременно выбраться на иную дорогу? Отвъть на это находимъ въ слъдующихъ строкахъ письма его въ матери отъ 2-го апрвля 1830 года: "Часто приходить мив на мысль все бросить и вхать ивъ Петербурга; но въ то же время вдругъ представляются мив всв выгоды по службв и по всему, чего я лишусь, удалившись отсюда" 1). Очевидно, вся опасность заключалась для Гоголя въ его нетерпвній, которое, къ счастью, нашло себъ могучее противодъйствие въ свойственномъ ему въ юношескіе годы оптимизив. Мало сказать, что онъ не приходиль въ уныніе, но его положительно не повидала вакая-то упорная увъренность въ счастливомъ исходъ изъ ужаснаго по своей неопредъленности положения 2). Юноша нашихъ дней, по всей въроятности, нашелъ бы скоръе тотъ или иной всходъ. но только едва-ли удачный; по многимъ грустнымъ причинамъ ему трудиве въ большинствв случаевъ сберечь въ себв тотъ драгоцвиный запасъ светлаго возгрения на жизнь, какой въ тяжкую минуту оказался въ распоряжении питомца доброй помъщичьей среды стараго времени, валелъяннаго безпредвльной любовью матери и патріархальнымъ благодушіемъ нехитрой, правда, школы. Нечего прибавлять, какую поддержку дала Гоголю религія: это видео во многихъ письмахъ. Среди всъхъ неудачъ онъ только и думаетъ поживиться новой жизнью, расцвесть силою души въ вечномъ труде и , дъятельности". Разочарованіе, вынесенное изъ впечатльній петербургской жизни, не сломило его, а толкнуло на новые поиски счастья и разумной двятельности уже за-границей. Даже въ то время, когда Гоголь "бъжалъ отъ самого себя", онъ не терялъ увъренности, что "въ столицъ нельзя пропасть съ голоду имъющему хоть скудный отъ Бога талантъ 3), и считаль вероятнымь получение должности, "которая не только доставить годовое содержаніе, но и возможность вспомоще-

<sup>1)</sup> Тамъ же, У, стр. 105.

<sup>2)</sup> Неблагопрівтень быль для Гоголя весь 1829 г. и съ тяжелыть чувствонь онь вступиль въ следующій, какъ видно изъ его словь: "Холодно и безкизненно встратиль его, хотя и наступленіе новаго года всегда было торжественной мивутой для меня" (тамъ же. стр. 100).

<sup>3)</sup> Такъ же, стр. 103.

ствовать матери въ ея великодушныхъ попеченіяхъ и заботахъ". Пробуя себя въ различныхъ отношеніяхъ, онъ наконецъ находитъ свое истинное призваніе. Ему удается обратить на себя вниманіе, и онъ спасенъ.

А положение было въ самомъ деле критическое. "Даже при родственной помощи А. А. Трощинскаго -- говоритъ не разъ цитированный нами авторъ статьи въ "Русской Жизни"--- Гоголь терпълъ крайнюю нужду. О прежнемъ франтовствъ не осталось уже и помину. Изъ письма его къ матери отъ 5 января 1830 г. видно, что онъ до такой степеви обносился, что нижняго бълья у него, не было "ни одной штуки", а манишекъ было только три, изъ коихъ одну онъ послаль матери для образца, прося сшить по ней дюжину новыхъ, а одна была "домашняя", следовательно для выхода оставалась всего одна манишка (Кулишъ, V, 102). Эта крайность довела его до того, что въ одномъ изъ следующихъ писемъ (2 апръля 1830), сообщая матери, что, "послъ безконечныхъ исканій", ему удалось наконецъ сыскать місто, "очень, однакожъ, незавидное", онъ откровенно ръшился написать ей о своихъ нуждахъ и просить о денежной помощи. Чтобы оправдать себя, онъ представиль ей подробный разсчеть самыхъ необходимыхъ расходовъ, который долженъ быль показать, что "умфреннфе" его "врядъ-ли кто живетъ въ Петербургв". "Доказательствомъ моей бережливости", писаль онь, "служить то, что я еще до сихь поръ хожу въ томъ самомъ платью, которое я сделаль по пріводе своемъ въ Петербургъ изъ дому, и потому вы можете судить, что фракъ мой, въ которомъ я хожу повседневно, долженъ быть довольно веткъ и истерся также не мало, между темъ какъ до сихъ поръ я не въ состояніи былъ сдълать новаго, не только фрака, но даже теплаго плаща, необходимаго для зимы. Хорошо еще, что я немного привывъ въ морозу и отхваталъ всю зиму въ лътней шинели". (Кулишъ, "Соч. и письма Гоголя", V, 106).

Изъ этого же письма узнаемъ и о началв литературныхъ занятій Гоголя. "Жалованья я не получаю и 500 руб.", сообщаль онъ матери, "если присовокупить къ нему и получаемое мною иногда отъ журналистовъ, то всего выдеть 600" (тамъ же, стр. 106). Слъдовательно, въ апрълъ 1830 г. онъ могъ уже разсчитывать заработать литературнымъ трудомъ

до 1,000 рублей въ годъ. Вотъ въ какой болве, чвмъ скромной, формв осуществились на первый разъ грандіозные планы Гоголя, созданные ощущавшимся имъ сознаніемъ своего дарованія! Изъ приложенной имъ къ этому письму въдомости прихода и расхода за декабрь 1829 г. и январь 1830 г. имы узнаемъ, что литературныя занятія его въ это время состояли въ переводахъ для журналовъ. Въ приходъ за январь мъсяцъ показано: "Выручилъ за статью, переведенную съ французскаго: "О торговлъ русскихъ въ концъ XVI и началъ XVII в. для "Съв. Арх." — 20 рублей". Но такой статьи въ "Сынъ Отеч." и "Съв. Арх." нътъ ни въ 1829, ни въ 1830 гг. 1). По всей въроятности, переводъ былъ настолько неудовлетворителенъ, что хотя за него и было заплачено переводчику. но помъстить его въ журналъ не признали удобнымъ..."

## Π.

Первымъ данцымъ, которое можеть быть принято за исходную точку для нахожденія аріадниной нити въ вопросъ о началь знакомства Гоголя съ корифеями литературы, можно считать утверждение г. Кулиша, что въ 1830 г. Гоголь "досталь отъ кого-то рекомендательное письмо въ В. А. Жуковскому, который сдаль молодого человъка на руки П. А. Плетневу съ просьбой позаботиться о немъ 4 ч). Въ разсказъ г. Кулиша этотъ новый фазисъ въ прінскиваніи Гоголемъ себъ подходящей двятельности приведенъ въ связь съ неудовлетворенностью мъстомъ, полученнымъ, по протекціи дяди 3), въ департаментъ удъловъ. Понадобилась новая рекомендація; нашлась, въ счастью, протекція, и Гоголь неожиданно для самого себя очутился въ средъ, въ высшей степени благопріятствовавшей потомъ развитію его могучаго таланта. Если это сообщение справедливо, то необходимо заключить, что на этотъ разъ рекомендація исходила уже не от тьхъ

<sup>1)</sup> Гоголь, очевидно, для враткости назваль журналь "Сввернымъ Архивомъ". Собственно же журналь подъ втимъ именемъ прекратился въ 1828 г. Съ 1829 же года онъ издавался вивстъ съ "Сын. Отеч.", подъ названіемъ: "Сынъ Отеч. и Съв. Арх.".

з) "Записки о жизни Гоголя", т. I. стр. 84.

<sup>3)</sup> А. А. Трощинскаго.

"покровителей", къ которымъ Гоголь имълъ доступъ тотчасъ по прівадв въ Петербургъ и которые "водили его до твхъ. поръ, пока не заставили усомниться въ сбыточности ихъ объщаній. Новой протекціей онъ косвеннымъ образомъ обязанъ былъ своему таланту 1). Если кратковременное участіе его въ "Отечественныхъ Запискахъ" давно прекратилось всявдствіе безцеремоннаго обращенів ихъ издателя, Свиньина. съ его повъстью, то къ началу 1831 года мы уже застаемъ Гогодя въ сношеніяхъ съ "Литературной Газетой" 1), въ которой имъ помъщается цваый рядъ небольшихъ отрывковъ, очевидно сданныхъ въ редакцію еще въ 1830 году. Отрывокъ Гоголя "Борисъ Годуновъ", набросанный, очевидно, подъ свъжимъ впечатавніемъ только-что вышедшей трагедін Пушнина, но уже вызвавшей рецензію въ 1 № "Литературной Газеты" за 1831 г., посвящается П. А. Плетневу. Итакъ, знакомство съ нимъ и съ Жуковскимъ должно быть отнесено въ вонцу 1830 года, что подтверждается и рекомендаціей Гоголя Плетневымъ на должность учителя въ Патріотическомъ институть не далье, какъ въ началь февраля 1831 года. Какъ бы горячо ни отнесся Плетневъ въ просъбъ Жувовскаго пристроить молодого человъка, какъ бы скоро ни оцениль его самъ, несомивнио, что его рекомендаціи долженъ быль предшествовать нъкоторый промежутокъ, давшій ему основаніе оценить те достоинства Гоголя, которыя вскоре побудили его съ нетеривніемъ ждать случая подвести Гоголя подъ благословеніе" Пушкина. Первый пріемъ, сділанный Гоголю Жуковскимъ въ Шепелевскомъ дворцъ, оставилъ въ осчастдивленномъ юношъ навсегда свътлыя воспоминанія, и если Жуковскій взглянуль на него сначала покровительственно, какъ на одного изъ безчисленнаго множества обласканныхъ имъ протеже, то между ними уже мелькнула тень взаимнаго искренняго сближенія людей, родственныхъ по духу и по задачамъ жизни. По крайней мъръ въ позднъйшемъ письмъ Гоголь такъ вспоминаетъ объ этой первой встрвчв: "Ты подаль

<sup>1) &</sup>quot;Соч. и письма Гог.", изд. Кулиша, V. 105.

<sup>2)</sup> Первыя свои произведенія Гоголь печаталь или вь "Сѣверныхъ Цвѣтахъ", или въ "Литературной Газетъ", при чемъ первый № послѣдняго изданія быль преимущественно занять его статьями. Такъ какъ оба изданія принадлежали Дельвигу, то естественно возникаєть мысль, не онъ ли рекомендоваль Гоголя Жуковскому.

мнъ руку и такъ исполнился желаніемъ помочь будущему сподвижнику! Какъ былъ благосклонно любовенъ твой взоръ!... Что насъ сведо неравныхъ годами? Искусство. Мы почувствовали родство, сильнъйшее обывновеннаго родства 1). Итакъ. несомнино, что Гоголь отрекомендовань быль Жуковскому и встриченъ послиднимъ въ качестви младшаго собрата, питомца и служителя музъ. Гоголь ставитъ дальше вопросъ, почему такъ случилось, и отвъчаеть на него: "Оть того. что чувствовали оба святыню искусства". Письмо въ Жуковскому, будучи отчасти первообразомъ "Авторской Исповъди" и написанное Гоголемъ передъ отправленіемъ въ Іерусалимъ, по нашему мивнію, должно быть признано заслуживающимъ довърія. Кромъ того, всъ приведенныя строки, а особливо последнія слова, убедительно подтверждаются общимъ характеромъ несколькихъ небольшихъ статей, посвященных рискусству и вошедших впоследстви въ "Арабески". Онв свидвтельствують несомненно, что мысли юнаго писателя были действительно заняты искусствомъ и въ довольно широкихъ размърахъ. Конечно, Гоголь не могъ не высказаться въ этомъ отношении передъ Жуковскимъ, и последний. какъ видно, отнесся съ большимъ сочувствіемъ, если не во всвиъ защищаемымъ имъ частнымъ положеніямъ, то къ ихъ общему характеру.

Такимъ образомъ, честь перваго теплаго привъта, ръшившаго будущность Гогодя принадлежитъ Жуковскому и Плетневу, отрекомендовавшему, какъ мы сказали, Гогодя на должность преподавателя исторіи въ младшихъ классахъ Патріотическаго института, въ которомъ самъ онъ занималъ мъсто инспектора классовъ. И прежде его ободряли преимущественно литературные успъхи, но теперь онъ выходитъ на твердую дорогу <sup>9</sup>). Благодаря этой удачъ, въ самое короткое время произошелъ ръшительный переворотъ въ его жизни: шагъ отъ невиднаго положенія мелкаго, затеряннаго въ департаментъ петербургскаго чиновника, обреченнаго на гніеніе за кипами самыхъ прозаическихъ бумагъ, къ почти равноправнымъ сношеніямъ съ корифеями отечественной лигературы долженъ быть по справедливости признанъ гигант-

<sup>1)</sup> Соч. Гог.. пзд. 10-е, т. IV, стр. 279.

<sup>2) &</sup>quot;Соч и письма Гог.". изд. Кулиша, т. V. стр. 103, 105 и проч.

скимъ. И велика заслуга людей, умъвшихъ понять и оцънить въ Гоголъ выдающуюся натуру, безъ колебаній, по истинъ братски возвысившихъ его до себя и принявшихъ, какъ равнаго, въ свой кругъ. Этотъ прекрасный поступокъ, безъ сомнънія, впишется въ реестръ благородныхъ ихъ дълъ и составитъ блестящее его украшеніе...

Дальнъйшій ходъ успъховъ Гоголя въ петербургскомъ свътскомъ и литературномъ кругъ былъ приблизительно слъдующій.

Вскорь посль того счастливая звъзда Гоголя приводить его въ кабинетъ Пушкина и въ салонъ блестящей, замъчательно умной, красивой и обаятельной орейлины Россетъ, и онъ окончательно попадаетъ въ сферу умственной аристократіи, вліяніе которой, каково бы оно ни было, во всякомъ случав было для него безмърно болье воспитательнымъ, нежели стъны департамента и замкнутый кружокъ товарищей нъжинцевъ (хотя между послъдними не мало было людей умныхъ и разносторонне развитыхъ, чего опять не слъдуетъ упускать изъ виду при оцънкъ условій, въ которыхъ находился Гоголь въ первые годы своей жизни въ Петербургъ).

Вотъ какъ все это произошло.

Въ одно время съ поступленіемъ въ Патріотическій институть Гоголь, какъ извъстно, по рекомендаціи Плетнева, получиль частныя занятія у Лонгиновыхъ, Балабиныхъ и Васильчиковыхъ. Очевидно, Плетневъ принялъ молодого человъка подъ особое покровительство. Онъ же сначала въ письмъ хвалилъ Пушкину статьи: "Учитель", "Женщина" и "Мысли о преподаваніи географіи" 1), потомъ при личномъ свиданіи "Вечера на Хуторъ", и онъ же присовътовалъ извъстный псевдонимъ Рудаго Панька.

<sup>1)</sup> Соч. Плетнева, т. III. стр. 366.

Едва-ли есть тайна грознъе постояннаго превращенія легкомысленнаго, кипучаго настоящаго съ его жгучими, захватывающими интересами въ величавую, но мертвую неподвижность проплаго, тайна въчнаго расширенія области исторів на счеть быстро сміняющихся живых поколіній. Образованное общество никогда, конечно, не перестанеть дорожить минувшимъ и благоговъйно хранить память о немъ; но торжество бездушной природы вещей остается все-таки въ полной силь. Какимъ бы ореоломъ ни были окружены прежніе двятели, они съ каждымъ днемъ по непреложнымъ законамъ природы отходять въ глубину преданія и все болве становятся делеки и чужды новымъ поколеніямъ, все меньше выпадаетъ на ихъ долю переполняющаго душу участія, и ихъ въчная слава становится все мертвъе и спокойнъе. Мъсто полныхъ увлеченія и жизни горячихъ толковъ современниковъ и ихъ пристрастной оцънки заступаетъ болъе справедливый, но холодный и безучастный судъ потомства. Великіе люди становятся предметомъ повлоненія, но волнують меньше. Исторія справедливъе "гласа народнаго", - тъмъ не менъе никогда не исчезнеть обанніе всего живого, какъ не искупаются призраками недочеты осязательного счастія. Остается слабое утвшение въ томъ, что по крайней мере геній пользуется вединимъ преимуществомъ безсмертія, которое спасаеть его отъ общей участи живущаго... Люди, подобные Гоголю, не умирають, но и ихъ желательно представить въ рамкъ болъе яркой и полной картины, со всей окружавшей ихъ обстановкой и съ близкими имъ людьми. Задача нелегвая, и мы хотимъ дать только слабый намекъ на это въ слъдующихъ главахъ.

Еще леть пять десять тому назадь живы были самые близвіе друзья Гоголя, но и тогда можно было съ трудомъ насчитать несколько особъ, знавшихъ его лично и еще хорошо помнившихъ; теперь въ такимъ людямъ, кажется, принадлежать почти только сестры покойнаго писателя, г-жа О. Н. Смирнова, Н. Н. Соренъ (другая дочь А. О. Смирновой), и М. П. Вагнеръ. Но А. О. Смирнову, И. С. Аксакова, А. С. Данилевского, В. Н. Репнину застали еще восьмидесятые годы, а последнюю и начало девяностыхъ (она скончалась въ ноябръ прошедшаго года). Сколько яркихъ и живыхъ воспоминаній, какое глубокое и искреннее чувство любви къ рано угасшему писателю таилось еще на нашихъ дняхъ въ груди нъкоторыхъ изъ названныхъ лицъ-и воть все это отходить въ въчность и начинаетъ порастать "травой забвенья"!... Никогда не умреть Гоголь для Россіи, но замітно різдіветь и исчезаеть горсть людей, для которыхъ его память была связана съ дучшими годами жизни, съ ихъ молодостью, для которыхъ его имя звучало чъмъ-то задушевнымъ и роднымъ, для которыхъ онъ былъ не только знаменитымъ писателемъ, но и дорогимъ человъкомъ. Жалъть объ этомъ безполезно; разумыве стараться сберечь, что возможно, отъ безпощаднаго разрушенія неумолимаго времени, неудержимо стремящагося изгладить следы недавняго прошлаго и заглушить его замирающіе отголоски. Между тімъ прошло сорокъ літь послі смерти Гоголя, и недьзя не сознаться, что мы еще не только болъе чъмъ недостаточно знаемъ его жизнь и почти еще не уяснили его нравственную личность, но даже характеръ его отношеній къ болье или менье близкимъ людямъ остается мало извъстнымъ и почти вовсе не былъ до сихъ поръ предметомъ внимательнаго изученія. Чтобы показать наглядно, какія невърныя и соивчивыя представленія объ отношеніяхъ Гоголя къ развымъ лицамъ могли являться въ печати, приведу следующій примерь. Леть более тридцати тому назадь, вскоръ послъ кончины Гоголя, когда были еще свъжи слъды недавняго прошлаго, одинъ изъ нашихъ болже известныхъ библіографовъ, въ предисловін въ письмамъ Гоголя въ Проконовичу (въ январской внигь "Русскаго Слова" за 1859 г.), выразиль сожальніе по поводу охлажденія автора "Мертвыхь

Душъ" къ товарищу дътства, когда въ концъ сороковыхъ годовъ, Гоголь, вследствие разныхъ причинъ нашелъ новыхъ друзей въ князъ Львовъ, графъ Вісльгорскомъ, о. Матвъъ, Шереметевой, Вигель и другихъч. Оставляя въ сторонь спорный вопрось о томъ, следуеть ли жалеть о сближении Гоголя со всрии нязвяннями типами или дотрко нркодорями изр нихъ, что безъ сомивнія, далеко не безразлично, нельзя не подивиться такому странному смешенію въ одну кучу людей, въ дъйствительности имъвшихъ между собой весьма мало общаго. Какъ можно, въ самомъ дълъ, отнести къ числу друзей Гоголя князя Львова, которому онъ написалъ лишь единственное письмо въ отвътъ на замъчанія его о "Перепискъ съ друзьями", несмотря на то, что изъ первыхъ же строкъ этого письма исно, что онъ долго не могъ даже отдать себъ отчеть, быль ли когда- нибудь знакомъ съ своимъ новымъ корреспондентомъ, —и въ то же время пропустить А. О. Смирнову? Какъ можно было поставить рядомъ имя Н. Н. Шереметевой, женщины скромнаго круга и ограниченнаго образованія, и широко и разносторонне образованнаго графа М. Ю. Віельгорскаго, человъка вращавшагося въ придворной и избранной аристократической средв; наконецъ, поставить рядомъ имя строгаго подвижника о. Матвъя и Вигеля, этого литературнаго Собакевича? Какъ можно было приписывать едва ли существовавшее "сильное и благотворное" вліяніе на Гоголя Прокоповичу, исполнявшему преимущественно его порученія и пользовавшемуся въ извъстной степени его расположеніемъ, и позабыть объ истивно-глубокой и нъжной съ ранняго дътства привязанности къ своему "ближайшему" А. С. Данилевскому? Но если подобнаго рода ошибки возможны были со стороны такого считавшагося когда-то добросовъстнымъ изслъдователемъ, какъ покойный Н. В. Гербель, притомъ, такъ сказать, на глазахъ Аксаковыхъ и Плетнева-возможны, преимущественно благодаря маскированію именъ иниціалами и условными буквами въ извъстномъ изданіи писемъ Гогода, то темъ более необходимо устранить разъ навсегда возможность ихъ повторенія именно теперь, когда съ одной стороны еще не совстви загложии преданія о нашемъ славномъ писателъ, а съ другой, умерли уже почти всъ лица, при жизни которыхъ были бы неудобны и преждевременны подобныя разъясненія.

Можно безъ преувеличенія сказать, что наименье извъстными оставались почти до сихъ поръ отношенія Гоголя къ Смирновой и Віельгорскимъ, такъ какъ самая переписка съ послъдними находилась подъ спудомъ. Объ отношеніяхъ Гоголя къ Віельгорскимъ мы будемъ говорить поздиве; разсказу же объ отношеніяхъ къ Пушкину и особенно къ Смирновой мы предполагаемъ посвятить послъдующія главы 1). Эти соображенія намъ казалось необходимымъ указать, чтобы читатель призналъ значеніе нъкоторыхъ приводимыхъ ниже подробностей, касающихся лицъ, близкихъ Гоголю и имъющихъ въ виду очертить, по возможности, ихъ нравственный обликъ, подробностей, изъ которыхъ иныя, пожалуй, являются лишними съ точки зрёнія экономіи мъста.

<sup>1)</sup> Въ данномъ случат, какъ и во многихъ другихъ, мы находимся въ большой зависимости отъ качества и количества собранныхъ нами матеріаловъ и потому заранте отстраняемъ отъ себя упрекъ въ перавномърной полнотъ нашихъ сообщеній.

## III. A. О. СМИРНОВА И Н. В. ГОГОЛЬ

въ 1829-1832 гг.

Въ нашей литературъ можно указать почтенныя имена, пользующіяся заслуженною извістностью и имінощія всі права на видное мъсто въ ея лътописяхъ, несмотря на то, что они принадлежать людямь, не принимавшимь въ ней непосредственнаго участія собственными трудами: Шуваловъ, Львовъ, Оленинъ, Станкевичъ, по своимъ связямъ и вліянію на извъстныхъ писателей, не доджны быть забыты потомствомъ. Къ числу такихъ лицъ, несомивнио, следуетъ отнести и Александру Осиповну Смирнову, род. 6 марта 1810, + 7 іюня 1882 г. 1). Близость ко двору, короткое знакомство и отчасти тёсная дружба съ целой фалангой корифеевъ литературы, блестящій природный умъ и ръдкое образованіе явдяются достаточными причинами, чтобы сообщить живой интересъ какъ обстоятельствамъ ея личной жизни, такъ особенно ея отношеніямъ къ одному изъ крупивищихъ представителей нашей литературы. Въ продолжение болъе полустольтия Александру ()сиповну зналъ каждый, кто умълъ перо держать въ рукахъ, и ей былъ хорошо извёстенъ весь кругъ дъятелей парствованій Александра I, Николая Павловича и Александра II, какъ въ Россіи, такъ и за-границей.

<sup>1)</sup> Александри Оспиовна Смирнова, рожденная Россетъ, вела дневникъ (еще не взданный) и оставила восноминанія, напечатанныя въ "Русскомъ Архивъ" 1871. XI, и 1882, I ("Изъ записокъ знатной дамы").

Предлагая вниманію читателей отношенія Смирновой къ Гоголю <sup>1</sup>), считаемъ необходимымъ передать главивйшія біографическія свъдънія о ней и представить нъкоторыя данныя о первомъ знакомствъ ея съ нашимъ писателемъ.

I.

Александра Осиповна Смирнова, рожденная Россетъ (род. 6 марта 1810 г., † 7-го іюня 1882 г.), была во всёхъ отношеніяхъ щедро надълена дарами природы. Она почти отъ рожденія имъла уже всё данныя, чтобы выдвинуться изъ массы и занять въ жизни высокое, исключительное положеніе. Со стороны обоихъ родителей она была знатнаго про-исхожденія. Почти каждый изъ ближайшихъ ея предковъ могъ припомнить въ своей жизни что-нибудь особенное, выдающееся, а иные даже имъли нёкоторую историческую извёстность. Какъ общирныя связи, такъ и богатыя личныя дарованія обёщали ей свётлую будущность.

Фамилія Россетовъ французскаго происхожденія; она передълана изъ Rosset <sup>3</sup>). Родъ ихъ распадался на нѣсколько вѣтвей, изъ которыхъ младшая донынѣ существуетъ въ Лангедокѣ. Въ числѣ своихъ представителей вѣтвь эта считаетъ цѣлый рядъ sieurs de Лаваль (sieurs Laval de Mortiliere), изъ которыхъ одинъ похороненъ въ древнѣйшей церкви Парижа <sup>3</sup>), другой, бывшій викарнымъ епископомъ гренобльскимъ,—въ склепѣ гренобльскаго кафедральнаго собора. Другія двѣ вѣтви обитали въ провинціяхъ Дофинэ и Франшконтэ. Изъ Дофина происходилъ и отецъ Александры Осиповны, le chevalier Joseph de Rosset. Званіе это онъ получилъ по наслъдству, какъ младшій сынъ мальтійскаго рыцаря (en minorité). По женской линіи онъ состоялъ въ свойствѣ съ герцогами Ришельё и Рошешуаръ <sup>4</sup>). По ихъ примѣру и, можетъ

Они были напечатаны въ нъсколькихъ книгахъ "Русской Старины" за 1888 и 1890 гг.
 В. ПІ.

<sup>2)</sup> Въ средніе въка, въ старинныхъ генеалогическихъ книгахъ (livres généalogiques) эта самилія читалась Rousset, съ XVI в.—Rosset. Въ Версалъ, въ одной изъ залъ во дворцъ находится, въ числъ многихъ другихъ, героъ Россетовъ, еще временъ Людовика Святого.

<sup>3)</sup> St. Eustache.

<sup>4)</sup> О Ришельё и Рошешуарть см. "Русскін Въдомости", 1888. № № 31 и 33. матеріалы для біогр. Гоголя.

быть, вивств съ ними онъ прівхаль впервые въ Россію. Сражаясь поль знаменами Потемкина и Суворова, онъ заявиль себя геройской доблестью, особенно подъ Изманломъ и Очаковомъ, и получилъ георгіевскій кресть. (Имя его начертано на ствив Георгієвской залы въ Кремлевскомъ дворців). Когда же во время ужасовъ революціи всв его родственники погибли, онъ эмигрироваль въ Россію, гдв сталь называться Осипомъ Ивановичемъ Россетомъ. Впосатаствии онъ служилъ въ Одессв комендантомъ порта, карантинной гавани и гребной черноморской флотиліи. Онъ особенно подружился съ своимъ родственникомъ герцогомъ Ришельё, извъстнымъ основателемъ Олессы, съ Ланжерономъ и др. Тамъ же онъ женился на красавицъ Надеждъ Ивановиъ Лореръ, происходившей по мужской ливіи отъ выходцевъ изъ Голштиніи, переселившихся въ XVI в. въ Пруссію, а оттуда, въ царствованіе Петра III, въ Россію 1). Мать ея, Екатерина Евсеевна Циціанова, была грузинская княжна и состояла въ родствъ съ послъднимъ владътельнымъ царемъ Грузіи, Георгіемъ XIII. Какъ урожденная княжна Циціанова, Екатерина Евсеевна, а также и дочь ея, Надежда Ивановна, пользовались особымъ благоволеніемъ императора Александра Павловича, заочно крестившаго Александру Осиповну и двухъ младшихъ ея братьевъ <sup>9</sup>) вивств съ императрицей Маріей Оедоровной. Действительнымъ же воспріемникомъ отъ купели детей быль другь ихъ отца, герцогь Ришельё.

Воспитанная въ Малороссіи, въ имъніи своей матери (Громовлея-Водино), Надежда Ивановна полюбила ее и старалась передать эту любовь въ поэтической Украйнъ всъмъ своимъ дътямъ. Прекрасно владъя малороссійскимъ языкомъ, она всегда предпочитала его оранцузскому и нъмецкому, которые также знала въ совершенствъ. Благодаря ея разумному вліянію, Александра Осиповна, въ жилахъ которой текла смъщанная кровь, сдълалась вполнъ русской женщиной по симпатіямъ, убъжденіямъ и характеру.

<sup>&</sup>quot;Герцогъ Ришелье въ Россіи и Франція". ("Изъ статьи Альфреда Рамбо въ "Revue des deux Mondes").

<sup>1)</sup> Лореры были нъщы, котя орвицузскаго происхожденія: въ Голштинію они прибыли изъ Беврив во время реформація.

Олька Смирнова.

<sup>2)</sup> А. О. Россета и впосавдетвін А. И. Арнольди.

Въ 1814 году Надежда Ивановна лишилась любимаго мужа. когда онъ, во время чумы, страшно измучился наблюденіями въ карантинахъ и изнурился во время досмотровъ. Потеря эта была для нея тъмъ чувствительные, что она только-что перенесла другое горе: дядя ея Циціановъ, другъ извъстнаго Ростопчина, вывхавшій въ день самаго вступленія въ Москву Наполеона, видель, какъ домъ его быль ограблень и сожженъ непріятелями; кром'в того, единственный сынъ его, князь Георгій, двоюродный брать главнокомандующаго на Кавказв, бывшій ординарцемъ при Багратіонъ, погибъ вскоръ посль Бородинской битвы. Оставшись вдовой двадцати леть, Надежда Ивановна вскоръ вышла вторымъ бракомъ за остзейскаго уроженца, генерала Ивана Карловича Арнольди, потерявшаго ногу въ Лейпцигскомъ сраженіи и командовавшаго потомъ въ Таганрогъ артиллерійской бригадой. Отношенія ея ко второму мужу не совство походили на отношенія къ первому. Она горячо любила chevalier de Rosset, но только уважала Арнольди, человъка требовательнаго, строго относившагося въ дътимъ отъ перваго брака. Мать ея, Екатерина Евсеевна Дореръ, отзывалась о немъ такъ: "герой - то онъ герой, и красивъ, но съ деревишкой и настоящій воинъ; это совсвиъ не то, что Осипъ Ивановичъ Россетъ или нашъ герцогъ Ришельё. Воть это настоящіе бояре и герои: и умны, и воспитаны, и добры, а Арнольди все-таки протестанть!... Католикъ еще въритъ всему, чему и мы въримъ, а тъ и Богородицу отрицаютъ".

Недовольная строгостью Арнольди въ своимъ дътямъ, Надежда Ивановна поспъшила ответи ихъ сначала въ матери, а потомъ въ Петербургъ, гдъ помъстила дочь въ Екатерининскій институтъ, подъ высокое покровительство ея крестной матери, императрицы Маріи Оедоровны, а мальчиковъ отдала въ Пажескій корпусъ. Такому ръшенію чрезвычайно способствовалъ, кромъ неудобства воспитывать дътей въ провинціи вслъдствіе постоянныхъ переъздовъ мужа, принужденнаго кочевать съ бригадой, также постоянный страхъ близкой смерти отъ частыхъ родовъ. Опасенія ея скоро оправдались: ея давно уже не было въ живыхъ, когда государь Александръ Павловичъ скончался въ домъ ея мужа, генерала Арнольди, (въ Таганрогъ).

Семи лътъ разсталась Александра Осиповна съ Малорос-

сіей, но страстно полюбила ее на всю жизнь. "Я родилась въ Малороссіи", говорила она, воспиталась на галушкахъ и вареникахъ, и какъ мив ни мила Россія, а все же я не могу забыть ни степей, ни твхъ зввадныхъ ночей, ни крика перепеловъ, ни журавлей на крышахъ, ни пъсенъ малороссійскихъ бурдаковъ... Все тамъ дучше, чёмъ на северей 1). Она считала себя малороссіянкой, и въ ней, действительно, было много русскаго благодаря воспитанію. Въ своей натуръ она представляла счастливое соединене лучшихъ качествъ души и ума русскаго и французскаго. Отъ Россетовъ она унаследовала французскую живость, воспріимчивость ко всему и остроуміе; отъ Лореровъ- изящныя привычки, любовь къ порядку и вкусъ въ музыкъ; отъ матери-любовь въ Россіи и особенно въ Украйнъ; отъ грузинскихъ своихъ предковълвнь, пламенное воображение, глубокое религизное чувство, восточную красоту и непринужденность въ обхожденіи. По причинъ своего смъшаннаго происхожденія, она, подобно матери, еще съ дътства одинаково хорошо владъла русскимъ, французскимъ и нъмецкимъ языками. Въ институтъ же, благодаря материнскимъ попеченіямъ и надзору императрицы Марін Өеодоровны, какъ извёстно, постоянно навёщавшей подвъдомственныя ей заведенія в) и слъдившей за ихъ жизнью и за ходомъ занятій, -- Александра Осиповна дълала большіе успъхи и быстро развивалась. Особенно полюбила она русскую словесность, которую изучала подъ руководствомъ извъстнаго профессора П. А. Плетнева. Благодаря ему, она научилась изящной декламаціи и тонкому пониманію красоть художественной литературы, достаточно засвидетельствованному и доказанному тъмъ уваженіемъ, съ какимъ относился къ ея вкусу А. С. Пушкинъ. Впослъдствіи она прекрасно чиу тала стихи и прозу; государь Николай Павловичъ охотно слушаль въ ея чтеніи повъсти Гоголя, а въ 1850-хъ годахъ "Муму" и другіе разсказы И. С. Тургенева 3).

Ольга Смирнова.

<sup>1)</sup> См. "Русск. Старину", 1888, X, 133 и 134.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Извъстно, что съ такой же благородной заботливостью императрица посъщала богадъльни, больницы, и пр. В. III.

<sup>3)</sup> Кромъ того, она обнаруживала любовь и большія способности къ языкамъ, исторіи и физикъ, чрезвычайно любила музыку, была искусна и во встять женскихъ работахъ; но математика и рисованіе ей не давались.

О Петръ Александровичъ Плетиевъ она въ поздивнимъ своихъ воспоменаніяхъ (въ 1870-хъ годахъ) отзывалась съ большимъ сочувствіемъ, какъ о человъкъ, такъ и о педагогъ, и блестящіе успъхи свои и подругъ приписывала его таланту и неусыпнымъ трудамъ. (См. «Р. А.» 1871, XI). Въ одномъ изъ писемъ къ Гоголю она говорила о немъ: "онъ меня воспиталъ въ нъкоторомъ отношеніи; мы такъ связаны съ нимъ, что и души его потребность". ("Русск. Стар., 1889, VIII, 132).

Днемъ торжества для институтовъ и ихъ добросовъстнаго руководителя было выпускное испытаніе, состоявшееся въ присутствін императриць Марін Өедоровны и Александры Өедоровны 20 февраля 1826 года. Экзамень быль публичный; въ числъ приглашенныхъ были митрополить, многіе академики и литераторы. Марія Өедоровна прівхала въ сопровожденій двухъ поэтовъ: В. А. Жуковскаго и Ю. А. Нелединскаго-Мејецкаго. Институтки должны были говорить на память стихи, преимущественно изъ произведеній присутствующихъ поэтовъ; во воспетанний Россетъ было предложено продекламировать стихотвореніе «Фонтань Бахчисарайскаго дворца» Пушкина 1). Здъсь она имъла случай выказать во всемъ блескъ свою мастерскую декламацію. Впослъдствін это обстоятельство не мало способствовало ея сближенію съ великимъ поэтомъ, нашедшимъ въ ней хорошую цвинтельницу своихъ произведеній. По окончаніи экзамена бывшія воспитаненцы хоромъ пропъли стихи, сочиненные Жуковскимъ по случаю наъ выпуска, и торжество окончилось роскошно сервированнымъ завтракомъ съ русскими блинами, такъ какъ дъло было на масляниць. Черезъ нъсколько дней нашей даровитой институтив быль присуждень второй шифрь (перваго она не могла получить, потому что уступала одной жев подругь, Балугьянской, въ ариометикъ).

II.

При первой же встръчъ съ Жуковскимъ, отъ проницательныхъ глазъ юной Россетъ не ускользнула ни безграничная

Эти стихи посл'я рукой Александры Осиповны были написаны, въ дворц'я Монилезир'я, въ альбоиъ императрицы Александры Өедөрөвны.
 В. Ш.

доброта, ни та дътская непринужденность, съ которою Жуковскій держался въ обществъ; но особенно ее поразили добрые, задумчивые глаза поэта. Прошло немного времени, и то, что вазалось недавно необыкновеннымъ счастьемъ, саблалось для нея осязательной действительностью: молодая восторженная дввушка, оставаясь усердной почитательницей Жуковскаго, стала его другомъ. Она познакомилась съ нимъ и часто встричалась у Караминыхъ, которые составляли центръ, объединявшій придворный и литературный вружки. Это было незадолго до кончины Маріи Өедоровны 1), къ которой тотчасъ по окончани курса, семнадцати лътъ отъ рожденія, Александра Осиповна поступила орейлиной. Потомъ она осталась фрейлиной уже при императриць Александрь Оедоровнь. Въ то время у Жуковскаго въ Шепелевскомъ дворцъ (нывъшнемъ Эрмитажъ) бывали литературно-дружеские вечера, и вообще преданія Арзамаса не забывались. Литературныя знавоиства Александры Осицовны расширялись постоянно, что было тъмъ легче и естественнъе, что весь такъ называемый «ковчегъ Арзанаса» (такъ называетъ гостиную Карамзиныхъ А. О. Россетъ въ Дневникъ) находился въ дружескихъ отношеніяхъ съ Караманными. Кромъ бывшихъ араамасцевъ (вн. П. А. Вяземскаго, А. И. Тургенева, Пушкина, Блудова, кн. В. О. Одоевскаго), этотъ кружовъ, по словамъ О. Н. Смирновой, посъщали еще Крыловъ, Гирдичъ, оба Глинки, Хомяковъ, Віельгорскіе, поздиве Лермонтовъ (около 1833 года), Тютчевъ и многіе другіе. Изъ дицъ высокопоставленныхъ въ немъ слъдуетъ особенно назвать великаго князя Михаила Павловича.

Пушкина Жуковскій поспъшиль представить Александръ Осиповнъ, когда онъ, освобожденный изъ своего заточенія въ сель Михайловскомъ и уже побывавшій въ Москвъ, толькочто пріъхаль въ Петербургъ. Во всемъ кружкъ во многомъ царствовали еще традиціи Арзамаса: взаимныя отношенія отличались изящной дружеской простотой и искреннимъ расположеніемъ. Продолжались даже шутливыя прозвища, и между прочимъ Жуковскій получиль отъ Россетъ названіе быкъ или бычокъ, которымъ онъ любилъ впослёдствіи подписы-

<sup>1)</sup> Императрица скончалась осенью 1828 г., а лѣтомъ того же года А. О. Россетъ проведа съ Карамянными шесть недъль на морскихъ купаньяхъ въ Ревелъ.

Олыа Смирнова.

вать свои письма въ ней. Онъ-же съ своей стороны величаль Александру Осиповну небеснымъ дьяволенкомъ (Соч. кн. Вяземскаго, VIII, 233), также дъвушкой-чернавушкой и "всегдашней принцессой" своего сердца. (См. "Русск. Архивъ", 1883, 2, 334 и 339).

Съ первыхъ шаговъ выступленія въ свътъ, орейлина Россетъ была окружена восторженнымъ поклоненіемъ и получила при дворъ громкое прозваніе Donna Sol 1). Ее безпрестанно сравнивали съ южной ласточкой, солнцемъ, звъздами, розой, что показываетъ, какое обаяніе она производила и умомъ, и своей плънительной, чисто южной, красотой 2). Стихотвореніе кн. Вяземскаго "Черныя очи, чудныя очи" послужило какъ бы сигналомъ къ поэтическому изображенію ея со стороны пъвцовъ большихъ и малыхъ. Отвъчая кн. Вяземскому, Пушкинъ написалъ въ 1828 г. стихотвореніе "Ея глаза", гдъ сравниваетъ ихъ съ южными звъздами, намекая на грузинское происхожденіе Александры Осиповны, называетъ черкесскими, котя и отдаетъ преимущество глазамъ Олениной. Въ этомъ же стихотвореніи онъ отозвался о ней, что она

"Придворныхъ витязей гроза".

Зная, какой мъткостью отличались сжатыя характеристики Пушкина, мы не можемъ не обратить особеннаго вниманія на этотъ стихъ. Современникамъ было, конечно, понятиве,

<sup>1)</sup> Donna Sol—главное дъйствующее лицо дражы В. Гюго "Эрнани". Прозваніе это, по словамъ кн. Вяземскаго, было придумано однижъ изъ "военно-планныхъ красавицы". За остроумныя и ъдкія насмъшки Александръ Осиповиъ было написано шутливое стихотвореніе:

<sup>&</sup>quot;Вы Донна-Соль, подъ часъ и Донна-Перецъ!
Но все намъ сладостно и лакомо отъ васъ,
И каждый мыслями у чувстами изъ насъ
Вамъ върноподданный и вашъ единовърецъ,
Но всъхъ счастливъй будетъ тотъ,
Кто къ сердцу вашему надежный путь проложитъ
И радостно сказать вамъ можетъ:
О, Донна-Сахаръ! Донна-Медъ!"

 $<sup>^{2}</sup>$ ) Въ ней было что-то севильской женственности, говоритъ князь П. А. Вяземскій. В. III.

почему быль выбрань такой эпитеть, но и мы изъ него получаемь самое опредъленное представление о нравственномъ достоинствъ Александры Осиповны, что особенно важно въ виду того, что прочія поэтическія характеристики обрисовывають преимущественно ей внъшность. Хомяковъ, обвороженный красотой Россеть, писаль ей:

> О, дъва-роза, для чего Мит грудь волнуешь ты?

Къ ней же относится его стихотвореніе "Иностранкъ <sup>1</sup>). Извъстный другъ Пушкина, С. А. Соболевскій, сочиниль стихи:

"Не за пышныя плечи, А за умныя рѣчи Любимъ мы васъ", и проч.

Графиня Ростопчина также посвятила Александръ Осиповиъ иъсколько стихотвореній.

Жуковскій же писаль ей въ "забавномъ русскомъ слогъ" (если мы въ правъ примънить къ нему чужой стихъ):

"Мнѣ показалось, милостивая государыня, что васъ приличнѣе называть lосифовной, нежели Осиповной. Вы, будучи весьма прекрасной дѣвыцей, имѣете неотъемлемое право на то, чтобы родитель вашъ именовался lосифомъ прекраснымъ..."

Льтомъ 1830 г. Александра Осиповна часто встрвчала Жуковскаго въ Петергофъ и въ Царскомъ Селъ 3), куда пріважаль дворъ до окончанія лагерей (въ Гатчину дворъ пріважаль ръдко, и то на короткое время, въ глубокую осень, ✓ такъ какъ императоръ Николай Павловичъ не любилъ Гатчину). Въ этомъ и слъдующихъ годахъ Пушкинъ снова посвятилъ нъсколько стиховъ Александръ Осиповнъ.

Въ VIII главъ "Евгенія Онъгина", въ строфъ XXV, къ ней относится послъдній изъ нижеприведенныхъ стиховъ:

Ольга Сжирнова.

<sup>1)</sup> Стихотворенія Хомякова, над. 1881 г., стр. 42—44, и Записки Хомякова въ "Русскомъ Архивъ".

В. Ш.

<sup>3)</sup> Въ 1829 г. она постоянно видълась въ Царскомъ Селъ также съ Караманными, которые жили обыкновенно въ китайскихъ домикахъ.

"Туть быль на эпиграммы падкій, На все сердитый господинь 1): На чай хозяйскій слишкомь сладкій, На плоскость дамь, на тонь мужчинь, На толки про романь туманный, На вензель, двумь сестрицамь данный...

Подъ одной изъ сестрицъ здёсь разумёстся А. О. Россетъ, подъ другой—ея другъ, Стефанія Радзивиллъ, которая также была воспитанницей императрицы Маріи Өедоровны. Въ "Альбомъ Онъгина" Россетъ посвящены стихи:

Шестого. Быль у Б. на баль: Довольно пусто было въ заль, R. С. <sup>2</sup>) какъ ангелъ короша: Какая вольность въ обхожденью! Въ улыбкю, въ томномъ глазъ движенью Какая нъга и душа!

Вечоръ сказала мив R. С.:

— Давно желала я васъ видъть.
"Зачъмъ?"—Меъ говорили всъ,
Что я васъ буду ненавидъть.
"За что?"—За ръзкій разговоръ,
За легкомысленное мивнье
О всемъ, за колкое презрънье
Ко всъмъ. Однако-жъ, это вздоръ,
Вы надо мною смъяться властны,
Но вы совсъмъ не такъ опасны,
И знали-ль вы до сей поры,
Что просто очень вы добры.

Въ 1831 г. Смирнова ежедневно видалась летомъ съ Пушкинымъ и Жуковскимъ въ Царскомъ Селе 3).

"Туть быль всемь сейтомь недовольный, На все сердитый графь Туринь...

Туринъ-- это эмигрантъ графъ Modène, завидовавшій всамъ и каждому.
В. III.

<sup>1)</sup> Въ другомъ варіанта онъ названъ графъ Туривъ:

<sup>2)</sup> Т.-е. Россе, по французскому произношенію.

<sup>3)</sup> Объ этомъ времени знакомства Александры Осиповны съ Пушкинымъ И. С. Аксаковъ писалъ: "Часто захаживалъ къ ней Пушкинъ во время своихъ про-

По взятіи Варшавы Пушкинъ прислаль Александръ Осиповнъ извъстный сборникъ, въ которомъ были помъщены стикотворенія: "Клеветникамъ Россіи" и "Бородинская годовщина", и кромъ того письмо съ стихами:

> "Отъ васъ узналъ я плѣнъ Варшавы, Вы были вѣстницею славы И вдохновеньемъ для меня" 1).

О характеръ его отношеній къ Россеть и степени ихъ короткости въ это время можно судить по слъдующимъ строкамъ письма къ Плетневу:

"Россети черноокая котъла тебъ писать, безпокоясь о тебъ, но Жуковскій отсовътоваль, говоря: "онъ живъ,—чего же вамъ больше?". Въ томъ-же году въ "Съверныхъ Цвътахъ" было напечатано стихотвореніе ки. Вяземскаго, въ которомъ поэтъ сравниваеть ее съ ласточкой:

"Красою смуглаго румянца, Смотрите, какъ она южна; Она желтве померанца, Живве ласточки она" <sup>2</sup>).

Съ тъхъ поръ на нъкоторое время это названіе сдълалось нарицательнымъ въ литературныхъ кругахъ, подобно тому, какъ другая фрейлина, высокая стройная блондинка, Софья Урусова, была окрещена сильфидой <sup>в</sup>).

"Elle est jaune, comme une orange, Elle est vive, comme un oiseau" и проч.

гуловъ подълиться впечатленіями дня и прочитанной книги: часто случалось и ей заходить въ Пушкину на дачу (Китаева, въ Царскомъ Селе) безъ церемоній, прямо въ нему на верхъ, заставать за работой и выслушивать изъ устъ самого поэта только-что написанныя вдохновенныя произведенія, во всей ихъ свежести съ пылу ("Русь", 1882, 37, некрологъ А. О. Смирновой).

<sup>1)</sup> Подробности см. въ "Русскомъ Архивъ", 1872, XI (1869—1883 стр.).

<sup>2)</sup> См. Сочиненія Вяземскаго, ІУ, 122. Это быль экспромть, заключавшій въ себь шутливую пародію на французскіе стихи:

<sup>3)</sup> Къ ней также есть стихотвореніе Пушкина 1827 года (Соч. Пушкина, Изд. Лит. Фонда, 2, 14). Не разъ упоминаетъ о ней въ своемъ дневникъ и князь Вяземскій. Фрейлины Россетъ, Урусова и Эйлеръ (внучка знаменитаго матема-

Подъ этими именами онъ объ упоминаются въ письмъ Гоголя къ его другу А. С. Данилевскому, написанномъ въ отвътъ на просьбу послъдняго о присылкъ нотъ: "Я обращался къ здъшнимъ артисткамъ указатъ мнъ лучшее; но сильфида Урусова и ласточка Россети требовали непремънно, чтобы и поименовалъ великодушную смертную, для которой хлопочу" (письмо отъ 2-го ноября 1831 года 1). Съ Александрой Осиповной, какъ увидимъ, Гоголь познакомился немного ранъе того времени, когда было написано письмо, а съ фрейлиной Урусовой у Александры Осиповны зимой 1831 г., когда онъ объ принимали участіе при дворъ въ живыхъ картинахъ. Въ дневникъ Александры Осиповны въ 1831 г. было уже отмъчено, что однажды вечеромъ у нея при великомъ князъ

Въ воспоминаніяхъ Н. М. Колмакова ("Русск. Стар.", 1891, VII, 144) мы прочли странное сообщеніе о томъ, что А. О. Россетъ была будто бы румынскаго происхожденія и что о ней Пушкинъ вменно сказаль:

"Черна, какъ галка, Суха, какъ палка, Увы, весталка, Теби миз жалко"!

Не знаемъ въ точности, къ кому именно относились въ самомъ дълв эти стихи; мы слышали, что они были сказаны объ одной румынкъ Горголи, которая, замътимъ кстати, впослъдствін сильно растолстъла и взъ палки превратилась въ шаръ; но во всякомъ случав невъроятно, чтобы Пушкинъ могь назвать "весталкой" А. О. Смирнову, вышедшую замужъ ма 23 10ду. Очевидно, г. Колмаковъ смъшалъ здъсь двъ разныя личности. Напротивъ разсказъ его о позднъйшихъ годахъ А. О. Смирновой не лишенъ интереса. В. Ш.

1) Замътимъ, что въ изданія писемъ Гоголя у П. А. Кулиша вкралась отнова: при приведенныхъ строкахъ въ подстрочномъ примъчанія невърво объяснено, будто это имена актрисъ. Почтенный издатель былъ, очевидно, введенъ въ заблужденіе первымъ предложеніемъ (см. Соч. Гоголя, изд. Кулиша. т. V. стр. 138). Кромъ того, въ письмъ Гоголя ошибочно стоитъ Розетти виъсто Россетъ.—Названіе ласточки было дано Александръ Осиповиъ Вяземскимъ и Жуковскимъ еще раньше приведеннаго экспромта, иначе Гоголь и не назвалъ бы такъ свою новую знакомую.

В. Ш.

тика) составляли одинъ тъсный кружокъ. Онъ и другія фрейлины собирались у Александры Осиповны, квартира которой была самая лучшая съ болье просторной гостиной. Въ этомъ салонъ фрейлинъ Н. В. Гоголь познакомился какъ съ Урусовой, такъ и съ Эйлеръ, отличавшейся начитанностью и умомъ; г-жа Эйлеръ, вообще, была очень дъльная, весьма образованная и набожная особа; она знала Гоголя до самой его смерти. Впослъдствіи она была замужемъ за А. Н. Зубовымъ.

Михаилъ Павловичъ 1), въ присутстви Пушкина, Гоголя, Жуковскаго, Вісльгорскихъ и фрейлинъ Урусовой и Эйлеръ 2) происходило чтеніе "Вечеровъ на Хуторъ близъ Диканьки..."3).

Въ одномъ изъ писемъ въ Плетневу, Пушкивъ присоединиль, говоря о Смирновой, къ прежнему названію да сточки еще новый эпитетъ, составленный, очевидно, на основаніи приведенныхъ стиховъ кн. Вяземскаго: "Домъ я нанялъ въ память своей Элизы: скажи это южной дасточкъ. смуглорумяной красотв нашей". Впослядстви Россеть получила еще название: "Notre Dame de bon secours de la littérature russe en detrésse". Названіе это также было дано ки. Виземскимъ и объясняется ходатайствомъ Алекс. Осип. за нашихъ поэтовъ передъ цензурными властями и особенно передъ самимъ государемъ. Пушкинъ также неръдко отдавалъ съ 1828 и 1829 года свои стихи Александръ Осиповиъ для передачи непосредственно самому государю, который надписываль цветнымь карандашемь свои заметки на поляхь и возвращаль любимой фрейлинъ 4). Такимъ образомъ нъкоторыя произведенія Пушкина, какъ "Графъ Нулинъ", последнія главы "Онъгина", "Моя родословная" и "Мъдный Всадникъ",

<sup>1)</sup> Впрочемъ, одинъ изъ современниковъ А. О.Смирновой, гр. Валуевъ, замътилъ на это: "Великій Князь Миханлъ Павловичъ—бывалъ только на весьма немноголюдныхъ вечерахъ у А. О. Смирновой, княгини Въры Вязеиской, жены кн. Петра Андреевича, и Маріи Трофимовны Пашковой. Ни у В. А. Жуковскаго, ни у кн. В. Ө. Одоевскаго Великаго Князя Михаила Павловича — я не видалъ". (См. "Русск. Стар.", 1888, IV, стр. 41, 1-ое примъч.).

<sup>2)</sup> Гостиная Александры Осиповны, по словамъ И. С. Аксакова, была "долго и долго притягательнымъ центромъ для всъхъ выдающихся писателей, художниковъ, мыслящихъ дъятелей. При ея необычайной памяти, при ея начитанности, при ея житейской опытности (послъднее относится, конечно, къ позднъйшему времени), ея разговоры, ея разсказы, даромъ котораго она владъла мастерски, представляли неотразимую занимательность". ("Русь", 1882, № 37).

<sup>3)</sup> Гоголь обращался въ фрейлинамъ съ просьбой о нотахъ, потому что онъ интересовались музыкой и прекрасно ее знали; между ними были тогда въ большомъ ходу и романсы. Въ томъ же 1831 году Пушкинъ писалъ, напр., изъ Царскаго Села Павлу Воиновичу Нащокину, спрашивая, почему онъ не прислалъ Есауловскій романсъ, и прибавлялъ: "Мы бы его въ моду пустили между фрейлинами". (Соч. Пушк., Изд. Литер. Фонда, т. VII, стр. 286).

<sup>4)</sup> У И. С. Аксакова сохранялся конверть, подаренный ему Александрой Фенновной, въ которомъ была возвращена рукопись "Графа Нулина" съ собственноручной надписью государя ("Русь", 1882, 37). Онъ послъ быль у вдовы его, Анны Өедоровны Аксаковой; но гдт находится въ настоящее время — не знаемъ.

В. III.

не проходили черезъ руки Бенкендоров. Граоъ выходиль изъ себя, но ничего не могъ подълать, потому что государь самъ вызываль на это, говоря: "Александра Осиповна, а что вашъ поэтъ Пушкинъ? не написалъ ли что-нибудь?" 1).

Незадолго до замужества Россеть—Пушкинъ принесъ ей свою послъднюю поэтическую дань. Это было 16-го марта 1832 г.:

"Въ тревогъ пестрой и безплодной Большого свъта и двора Я сохранила взоръ холодный, Простое сердце, умъ свободный И правды пламень благородный, И какъ дитя была добра. Смъялась надъ толпою вздорной, Судила здраво и свътло, И шутки злости самой черной Писала прямо набъло".

Здъсь Пушкинъ снова характеризуетъ ея душевныя качества. Особенно дорожила А. О. стихомъ: "И какъ дитя была добра..."  $^2$ ).

Но вскоръ разнеслась молва объ ен обручении. З-го августа Пушкинъ извъщалъ Плетнева: "Россетъ вижу часто; она очень тебя любитъ, и часто мы говоримъ о тебъ. Она гласно сговорена. Государь ужъ ее поздравилъ" (Соч. Пушкина, изд. Литер. Фонда, VII, 287). Александра Осиповна была повънчана съ Николаемъ Михайловичемъ Смирновымъ, однимъ изъ друзей Пушкина 3), съ которымъ познакомились у Карамзиныхъ. Онъ съ дътства зналъ Карамзиныхъ и хорошо помнилъ старика-исторіографа. Съ этихъ

<sup>1)</sup> Императрица Александра Өедоровна въ своихъ письмахъ къ А.О. Смирновой также всегда называла Пушкина votre poète, а Жуковскаго-mon poète.

<sup>2)</sup> Д. И. Хвостовъ тоже не хотълъ отстать отъ другихъ въ прославлени придворнаго круга и написалъ стихи на Монплезиръ:

<sup>&</sup>quot;Всв Музы знають, что на лиръ"

Жуковскій півль о Монплезирів... (Соч. У, 202). Ольга Смирнова.

в) Пушкина близко знали вст родственники А. О. Смирновой. Мужъ ен, Н. М. Смирновъ, и братъ, Аркадій Осиповичъ, оставили о пемъ воспоминанія, напечатанныя въ "Русскомъ Архивъ", 1882 года. Другой братъ, Клементій Осиповичъ, имълъ несчастіе получить для передачи Пушкину пакетъ съ извъстными пасквилими, но былъ во-время предупрежденъ о сущности дъла и не отослалъ его по назначенію.

В. Ш.

поръ для нея началась новая жизнь. Но мы должны сказать нъсколько словъ о ея мужъ. — Отецъ его, Михаилъ Петровичъ, служиль въ кавалергардскомъ полку при Екатеринв II, вышель въ отставку тотчасъ по водарени Павла Петровича, женился на Өеодосіи Петровив Вухвостовой, много путешествоваль за границей, вернулся въ царствование Александра I и въ 1812 году служилъ въ ополчении. Въ его домъ квартироваль маршаль Ней; одинь домъ его разграбили, другой сожгли. Онъ умеръ на Кавказъ, куда повхалъ на воды (въ Новогеоргіевскъ). Въ это время его единственному сыну было только 15 леть. Черезъ три года Николай Михайловичъ поступиль въ министерство иностранныхъ дёль, гдё оставался до 1844 г.; служиль при посольствъ въ Италіи и Лондонъ до 1832 г. и въ Берлинъ до 1836 г.; онъ былъ также церемоніймейстеромъ. Осенью 1845 г. онъ перешель въ министерство внутреннихъ дълъ и былъ калужскимъ губернаторомъ до 1851 г., потомъ петербургскимъ и сенаторомъ въ Москвъ; а умеръ въ мартъ 1870 г. въ Петербургъ 1).—По выходъ замужъ Александры Осиповны, пъсни трубадуровъ замолили: самый кругъ и обязанности ея измънились въ значительной степени и съ тъхъ поръ лишь немногія стихотворенія были посвящены ей. Въ числь ихъ нельзя умолчать о значительно позднейшемъ восьмистиши М. Ю. Лермонтова 3).

> Безъ васъ хочу сказать вамъ много, При васъ я слушать васъ хочу; Но, молча, вы глядите строго— И я въ смущеніи молчу.

Ольга Смирнова.

<sup>1)</sup> О Н. М. Смирновъ см. также въ "Русск. Арх.", 1882, П. Такъ же откъчено, что Бухвостовы происходили отъ перваго преображенца Леонтія Бухвостова.—Намъ неясно только, какъ могъ быть Пушкинъ, уже женатый, шаферомъ на свадьбъ Смирновой и какія причины заставили его отступить отъ общепринятаго обычая. Здъсь очевидная неточность; согласно объясненію Ольги Ник. Смирновой, ее должно исправить слъдующимъ образомъ: Пушкинъ не былъ шаферомъ, но былъ съ женой въ числъ приглашенныхъ на свадьбу во дворецъ.—Н. М. Смирновъ не могъ быть съ своей стороны шаферомъ у Пушкина, по случаю отъъзда курьеромъ въ Лондонъ.

В. Ш.

<sup>2)</sup> Пушкинъ все такъ же часто видался съ Смирновыми, а Жуковскій непремінно хоть разъ въ неділю обідаль у нихъ. У Смирновыхъ часто бывали и вечера съ музыкой, на которыхъ бывали многіе повты и литераторы.

Что-жъ дълать?... Ръчью неискусной Занять вашъ умъ мнъ не дано... Все это было бы смъшно, Когда бы не было такъ грустно...

Что значили придворные витязи, если Лермонтовы смущались передъ нею!... Хотя Александра Осиповна оставалась еще нъсколько лътъ въ Петербургъ, но мы ничего не знаемъ за это время о ея литературныхъ отношеніяхъ, а между тъмъ они, безъ сомнънія, продолжались 1). Нельзя не пожелать поэтому, чтобы поскоръе явился въ печати ея дневникъ, въ которомъ, безъ сомнънія, найдется много литературныхъ и историческихъ данныхъ, полныхъ интереса. Обращаемся къ краткому изображенію отношеній ея къ Гоголю въ разсматриваемый періодъ 2).

III.

Можно опредълить съ точностью, къ какому именно году и мъсяцу относится начало знакомства Александры Осиповны Россеть (впослъдствіи Смирновой) съ Гоголемъ. Дочь ея, Ольга Николаевна, для разъясненія даннаго вопроса, сообщила намъ слъдующіе отрывки изъ дневника ея матери на оранцузскомъ языкъ:

"Le maître Petit-Russien de Marie Balabine s'appelle Gogol-Janowsky; Lise Repnine le connait; il est parent de Trochtchinsky, l'ex-ministre, qui est mort il n'y a pas très-longtemps. L'Empereur disait alors que feu l'empereur estimait beaucoup Trochtchinsky. En allant dire adieu à Lise Repnine, j'ai aperçu Gogol-Janowsky chez les Balabine; son хохолъ m'a rappelé Громовлея et le vieux Вороновскій, qui vivait chez grand'ma-

<sup>1)</sup> Въ подлиниять, хранящемся у О. Н. Смирновой, не 8, а 16 стиховъ; они приводятся обыкновенно въ полныхъ изданіяхъ Лермонтова въ варіантахъ.

<sup>2)</sup> Пушкиеть не разъ упоминаетъ о Смирновой въ письмахъ въ женъ, но въ нихъ преобладаетъ уже слишкомъ развязный, отчасти циническій тонъ, и здась напрасно было бы искать повтическихъ характеристикъ. Но сочувствіе его Смирновой видно изъ дневника за 1833 г.: "Петербургъ полонъ въстями о минувшемъ торжествъ" (по поводу совершеннолътія вел. кн. Александры Николаевны). "Разговоры несносны: слышишь вездъ одно и то же. Одна Смирнова попрежнему мила и холодна въ окружающей средъ".

man. Il m'a paru gauche, timide et triste... Après-demain nous allons à Tzarskoé.

Nous allons demain à Péterhoff; on sera toute la journée en l'air: promenades, le camp, les retraites (2aps), l'équitation et les promenades sur le golfe. Je préfère Tzarskoé: on y est plus tranquille et puis il y a les Karamsine, Iskra y vient et on est moins agité. Je logerai au cottage encore cette fois. On a fait mon portrait pour le tableau du camp; je déteste a poser... La miniature a mieux reussi il y a trois ans. L'aquarelle est pour l'album de l'Impératrice; celles de Lubinka, d'Alexandrine et Sophie ont réussi aussi.

Ce soir thé d'adieu aux habitans de Tzarskoé, pour quelques semaines.

Peterhoff. Le courrier de Paris est arrivé avec la nouvelle la plus inattendue, la catastrophe la plus foudroyante. Le roi est parti pour Rambouillet. Le duc de Polignac n'est pas un duc de Richelieu. Cette malheureuse duchesse d'Angoulème, qui reprend le chemin de l'exil. On dit qu'ils vont en Angleterre. Pozzo a expédié le courrier avec peu de détails; il est parti trop vite. L'Empereur est très-frappé, car on ne sait pas où cela mènera la France. Du reste sa Majesté, à ce que dit Modène, craignait l'effet des dernières mesures.

Un second courrier est arrivé. Le duc d'Orléans a été nommé lieutenant du royaume. Le roi, les d'Angoulème, le petit duc de Bordeaux, Mademoiselle la duchesse de Berri, qui a montré beaucoup de fermeté, se sont embarqués pour l'Angleterre. Quelle catastrophe!... C'est donc fini!

Le troisieme courrier a donné tous les details et a annoncé l'arrivée du général Athalin, porteur d'une lettre du duc d'Orléans pour sa Majesté; on l'a élu roi. L'Empereur est préoccupé; il disait ce soir: "l'élection des rois a perdu la Pologne et elle perdra la France, et ce serait beaucoup plus grave. Je ne souhaite que du bien à la France".

Русскій переводъ:

"Малоросса, учителя Маріи Балабиной, зовуть Гоголь-Яновскій; Лиза Репнина знаеть его; онь родственникь не такъ давно скончавшагося бывшаго министра Трощинскаго 1). (Государь сказаль тогда, что покойный императорь очень

<sup>1)</sup> Онъ умеръ 26 февраля 1829 г. ("Русск. Стар.", 1882, VI, 656).

уважалъ Трощинскаго). Приходя проститься съ Лизой Репниной, я увидала Гоголя-Яновскаго у Балабиныхъ; хохолъ его мив напомнилъ Громоклею 1) и старика Вороновскаго, жившаго у бабушки. Онъ же (Гоголь) показался мив неловкимъ, робкимъ и печальнымъ.

Послызавтра унажаемъ въ Царское".

(Спустя пекоторое время). "Завтра вдемъ въ Петергофъ; тамъ будемъ цвлый день въ движеніи: будутъ прогулки, дагерь, церемовія съ зарей, верховая взда и повздки по заливу... Я предпочитаю Царское: тамъ покойнве и кромв того тамъ Карамзины, прівзжаетъ Искра з) и меньше шума. На этотъ разъ я опять буду жить въ коттеджв з). Съ меня снималя портретъ для лагерной картины: терпвть не могу позировать!... Три года тому назадъ миніатюра удалась лучше. Акварель предназначается въ альбомъ императрицы; акварели Любеньки, Александрины и Софи также удались з). Сегодня вечеръ: для жителей Царскаго чай, ради прощанья на ивсколько недвль.

Петерофъ. "Изъ Парижа прибылъ курьеръ съ самымъ неожиданнымъ извъстіемъ: катастрофа ошеломляющая! Король бъжалъ въ Рамбулье. Герцогъ Полиньякъ не то, что Ришельё. Несчастная герцогиня ангулемская опять должна жить въ изгнаніи... Говорятъ, что они вдутъ въ Англію. Попцо в) прислалъ курьера съ кое-какими подробностями, но онъ слишкомъ скоро увхалъ. Государь очень пораженъ, потому что неизвъстно, къ чему это приведетъ Францію. Впрочемъ, Его Величество, по словамъ Моденъ в), опасался дъйствія послъднихъ мъръ. Прискакалъ второй курьеръ: герцогъ орлеанскій назначенъ лейтенантомъ королевства. Король, ангулемское

<sup>1)</sup> Громовлен-Водино, имъніе бабушки А. О. Россеть ("Русск. Стар.", 1888. IV. 33), Екатерины Евсеевны Лорерь, урожденной Циціановой.

<sup>2)</sup> Т. е. Пушкинъ; см. ниже.

<sup>3)</sup> Соttage—деревенскій домикъ въ Англін. Въ Александрін (въ Петергоов) коттеджемъ называется домъ-дача, гдв живутъ государы и государыня во время своего пребыванія въ Петергоов.

<sup>4)</sup> Ярцева (впоследствія княгиня Суворова), Эйлеръ (Зубова), Урусова (въ замужестве внягиня Радвивилъ).

Графъ Поццо-ди-Борго, русскій посоль въ Парижь въ 1830 г.

<sup>6)</sup> Моденъ, урожденная Шаховская.

герцогское семейство 1), маленькій герцогъ Бордо (бордосскій), герцогиня беррійская, которая показала много мужества, отплыли въ Англію... Какая катастрофа!.. Итакъ все кончено!.. Третій курьеръ сообщилъ всё подробности и извёстилъ о прибытіи генерала Аталина, подателя письма отъ герцога Орлеанскаго къ Его Величеству... Онъ избранъ королемъ. Государь озабоченъ; вечеромъ онъ сказалъ: "Избирательное начало погубило Польшу, погубитъ и Францію, и это будетъ гораздо прискорбнёе... Я желаю Франціи только добра".

Изъ этого отрывка очевидно, что Гоголь познакомился съ Россеть именно въ 1830 г., котя Ольга Николаевна Смирнова сообщала намъ прежде, что она по нъкоторымъ соображеніямъ склонна относить время ихъ перваго знакомства не только къ 1830, но даже къ концу 1829. Въ дневникъ Александры Осиповны разсказъ о первой встръчъ съ Гоголемъ записанъ послъ замътокъ и разсказовъ о путешествіи Пушкина въ Арзерумъ, о войнъ 1829 г., о смерти Грибоъдова; нъсколько дальше слъдуетъ о знакомствъ съ Гоголемъ, (и о немъ же черезъ нъкоторый промежутокъ упоминается снова, именно о чтеніи у Россеть върукописи "Вечера на канунъ Ивана Купала"), также о революціи, о письмъ Луи-Филиппа къ императору Николаю, о бъгствъ въ Англію Карла X, снова о чтеніи "Миргорода", "Повъсти о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ", и проч.

Послъ приведеннаго нами отрывка, какъ сообщаеть намъ О. Н. Смирнова, слъдують двъ-три страницы разныхъ извъстій, разговоръ съ Пушкинымъ о біографіи Байрона и наконецъ помъчено: "Retour à Tzarskoé demain".

Затъмъ слъдуетъ нъсколько страницъ о событіяхъ послъ революціи 1830 года, потомъ снова любопытное мъсто о Гоголъ, объ его первомъ визитъ.

"Le xoxont est récalcitrant: il ne voulait pas venir chez moi avec Pletneff<sup>3</sup>); il est timide et j'avais envie de lui parler

<sup>1)</sup> Собственно оба Ангулемы (мужъ и жена).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Въ дневникъ числа не обозначались и этотъ перечень сдъланъ безъ строгой системы; см. ниже объяснение О. Н. Смирновой, хотя, впрочемъ, это ясно и изъ вышеприведенныхъ строкъ.

<sup>3)</sup> Съ Плетневымъ, какъ мы говорили, Гоголь познакомился въ 1830 г. и

de la Petite-Russie. Enfin Сверчовъ и Быкъ l'ont amene chez moi. Je les ai surpris en lui récitant des vers petits-russiens. Cela m'a ravie de parler de l'Oukraine; alors il s'est animé. Je suis sûre que le ciel du Nord lui pèse, какъ шапка, car il est lourd souvent. Je lui ai parlé même de Hopka, qui me faisait si peur avec le Bië. Pouchkine dit que c'est le vampire des grecs et des slaves du midi, chez nous il n'existe pas dans les contes du Nord. Joukovsky, fidèle à l'Allemagne et à Goethe, a récité "die Braut von Korinth". Gogol sait très-bien l'allemand". J'ai remarqué qu'il rayonne quand Pouchkine lui parle, il m'a entendu dire Искра et a trouvé que le nom est très-bien choisi... Comme Pouchkine est bon: il a de suite apprivoisé le кохолъ récalcitrant et il est aussi bon que Sweet William, le boeuf qui mugit" ("мычитъ мой бычокъ").

Русскій переводъ:

"Хохолъ упрямъ; онъ не хотвлъ придти ко мнв съ Плетневымъ; онъ робокъ, а мнв хотвлось поговорить съ нимъ о Малороссіи. Наконецъ Сверчокъ и Быкъ 1) привели его ко мнв. Я ихъ удивила, произнеся наизусть малороссійскіе стихи. Мнв доставило большое удовольствіе говорить объ Украйнв; тогда онъ воодушевился. Я увърена, что съверное небо давитъ его, какъ шапка, потому что оно часто бываетъ угрюмо. Я емуразсказала о Гопкв 1), которая меня напугала віемъ. Пушкинъ сказалъ, что это вампиръ грековъ и южныхъ славянъ, какихъ у насъ нътъ въ съверныхъ сказаніяхъ. Но Жуковскій, будучи въренъ Германіи и Гёте, прочиталь намъ "Коринескую Невъсту" (Гоголь хорошо знаетъ по-нъмецки) 1).... Я замътила, что онъ такъ и просіяетъ каждый разъ, какъ-только съ нимъ заговоритъ Пушкинъ. Онъ услыхалъ, что я называю Пушкина Искрой, и

черезъ него получилъ мъсто преподавателя въ Патріотическомъ институтъ въ началъ 1831 г. Плетневымъ же, какъ навъстно, былъ присовътованъ Гоголю псевдонимъ Рудаго Панька при изданіи "Вечеровъ на Хуторъ". Но во время выхода въ свътъ "Ганца Кюхельгартена" въ 1829 г. Плетневу и Погодину было послано вще incognito по экземпляру этой поэмы. (См. "Звищеви о жизни Гоголя", т. I, стр. 67).

<sup>1)</sup> Извъстныя арзамасскія прозванія Пушкина в Жуковскаго.

<sup>2)</sup> Гопка, нянька А. О. Россетъ, хохлушка.

<sup>3)</sup> Соминтельное сообщение въ виду другихъ противоръчащихъ данныхъ. Впрочемъ, быть можетъ, Гоголь научился нъмецкому языку въ Петербургъ по выходъ изъ Нъжинскаго лицея; въ Нъжинъ онъ уже выписывалъ нъмецки книги, но успъховъ въ языкъ сдълалъ немного.

нашель, что это названіе кънему идеть... Какъ добръ Пушкинъ: онъ тотчасъ приручиль упрамаго хохла! онъ такъ же добръ, какъ Sweet William, или Быкъ, который мычитъ".

Sweet William <sup>1</sup>) Быкъ, Бычекъ и проч., по объясненію О. Н. Смирновой, были прозванія Жуковскаго; Сверчокъ и Искра—Пушкинъ, о которомъ отмічено въ дневникі по-русски: "потому что его умъ искрится".—Черезъ нісколько страницъ снова читаемъ въ дневникі о Гоголів:

"Grillon etait venu me parler de Gogol, il a passé plusieurs heures chez lui, a examiné ses cahiers, ses notes, tout ce qu'il a inscrit en voyage; il est très frappé de tout ce que Gogol a déjà observé entre Poltawa et Petersbourg, car il a même noté des conversations et même les figures, les paysages, la différence entre les gens du Nord et les Hohols".

"Сверчовъ пришелъ поговорить со мной о Гоголъ: онъ провель у него нъсколько часовъ, пересмотрълъ всъ его тетради, замътки, все, что онъ записалъ во время путешествія <sup>2</sup>); онъ пораженъ всъмъ, что Гоголь подмътилъ на пространствъ между Полтавой и Петербургомъ, потому что онъ уловилъ <sup>3</sup>) даже разговоры, типы, пейзажи и черты различія между населеніемъ въвернымъ и южнымъ (хохлами)".

"Тутьже"—сообщаеть Ольга Николаевна Смирнова—"много говорится о политических событіях во Франціи и о світской жизни при дворів; потом о выходів 1-го января 1831 г. и объ елків при дворів 24 декабря 1830 г. Но, къ сожалівнію, нівсколько страниць вырвано; годъ же выставлялся только вначалів, а даліве мізсяцы и числа большею частью не обозначены").

<sup>1)</sup> Sweet William—полевой цвътокъ, дикая гвоздика. Василій Андресвичъ (Василій—William) поднесъ цвътокъ А. О. Россетъ. Узнавъ, что это простонародное названіе гвоздики, онъ подписалъ однажды записку: Sweet William; подъ другина онъ подписаны: вашь Быкь или Бычекъ. Олька Смирнова.

<sup>2)</sup> Допускаемъ насколько неточный переводъ слова noté въ виду неудобнаго сочетания въ русскомъ языка соотватствующаго глагола записать съ дальнайшими дополнениями посла сопversations.

В. Ш.

<sup>3)</sup> Въроятно, появление въ печати VI тома сочинений Гоголя (подъ редакцией академика Н. С. Тихонравова) вскоръ разъяснить, о чемъ здась идетъ рачь.

<sup>4)</sup> Между приведенными выше строками цалыя страницы дневника, относащіяся къ 1830, 1831 и 1832 гг. Олька Смирнова.

Всв эти строки считаемъ необходимымъ сообщить, между прочимъ, и въ опровержение статьи г-жи Черницкой, сочинившей, на основаніи произвольной догадки о томъ, что Гоголь будто бы быль вмоблень въ Смирнову еще въ 1829 г. литомъ и что это была именно та любовь, которая побудила его увхать за-границу, - итлую исторію объ подномобт-поэть" і). Г-жа Черницкая говорить въ своей статьй: "До сихъ поръ не выясненъ годъ знакомства Александры Осиповны съ Гоголемъ, котораго она всегда считала однимъ изъ самыхъ давнихъ своихъ знакомыхъ. Г. Шенровъ, по многимъ соображеніямъ, предполагаетъ, что Гоголь познакомился съ Александрой Осиповной въ 1831 г. Такое предположение его намъ не кажется основательнымъ, въ виду того, что дочь Александры Осиповны, Ольга Николаевна Смирнова, относить знакомство ея матери съ Гоголемъ въ 1829 г. 4 2). Г-жа Черницкая, желая доказать свое мивніе, двлаеть натяжку, такъ какъ О. Н. Смирнова, какъ мы видели, "склонна была относить это знакомство только къ 1830 или ко концу 1829 г. ч 3), тогда накъ мнимая любовь Гоголя къ неизвъстной особъ упоминается въ его письмъ, относящемся ко люту 1829 г. 4). Далве, забывая о томъ, что "Вечеръ наканунъ Ивана Купала" былъ значительно передъланъ въ "Вечерахъ на Хуторъ" з) и слъдовательно могъ быть прочитанъ въ рукописи же и послъ появленія этой повъсти въ искаженномъ видъ въ "Отечественныхъ Запискахъ" Свиньина, г.жа Черницкая смёло заявляеть: "Очевидно, читаль ее Гоголь

<sup>1)</sup> Вотъ подлинныя выраженія, составляющія резюме статьм г-жи Черницкой: "Гоголь всю жизнь находился подъ обаяніемъ Смирновой. Слишкомъ глубоко запало въ его душу чувство, которое заронила Смирнова еще тогда, когда онъ былъ юношей (?!). Принадлежа къ типу однолюбовъ, Гоголь не могь и не стремился освободиться отъ этого чувства сильнаю, ълубокаю, вычнаю въ его душь" (?!). См. "Съвер. Въстн.", 1890, 1, стр. 221.—Но все это однъ произвольныя догадки, опрометчивыя и самонадъянныя.

<sup>2)</sup> См. "Свверный Въстникъ", 1890, І. 203; слова О. Н. Смирновой см. въ "Русск. Стар.", 1888, ІУ, 44 (слова эти, какъ увидимъ, не подтверждаютъ догадки Черницкой).

<sup>3)</sup> См. выше и кромъ того "Русск. Стар.", 1888, IV, стр. 44.

<sup>4)</sup> См. "Соч. и письма Гоголя", т. V, стр. 85—86.

<sup>5)</sup> См. о передълкъ "печера наканунъ Ивана Купала" между прочимъ въ принъчанияхъ Н. С. Тихонравова. — По словамъ О. Н. Смирновой, чтение повъети въ салонъ ен матери происходило даже гораздо спусти послъ перваго января 1831 года, такъ накъ передъ этимъ говорится о выходъ при дворъ, объедиъ для дътей государи и проч. всего двадиатъ страницъ.

въ концъ 1829 года" (?). Теперь приведенная выше выдержка изъ дневника совершенно уничтожиетъ въ самомъ основаніи шаткую гипотезу г.жи Черницкой: полюбить А. О. Россеть въ 1829 г. Гоголь во всякомъ случав не мою, такъ вакъ даже не зналь ея, след., если уже верить его легендарной любви 1), то слидуеть прінскать для этою другой предметь его нижной страсти. Послъ этого рушится великольшное заявление о томъ, что Гоголь былъ "однолюбъ" и комическія разсужденія, что будто по выходъ замужъ Смирновой "онъ окончательно примирился (?!), что не для него создана Александра Осиповна" и что его "могла отвлечь отъ личнаго чувства (?!) та слава, которую овъ сразу пріобраль съ выходомъ въ свать "Вечеровъ на Хуторъ" въ 1831 г."; но особенно пикантно торжественное увъреніе г-жи Черницкой: "Скрытный Гоголь такъ умъль затаить въ себъ чувство, что современники" (какъ громко!) "долго не догадывались. Гордая заствичивость не позволяла ему сознаться въ своемъ чувствъ даже передъ Александрой Осиповной. Мы не импемь поэтому никакихь извъстій о первомъ періодъ знакомства ея съ Гоголемъ (!!) " 2). Посявднія слова напоминають уже извістный филологическій парадоксъ въ производствъ слова lucus отъ non lucendo 3). Но

<sup>1)</sup> Любопытно знать, не въруетъ ли г-жа Черницкая и въ то, что Гоголь собирался написать "Вечера на Хуторъ" на иностранномъ языкъ? (см. "Соч. и письма Гоголя", т. V, стр. 88).

 <sup>&</sup>quot;Съверный Въстникъ", 1890, I, 205.

в) Впрочемъ, можетъ быть, въ этихъ словахъ г-жи Черницкой есть также "скрытая" логика? Иначе придется отнести это соображение къ числу все тахъ же перловъ, которые встрачаются въ ся стать съ первыхъ же строкъ, гдв она поражветь явнымъ презраніемь къ точности въ выраженіяхь и въ хронологіи, говоря, что "Смирновой увлекались Пушкинъ, И. С. Аксаковъ, а поздине (??!!) Лермонтовък. Какимъ образомъ г-жъ Черницкой остается неизвъстнымъ, что И. С. Аксаковъ познакомился съ Александрой Осиповной Смирновой только въ комињ 1845 г., а Лермонтовъ скончвася уже въ 1841 г., намъ непонятно. Но, можеть быть, недавній юбилей Лермонтова уже помогь ей пополнить этоть пробълъ... Исчислять всв перлы статьи г-жи Черницкой было бы бевполезно и долго; но не можемъ еще не упомянуть объ оригинальномъ силлогизмв, въ силу котораго изъ выраженія красномазый кромикь, употребленнаго Пушкинымъ о Н. М. Сиприовъ (въ одномъ изъ писемъ), г-жа Чериндкая безъ колебанія заключиль, что Смирновъ быль человъкъ мало развитой (?!) ("Ств. Въстн.", 1890, I, стр. 208). Что сважетъ г-жа Чернициая, если узнаетъ, что Симрновъ еще съ молодыхъ лвть страдаль глазами, которые по временамъ у него распухали и врасиван, и онъ самъ далъ себъ это прозваніе, повторенное и Пушкинымъ? По-

дневникъ А. О. Россетъ совсемъ не подтверждаетъ догадки г-жи Черницкой, и весь карточный домикъ, построенный ею, рушится. (Не можемъ не упомянуть по этому поводу, что г-жа Евреинова, редактировавшая когда-то "Съверный Въстникъ", гдъ была помъщена статья Черницкой, желая во что бы ни стало спасти репутацію автора, несмотря на нашъ вызовъ напечатать выдержку изъ дневника Смирновой, съ какими угодно на него возраженіями, сочла возможнымъ не только отклонить это, ссылаясь на свое желаніе видіть въ печати дневникъ въ полномъ объемъ (что отъ меня не зависитъ), но даже удержала у себя оригиналь, чемь действительно затруднила своевременное напечатаніе опроверженія въ другомъ мъстъ). - Впрочемъ въ 1829 г. въ дневнивъ Александры Осиповны относятся въ самомъ двав несколько строкъ къ автору "Ганца Кюхельгартена", но авторъ этотъ быль тогда неизвъстенъ:

"Pletneff m'a apporté une nouvelle, signée d'un nom allemand: "Hans Kuchelgarten"; je lui ai dit: "votre Allemand est un хохоль; ce sont des plaisanteries de Petit - Russien". Pletneff s'est moqué de moi et m'a demandé, si je croyais que le хохоль seul sait rire? Il ne connait pas l'auteur et il est intrigué, car il doit être jeune. En depit du respect que je dois à Pletneff, je reste de mon avis, ce sont des plaisanteries gaies (хохлацкія) de l'humeur petit-russien. Pletneff m'avait apporté une lettre de notre "странствующій Сверчекь", qui nous a promis, en partant pour le Caucase, de nous donner son voyage sentimental. Il m'a promis de faire aller Евгеній Онъгинъ au Caucase et à Odessa".

Русскій переводъ:

"Плетневъ принесъ мив книжную новинку подъ нвмецкимъ заглавіемъ: "Ганцъ Кюхельгартенъ"; я сказала ему: "вашъ предполагаемый нвмецъ—хохолъ; это хохлацкія шутки! Плетневъ смвялся надо мной и спросилъ меня: "неужто я думаю, что одни хохлы умвютъ смвяться?" Авторъ ему неизввстенъ

добныя смелыя и неосновательныя догадки особенно следовало бы вавесить, име въ виду, что живы еще дочери Смирновыхъ, а равно и поостеречься говорить безъ стесненій о семейныхъ отношеніяхъ Смирновыхъ родителей. — Вообще насколько основательна статья г-жи Черницкой объ отношеніяхъ Гоголя къ матери, настолько же изобилуетъ грубыми ошибками и промахами статья ен о Смирновой и отношеніяхъ последней къ Гоголю.

и онъ сильно заинтригованъ, потому что авторъ долженъ быть молодой человъкъ. Несмотря на уваженіе, которымъ я обязана Плетневу, я осталась при своемъ мнѣніи, что это веселый малороссійскій юморъ. Плетневъ принесъ мнѣ письмо нашего странствующаго Сверчка который объщалъ намъ, уѣзжая на Кавказъ, дать намъ описаніе своего чувствительнаго путешествія 1). Онъ объщалъ мнѣ свозить Евгенія Онъгина на Кавказъ и въ Одессу".

Правда, въ данной выдержив, находящейся въ альбомв А. О. Смирновой, мы встръчаемъ неточное утверждение о юморъ Гогодя, или, точнъе, неизвъстнаго автора въ "Ганцъ Кюхельгартенв", что заставляеть предполагать, что заметка сдълана нъсколько позднъе, по памяти, когда Александра Осиповин, узнавъ о малороссійскомъ происхожденіи автора, можетъ быть, записала объ этомъ проявлени ея проницательности; но и это ни на волосъ не спасетъ г-жу Черницкую: если даже отвергнуть совствы показанія дневника, то во всякомъ случав ссылка ен на предполагаемое подтверждение догадки дневникомъ и на слова О. Н. Смирновой оказывается неудачной, а на ней-то и основана вся статья 2). - Во всякомъ случав мы не отрицаемъ возможности любви Гогода ни къ Смирновой, ни къ Шереметевой, ни къ Балабиной, ни къ Репниной, и нообще ни къ одной изь знакомыхъ ему женщинъ; но утверждаемъ, что соображенія г-жи Черницкой въ данномъ случав не выдерживають никакой критики, или, говоря прямве, никуда не годятся 3).

Впрочемъ, мы должны еще оговориться, что прежнее наше

<sup>1)</sup> Конечно, шутливый намекъ на извъстное заглавіе "Чувствительнаго путешесскія" Стерна.

з) Г-жа Евреннова не стаснилась даже игнорировать протестъ О. Н. Смирновой противъ злоупотребления ся именемъ въ вида неправильной и неварной ссылки на ел слова, на которыхъ, однако, была основана инмая статья г-жи Черницкой.

з) Посль всего сказаннаго нажь нечего прибавлять, что статья г-жи Черницкой не только ин мало не опровергаеть моихъ словь объ отношеніяхъ Гоголя къ А. М. Вісльгорской ("Въстишкъ Европы", 1889, Х), но даже и не мрессилавленть возраженія на нихъ, такъ какъ и сообщаль семейное предавіе, переданное мив родственниками Вісльгорскихъ, о сватовстви Гоголя, но вовсе не о любви его, и полагаю даже, что Гоголь вовсе не зналь любви къ женщиналь, хотя покойный В. А. Соллогуюъ и утверждаль, что Гоголь быль влюблень въ Вісльгорскию ("Петор. Въсти.", 1886, IV, 84).

предположение о знакомствъ Гоголя съ А. О. Смирновой только въ 1831 г., въ самомъ деле, неточно; но это произошло вследствіе того, что мы не имъли прежде въ рукахъ отрывковъ изъ дневника, почему на основании передачи намъ О. Н. Смирновой второй изъ приведенныхъ выдержевъ заключили, что "Гоголь познакомился съ Россеть черезъ Пушкина", тогда какъ въ выдержкъ ръчь шла уже о второй встръчъ Гоголя сь Александрой Осиповной. Поэтому мы говорили: "Между тымь въ іюдь 1831 г. Гоголь уже просиль мать адресовать ему письма, на имя Пушкина въ Царское Село 1). Такимъ образомъ, знакомство Гоголя съ Пушкинымъ, а смъдовательно и съ Смирновой, относится въ летнимъ месяцамъ 1831 г., а такъ какъ, оно состоялось, какъ увидимъ ниже, до перевада на дачи, то можно почти навърное пріурочить его къ маю этого года (въ іюнъ Пушкинъ былъ уже въ Царскомъ Селъ) 3). Пушкинъ и Жуковскій приняли, какъ извістно, самое живое участіе въ Гоголь и, оцьнивъ его дарованія, спышили ввести его въ литературные кружки и всюду, гдъ онъ могъ найти мыслящее, образованное общество. Признавъ его своимъ, они, естественно, не замедлили представить его въ тъхъ до-

١

<sup>1)</sup> Правда, въ изданіи г. Кулиша это письмо ("Соч. и письма Гог.", т. V. стр. 117) отнесено въ 1830 г., но годъ поставленъ въ скобкахъ въ знавъ того. что онъ опредълнется только по предположенію. Между тъмъ рѣчь вдеть о колеръ, которая была въ Петербургъ въ 1831 г., какъ видно и изъ писемъ Пушкина. Кромъ того, ср. въ V т., стр. 132: "Примите радушно нашего Александра Семеновича (Данилевскаго). Это въстникъ о моемъ прибытіи, на слъдующій годъ" (письмо отъ 21 апръля 1830 г.), и 24-же іюля Гоголь, соскучившись, что уъхавшій Данилевскій не писалъ ему, говорить матери: "увъдомьте о Данилевскомъ. Я до сихъ поръ не имъю никакого извъстія о немъ, со времени отъъзда его изъ Петербурга." – Есть и другія соображенія.

<sup>\*)</sup> Впрочемъ, еще, въ статьъ нашей: "Н. В. Гоголь и А. О. Смирнова" въ "Русской Старинъ" (1888, IV) мы сочли нужнымъ сдълать слъдующую оговорку: "Мы не ручаемся, однако, окончательно за върность этого соображенія, такъ вакъ, по свидътельству Ольги Николаевны Смирновой, ем мать познакомилась съ Гоголемъ еще фрейлиной, не позже 1830 г. Напротивъ, Я. К. Гротъ въ своей книгъ о Пушкинъ относитъ начало знакомства Пушкина съ Гоголемъ къ августу 1831 года (см. "Пушкинъ, его лицейскіе товарищи и наставники", Хронологическая канва для біографіи Пушкина, стр. 245). — Отмъчаемъ это во избъжаніе перетолкованій (см. приведенное сейчасъ примъчаніе въ "Русской Старинъ", 1888, IV, стр. 45, выноска 2-ая). —О. Н. Смирнова особенно настамваетъ на поправкъ допущенной нами неточности въ смъшеніи выраженій встръча в знакомстюю.

махъ, гдъ сами находили интересъ и отраду". — Въ настоящее время мы должны исправить это мъсто въ томъ смыслъ единственно, что знакомство съ Пушкинымъ произошло въ самомъ дълъ приблизительно въ маъ 1831 г., но съ Россетъ Гоголь былъ знакомъ уже нъсколько раньше. — Немного позже перваго визита Гоголя къ Россетъ въ дневникъ послъдней находимъ еще слъдующій любопытный разсказъ:

"Joukowsky est triomphant d'avoir empoigné le хохоль récalcitrant, parce qu'il a vu que cela m'a fait tant de plaisir de parler de la Petite-Russie, de grand'maman, de Gromoclea, de Hopka et des contes qu'elle me faisait. Gogol les a aussi entendus de sa няня; nous avons parlé des nids de cigognes sur les toits en Oukraine, des чумаки, des венгерцы qui apportaient des plumes de faisan à ma mère, des кобзари. J'ai promis à Pouch-kine de gronder le pauvre хохоль, s'il devient trop triste dans la Palmyre du Nord, dont le soleil a toujours l'air si malade (здъсь такое "больное солнце"!). Pouchkine disait que l'été au Nord est la caricature des hivers du Midi. Ils ont tant taquiné Gogol sur sa timidité et sa sauvagerie, qu'ils ont fini par le mettre à son aise, et il avait l'air content d'être venu me voir съ конвоемъ".

Русскій переводъ:

"Жуковскій въ восторгь отъ того, что ему удалось схватить упрямаго хохла, потому что онъ замытиль, какое удовольствіе мий доставляеть говорить о Малороссіи, о бабушкі, о Громоклей, о Гопкі и о сказкахь, которыя она мий разсказывала. Гоголь слышаль ихъ также отъ своей няни. Мы говорили о гийздахъ аистовъ на крышахъ въ Малороссіи, о чумакахъ, о венгерцахъ, которые приносили моей матери перья фазановъ, о кобзаряхъ... Я объщала Пушкину побранить бъднаго хохла, если онъ загрустить въ Съверной Пальмирі, въ которой, правду сказать, такое больное солнце! Пушкинъ сказаль, что

"Наше съверное лъто Карикатура южныхъ зимъ".

Они (т. е. Жуковскій и Пушкинъ) такъ трунили надъ робостью и ликостью Гоголя; что наконецъ заставили его придти въ себя (войти въ колею), и онъ явно былъ доволенъ, что пришелъ ко мив съ конвоемъ".

Въ своихъ "Запискахъ о жизни Гоголя" г. Кулишъ разсказываетъ такъ о знакомствъ его съ Смирновой: "оно началось такъ давно и такимъ необыкновеннымъ образомъ, что Александра Осиповна не могла даже припомнить времени, когда она увидъла Гоголя въ первый разъ. Въ годъ его смерти она спрашивала его объ этомъ.

— Неужели вы не помните? отвъчалъ Гоголь. Вотъ прекрасно, такъ я же вамъ и не скажу. Это, впрочемъ, тъмъ лучше: значитъ, что мы всегда были съ вами знакомы.

Сколько разъ она ни повторила потомъ свой вопросъ, онъ отвъчалъ:

— Когда не знаете, такъ не скажу-жъ. Мы всегда были знакомы".

Очень можетъ быть, что блестящая фрейлина, звъзда всего придворнаго міра, обворожительная красой первой молодости и уже стяжавшая столько давровъ, Александра Осиповна, при обширнъйшемъ кругъ знакомыхъ, въ началъ не придавала особаго значенія встръчамъ съ скромнымъ начинающимъ писателемъ, преимущественно обратившимъ на себя ея вниманіе своимъ малороссійскимъ происхожденіемъ. Совстиъ въ иномъ положении былъ Гоголь: новичекъ въ литературномъ и особенно свътскомъ кругу, недавній нъжинскій школьникъ, крайне самолюбивый, онъ былъ, въроятно, очень польщенъ новымъ знакомствомъ и если сначала дичился и уклонялся отъ него, то это еще нисколько не противоръчить сказанному. Во всякомъ случав, онъ хорошо запомнилъ первую встръчу. Но и Александра Осиповна сохранила въ своей памяти этотъ эпизодъ. Если она затруднялась припомнить точно годъ встрвчи, то еще возможно допустить, согласно съ разсказомъ П. А. Кулиша, что эта забывчивость не очень льстила въ высшей степени самолюбивому Гоголю 1), и что по-

<sup>1)</sup> Говоря это, мы имъли въ виду передачу разсказа въ печатномъ источникъ (т. е. у г. Кулиша), но О. Н. Смирнова, не соглашаясь съ такимъ освъщеніемъ фактовъ, отрицаетъ въ Гоголъ какъ чрезмърное самолюбіе вообще, такъ особенно въ данномъ случаъ. Мы полагаемъ, что г. Кулишъ болъе правъ на этотъ разъ.

этому ей нелегко было выпытать у скрытнего и уклончиваго малоросса даже то, о чемъ онъ умалчивалъ ради шутки. Но такъ какъ разсказъ г. Кулиша, въроятно, основанъ на устныхъ воспоминаніяхъ Александры Осиповны, то, безъ сомивнія, намъ всего лучше возстановить истину на основаніи болье точнаго письменнаго источника. Поэтому приводимъ здъсь вполнъ отрывокъ изъ дневника Ольги Николаевны Смирновой, о разговоръ ея матери при Гоголъ (въ Калугъ въ 1850 г., а не въ 1851 г., какъ у г. Кулиша) съ Иваномъ Сергъевичемъ Аксаковымъ, записанный тотчасъ же на память.

Иванъ Сергъевичъ.—Александра Осиповна, разскажите, какъ вы познакомились съ Николаемъ Васильевичемъ?

Александра Осиповна. — Ахъ, какъ вы надовли, Иванъ Сергвевичъ! отстаньте! Я не помню совсвиъ, —и что вамъ за двло!

Никодай Васильевичъ Гоголь. — Иванъ Сергвевичъ, Александра Осиповна про это забыла, а знаете ли вы — почему? Потому, что это было такъ давно, что мы были знакомы на томъ свътъ, когда и васъ не было, да и насъ самихъ!... Александра Осиповна про это забыла.

Иванъ Сергъевичъ — Николай Васильевичъ, разскажите мнъ всю правду, гдъ и какъ вы познакомились?

Николай Васильввичъ. — Хорошо; Александра Осиповна, сознайтесь, что вы забыли, а я помню.

Александра Осиповна. — Именно забыла; разска жите Ивану Сергвевичу, а то онъ мив будеть надовдать каждый день вопросами 1): у него страшное любопытство!

Иванъ Свргъввичъ. — Это не любопытство, а любознательность. Какъ это вы, Александра Осиповна, "дама блистательного свъта" <sup>2</sup>), узнали Николая Васильевича въ вашемъ не русскомъ Петербургъ?

Николай Васильевичъ. — Ну, слушайте же! Я даваль урокъ одной барышнъ 3), прескучный урокъ: я не педагогъ... Моя бъдная ученица зъвала. Александра Осиповна пришла къ намъ съ сестрой моей ученицы, замътила меня

<sup>1)</sup> Иванъ Сергвеничъ Аксаковъ служилъ въ Калуге подъ начальствомъ Н. М. Смирнова и часто бывалъ въ его домъ.

ч) Намекъ на стихи И. С. Аксакова А. О. Смирновой, гдъ онъ называетъ ее:
«И двиа вы блистательнаго свъта».

И. П. Балабиной, впоследствии Вагнеръ.

и тотчасъ узнала хохла. Мы близнецы великороссовъ, но видно, что на каждомъ хохив, какъ и на москвичв, особый отпечатовъ. Александра Осиповна тутъ же замътила, что небосклонъ Съверной Пальмиры тяготить и гнететь хохла. Она знала уже, что П. А. Плетневъ меня принималь дружелюбно и что В. А. Жуковскій и А. С. Пушкинъ благоводили къ хохлу. На другой день она приказала Плетневу доставить къ ней хохла; это было имъ тотчасъ исполнено. Плетневъ при Василіи Андреевичъ и Александръ Сергъевичъ передалъ мив приказание Александры Осиповны явиться къ ней. Я закобенился, не захотыть повиноваться; но туть Жуков. свій и Пушкинъ оба закричали на меня и сказали, что я и глупъ, и невъжа, и грубьянъ, что всв должны слушаться Александры Осиповны, и что нивто не сметь упираться, когда она приказываетъ. Побранивъ меня порядкомъ, А. С. Пушкинъ, которому нельзя было отказывать, и В. А. Жуковскій схватили меня и повели во дворецъ къ Александръ Осиповив. Когда она увидала меня съ моимъ конвоемъ, она свазала: "Наконецъ - таки пришли! Въдь и я хохлачка, и я помню Милороссію. Мив было всего семь леть, когда я увхала на съверъ, на скучный съверъ, а я все помню и хутора, и малороссійскіе льса, и малороссійское небо, и солице. Поговоримъ о родномъ крава. Александра Осиповна прочитала мив малороссійскіе стихи. Туть я узналь, что мы уже давнымъ-давно знакомы и почти друзья, и что мы всегда будемъ друзья. А. С. Пушкинъ сказалъ: "Александра Осиповна, пріютите хохла, побраните его, когда захандрить", а Василій Андреевичь даже промычаль 1): "Воть видишь, брать, что Плетневъ тебя бранитъ подъломъ за твою глупость: въдь ты не хотъль идти, а теперь радъ, что пришель и будешь намъ благодаренъ во-въки, что мы тебя, хохла, схватили и привели". Вотъ какъ мы познакомились съ Александрой Осиповной. Тогда всв мы были помоложе, Пушкинъ еще не быль женатъ 2). Александра Осиповна была фрейлина, а я былъ учитель. Я у нея познакомился съ в. кн. Михаиломъ Павловичемъ и со многими добрыми друзьями. Пусть это будеть

<sup>1)</sup> Напоминаемъ читателю прозвание Жуковского «бычекъ».

Гоголь, въроятно, сившаль эту подробность, такъ какъ едва-ли опъ зналъ Пушкина до его женитьбы.

вамъ примъромъ, Иванъ Сергъевичъ: добрыхъ совътовъ слушайтесь! Знакомство съ Александрой Осиповной мив было въ
пользу: въдь она пріятная дама, но очень строгая, престрогая
дама: она меня побраниваетъ, а это мив очень здорово и полезно; она никогда не увлекается, что очень разумно. Пушкинъ съ ней совътовался; она ему говорила правду; это полезно автору.

Иванъ Свргъввичъ.—Неужели вы въ самомъ дълъ забыли про это, Александра Осиповна? Это непростительно: въ вамъ пришли три дичности, и какія же? геніальныя дичности! и вы забыли этотъ день!

Николай Васильевичь. — Не увлекайтесь, Иванъ Сергвевичь! туть были двв геніальныя личности—два поэта; третій быль я. Про мою геніальность нечего говорить; когда я напишу все, что у меня на ўмв, и на сердпв, и въ душв, и что еще не высказано, тогда, пожалуй, позволю вамъ опредвлять мое мъсто въ русской литературв!). Я вовсе не геній, и это уже слишкомъ восторженное мивніе обо мив, вовсе не нужное. Не восторгайтесь и не увлекайтесь!

Иванъ Свргъввичъ.—Неужели вы это забыли, Алеисандра Осиповна; даже не записали! Покайтесь!

Александра Осиповил.—Записать-то я записала: я все записывала: разговоры съ Пушкинымъ и Жуковскимъ и другими, и теперь помию этотъ первый визитъ Николая Васильевича; но въдь это было такъ давно!—Николай Васильевичь, это было въ Петербургъ; мы уважали въ Царское; вы были потомъ у меня въ Царскомъ съ Пушкинымъ. Этотъ день я помию. Была гроза—я боюсь грозы—и вы миъ разсказали смъщной анекдотъ малороссійскій, старались меня развлечь и Пушкинъ читалъ стихи шутовскіе... 2). Это я очень хорошо помию... Но скажите миъ, Иванъ Сергъевичъ, что васъ удивляетъ, что я, именно я, давно знакома съ Николаемъ Васильевичемъ, и къ чему вамъ это знать?

<sup>1)</sup> Ср. слова Гоголя въ виське къ А. О. Россету (отъ 28 новбря 1847 г.): «Вы аваете, что в весь состою изъ будущаго; въ настоященъ же есть нуль» (курсивъ Гоголя; см. «Русская Старина» 1884, 1, 172).

п) Эти-то слова, какъ видво изъ дневника, неточно воспроизводищій дайствительные ракты, такъ какъ А. О. Сиприова сибшала два развыхъ встрачи съ Гоголенъ, и подали поводъ къ вышеуказанной неточности иъ нашей статьа въ "Русской Старии».

Иванъ Сергъввичъ. — Простите великодушно, Адександра Осиповна: вы не сердитесь за стихи, отдайте мнъ эти стихи.

Александра Осиповна.—Я вовсе не сержусь, Иванъ Сергъевичъ, а стиховъ не отдамъ. Они очень хороши, особенно одинъ стихъ:

"И закалясь въ борьбъ суровой"... 1).

Весь этотъ разговоръ былъ шутливый, веселый. Иванъ Сергъевичъ былъ очень молодъ, увлекался и восторгался. Александра Осиповна его очень любила, а иногда дразнила за стихи.

Изъ этого любопытного разсказа очевидно, что Гоголь сразу почувствоваль себя въ обществъ Александры Осиповны легко и привольно, какъ въ своей родной сферъ; но 
какъ затъмъ продолжались ихъ отношенія до 1840-хъ годовъ, 
мы, къ сожальнію, не имъемъ почти никакихъ свъдъній <sup>2</sup>). 
Впрочемъ, на основаніи извъстной книги г. К у л и ш а, имъемъ 
полное право заключать, что ихъ дружба и взаимное расположеніе постоянно росли.

Отсылая интересующихся въ "Запискамъ о жизни Гоголя" П. А. Кулиша (т. І, стр. 206—210), дополнимъ здёсь кстати, на основаніи записаннаго Ольгой Николаевной Смирновой, разсказъ Гоголя о путешествіи его въ Испанію, тёмъ болёе, что этотъ эпизодъ его жизни остается почти неизвёстнымъ въ нашей литературё. Гоголь быль въ Испаній и даже чи-

<sup>1)</sup> Этотъ наменъ относитси къ стихамъ И. С. Аксакова:

Вы примиряетесь легко,

Вы снисходительны не въ мъру...

И дама вы блистательнаго свъта". (Стих. И. С. Аксакова, стр. 45).

На третій день Иванъ Сергьевичь написаль извиненіе въ стихахъ и просиль назадъ свое повтическое слово, но ему его не отдали. И Иванъ Сергьевичь Аксаковъ, и Алексавдра Осиповна послъ много смъядись по этому поводу.

<sup>2)</sup> Только въ одномъ изъ писемъ Жуковскаго отъ 1836 г. мы читаемъ, что последній предлагаль А. О. Смирновой привезти Гоголя, чтобы онъ прочель ей "Ревизора" ("Русск. Архивъ" 1883, 2, 336), въ другомъ Гоголь проситъ передать письмо Александре Осиповне («Русскій Арх.» 1871, 5, 959); письмо относится къ 1837 г.

таль по-испански, въ чемъ удостовъряють по воспоминаніямъ лица, близко его знавшія (О. Н. Смирнова и другь Гоголя—А. С. Данилевскій).

Изъ Марселя Гоголь отправился моремъ въ Барселону (въроятно, въ 1837 г., когда въ его перепискъ замъчается длинный перерывъ,—съ іюня по ноябрь) и разсказывалъ аневдотъ по этому поводу. Погода была отвратительная. Въ каютъ былъ Гоголь, два оранцуза и англичанинъ. Ихъ очень укачивало и всъ сильно мучились морскою бользнью.

Къ утру англичанинъ раздълся, снялъ даже рубашку и при всъхъ безцеремонно вымылся съ ногъ до головы. Одинъ изъ французовъ, возмущенный такой выходкой, обращаясь къ Гоголю, сказалъ:

— "Avouez, monsieur le russe, que voilà un cochon bien propre!"

Другой случай произошель въ гостиницъ въ Мадридъ. Все въ ней по испанскому обычаю было грязно; бълье было совсъмъ засаленое. Гоголь пожаловался; но хозяинъ отвъчалъ: "вейог, нашу незабвенную королеву (Изабеллу) причисляють къ лику святыхъ, а она во время осады нъсколько недъль не снимала съ себя рубашки, и эта рубашка, какъ святыня, хранится въ церкви, а вы жалуетесь, что ваша простыня нечиста, когда на ней спали только два француза, одинъ англичанинъ и одна дама очень хорошей фамиліи: развъвы чище этихъ господъ?"

Когда Гоголю подали котлетку, жаренную на прованскомъ маслъ и совершенно холодную, Гоголь снова выразилъ неудовольствіе. Лакей (mozzo) преспокойно пощупалъ ее грязной рукой и сказалъ:

— Нътъ, она тепленьвая: пощупайте ее! Разсказывая это впослъдствіи, Гоголь обыкновенно прибавляль:

— Въ 1830-хъ годахъ испанскія доканды были гораздо грязнье русскихъ станцій; грязнье ихъ знаю тодько жидовскую корчму и одинъ монастырь въ Іерусалимъ и также на Авонъ, гдъ легкая и тяжелая кавалерія<sup>3</sup>), т. е. блохи, клопы, тараканы и вши, ночью поднимають настоящій бунтъ и однажды

<sup>5)</sup> Это было однимъ изъ любимыхъ выраженій Гоголи въ его шуткахъ; оно же встръчается въ «Игрокахъ» (Соч. Гог., изд. X, т. II, стр. 411).

сражались на моей спинѣ!" и проч. Онъ говариваль также: "Блохи при Тиверіадскомъ озерѣ настоящіе слоны!"

По шутливому тону этихъ разсказовъ, Александра Осиповна сначала сомнъвалась въ ихъ справедливости и даже въ 1843 году, когда Гоголь разсказывалъ объ этомъ въ присутствии ея брата, Аркадія Осиповича Россета, Якова Владиміровича Ханыкова и Василія Алексъевича Перовска го. (Такъ разсказываеть въ своихъ "Запискахъ о жизни Гоголя" П. А. Кулитъ, но О. Н. Смирнова энергически отрицаетъ его сообщеніе).

## IV. ОТНОШЕНІЯ ГОГОЛЯ КЪ ПУШКИНУ.

I.

Дневникъ А. О. Россеть даже въ немногихъ приведенныхъ нами строкахъ ярко рисуетъ отношенія къ Гоголю Жуковскаго и Пушкина; но чтобы оцфиить все значение этой дружбы. надо представить себв цвлый перевороть, произведенный въ судьбъ юнаго малоросса этимъ радушно принявшимъ его кругомъ. Надо вспомнить, что Гоголь ожилъ, расцвълъ, почувствоваль себя другимъ человъкомъ, очутившись на вольномъ воздухв и въ сообществъ дучшихъ, достойнъйшихъ представителей литературы, после недолгаго, правда, соприкосновенія съ міромъ безнадежной, леденящей житейской прозы въ лицъ безжизненныхъ, забитыхъ однообразіемъ неблагодарнаго труда автоматовъ-столоначальниковъ и въчно прижимаемой суровымъ гнетомъ нужды и назойливыми, узко-практическими заботами о насущномъ кускъ массы мелкаго чиновничества. Блеснувшее ему счастье было вдвойна драгоцанно, открывъ передъ нимъ свътлую и разумную жизнь и въ то же время спасая его отъ удушливой канцелярской атмосферы съ ея тоскливощемящей обстановкой и мертвой рутиной, такъ тяжело ложащимися на ея постоянныхъ жертвахъ и заставляющихъ содрогаться свъжихъ людей, когда имъ приходится на минуту окунуться въ этотъ міръ, вся поозія котораго заключается въ вечернемъ отдыхв за карточнымъ столомъ, и гдв ивтъ другой перспективы, кром'в чиновъ да наживы. Последній чиновникъ, съ точки зрвнія оставленнаго имъ департамента, съ мало

объщающей впереди репутаціей, Гоголь вдругъ вадохнуль дегно и свободно, и воть онь уже является обычным и жеданнымъ гостемъ на субботахъ Жуковскаго, глъ собирается избранное общество дитераторовъ и образованныхъ людей: Пушкинъ, Вяземскій, Віельгорскій, Гивдичь, Крыловъ. Ло сихъ поръ міръ мысли и чувства быль лишь родственнымъ Гоголю по духу, но онъ не имваъ въ него доступа и даже сохраняль о немь смутное представление, проникнутое какой то наивной идеализаціей. Извістно, что, вошедши въ первый разъ въ квартиру Пушкина, Гоголь былъ изумленъ, узнавъ отъ дакея, что баринъ еще не вставадъ, потому что всю ночь проиграль въ карты, тогда какъ юному дебютанту на полв дитературы яркое свътило поэзін представлялось не иначе, жакъ окруженное ореоломъ чего-то неземного, непремънно въ вдохновенной бесталь съ музами. Съ первыхъ же встрючь съ Гоголемъ безошибочный тактъ благороднаго сердца внушилъ Пушкину непринужденное, пріятельское отношеніе, такъ облегчившее Гоголю сдълать первый шагь въ вступленію въ новую для него среду, которая была такъ высока въ его заочномъ благоговъйномъ представленія. Впрочемъ, эта естественность и непритязательность вообще отличали Пушкина и плвняли людей близко его знавшихъ не менъе его геніальнаго дарованія. Въ жизни Гоголя знакомство съ нимъ было, безъ сомнънія, одной изъ самыхъ яркихъ страницъ. Свътлымъ взглядомъ настоящаго генія Пушкинъ тотчасъ прозріль въ неловкомъ, заствичивомъ молодомъ другв явленіе необычайное, котя онъ только смутно предчувствоваль въ этомъ непредставительномъ малороссь воплощение той великой грядущей силы, которой было суждено вскоръ открыть новый періодъ въ нашей литературъ создавіемъ натуральной школы, а въ наши дни завоевать намъ почетное право на вниманіе и уваженіе просвіщенных народовъ Западной Европы. Какъ истинно великій человъкъ, Пушкинъ не устрашился и не возненавидълъ зарождающуюся живую силу, возвъщавитую зарю будущаго величія русской литературы, но привытотвоваль ее отъ души, протянувъ руку начинающему таланту и какъ бы завъщая ему продолжение своей славной дъятельности на благородномъ поприщъ слова. Дружба его привътливымъ, яркимъ дучомъ озарила и обогръда томившагося среди суроваго равнодущія столицы, на угрюмомъ свверв, этого юнаго прищельца

съюга, и подарила ему много высовихъ, чистыхъ минутъ наслажденія правраснымъ. По поздивишему представленію Гоголя, Пушкинъ былъ для него метеоромъ изъ иного чуднаго міра, и мы, не опасаясь упрека въ преувеличеніи и реторикъ, пытаемся здвсь по мврв силъ представить свъжее юношеское чувство Гоголя, выразившееся впоследствіи въ его известномъ лирическомъ возгласъ: "Пушкинъ! какой прекрасный сонъ виделъ я въ жизни"! 1). Въ созданіяхъ Гоголя Пушкинъ сразу не могь не почувствовать, хотя инстинктивно, необходимое дополненіе своей поэтической деятельности. Онъ уже сблизилъ въ значительной степени литературу съ жизнью, но довершить это дело выпало на долю новаго избранвика—Гоголя.

Раскроемъ любое произведение Пушкина, особенно прозаическое — и мы будемъ встръчать очень часто отрицательные типы, что и вполнв естественно и понятно, потому что Пушкинъ, какъ истинный художникъ, изображалъ жизнь такъ, какъ она есть, нисколько не закрывая глазъ на ея темныя стороны, точно такъ же, какъ, съ другой стороны, и у Гоголя мы легко можемъ отыскать въ числъ другихъ и положительные типы. Тарасъ Бульба и его сыновыя, большинство казаковъ, изображенныхъ въ повив, панночка, старосвътскіе помінцики, молодой художникъ Пискаревъ, множество малороссійскихъ типовъ, въ родв Черевика, Левка, Катерины въ "Страшной Мести", и проч. -- будто бы всъ эти типы отрицательные? Наобороть, личности Пугачева, Швабрина, Зурина въ "Капитанской Дочкь", Троекурова, его держило псаря, оскорбившаго Дубровскаго, засъдателя Шабашкина съ прлонарміей самыхъ отвратительныхъ подьячихъ, кузнеца Архипа Спицына, князя Верейскаго и проч., въ "Дубровскомъ" Германа и графини въ "Пиковой Дамъ", чудава Григорія Иваповича, отца Лизы, въ "Барышив-Крестьянкв", Сильвіо и его соперанка въ "Выстрълъ", пустого и пошлаго Корсанова въ "Арапъ Петра Великаго", Буянова, Заръцкаго въ "Онъгинъ", ваконецъ личности Мазепы, Орлика, Алеко, Анджело. — неужеля все это типы положительные? Исполненныя глубоваго чувства и заивчательно справедивыя слова Гоголя въ VII главъ "Мертвыхъ Душъ" обывновенно понимаются поверхностно; мыслью, въ нихъ выраженной, слишкомъ часто злоупотре-

<sup>1) «</sup>Pycer. Apx.», 1871, 4 5, crp. 958.

бляють, повторяя ее безь строгаго разбора. Нельзя даже говорить безотчетно, что Пушкинъ изображаль только свытым стороны жизни, а Гоголь — только темныя. Пушкинъ, какъ художникъ, реально представлявшій жизнь, вовсе, повторяемъ, не хотвль и не могь избъгать ея темных сторонь въ своемъ творчествъ: мы найдемъ у него не только порочныхъ людей, но также хотя хорошихъ, но смешныхъ, съ ихъ недостатками, пошлостью и странностями. (Иванъ Кузьмичъ, Василиса Егоровна Мироновы, поручить Иванъ Игнатьевичъ, и проч. и проч.; также какъ напротивъ Лука Лукичъ Хлоповъ и Вобчинскій съ Добчинскимъ, да и многія другія лица у Гоголя только смешны, а не отвратительны). Правильнее сказать, что Гоголь, гораздо глубже захватывая въ своихъ произведеніяхъ дъйствительную и притомъ именно повседневную жизнь, и воспроизводилъ ее поливе и рельефиве, нежели Пушкинъ, и охотиве представляль не праздничную ея сторону, а обыденную. Такимъ образомъ дъло не столько въ характеръ типовъ, сколько въ способъ представленія жизни, который должень быль зависьть въ значительной степени отъ качества пережитыхъ впечативній и сивд. отчасти даже отъ того соціальнаго положенія, въ которое поставила судьба обоихъ писателей. Пушкинъ, какъ аристократъ - помъщивъ, проходилъ свое жизненное поприще легче и безпечиве, сравнительно съ бъднымъ малороссомъ "съ підъ Полтавы", видъвшимъ и горе и нужду, аглавное-несравненно ближе соприкасавшимся съ тиною и язвами жизни, и притомъ надъленнымъ отъ природы особой способностью замівчать то, "что ежеминутно передъ очами и чего не зрять равнодушныя очи". Пушкину приходилось больше страдать отъ неудачь личной жизни, мучиться изъ-за гнусныхъ великосвътскихъ интригъ; Гоголь, забольдъ своимъ несовершенствомъ, и такъ уже быль устроенъ таланть его, чтобы изображать ему бъдность нашей жизни, выкапывая людей изъ глуши, изъ отдаленныхъ закоулковъ государства" 1). Следовательно, Гоголю именно дано было въ удълъ представлять жизнь захолустную, обыденную, буднич-

<sup>1)</sup> Соч. Гог., изд. Х, т. III, стр. 279. Въ сущноста, по нашему мизнію, это самая великая и самая симпатичная сторона въ повзіи Гоголя, представляющая достойное дополненіе повзіи Пушкина, ибо "равно чудны стекла, озирающія солицы, и передающія движенія незамізченных в насіжномых в ".

ную. Но въдь зато, если Пушкинъ кистью великаго художника призваль къ жизни изъ своего воображенія цвими міръ обаятельных разнообразных и разрозненных поэтических в образовъ, съ одинаковымъ совершенствомъ воспроизводя бытъ современный и средневъковой, русскую жизнь помъщичьяго и столичнаго круга и жизнь восточную, испанскую, и проч.,то это преимущественно отдъльныя мастерскія картины, изображающія избранные эпизоды изъжизни. "Кавказскій Плвнникъ", "Бахчисарайскій Фонтанъ", "Цыганы", "Скупой Рыцарь", "Пиковая Дама", "Мъдный Всадникъ", "Каменный Гость", "Русалка", "Дубровскій", — все это разрозненные поэтические этюды сравнительно съ широкимъ изображениемъ русской жизни у него же въ "Онъгинъ" и особенно съ рельефнымъ изображениемъ ея у Гоголя въ "Ревизоръ" и "Мертвыхъ Душахъи. И Пушвинъ, и Лермонтовъ, не говоря объ ихъ предшественникахъ, выбирали для своихъ произведеній исключительные, поэтическіе сюжеты; Гоголь сталь изображать современную жизнь, какъ она есть въ приомъ а не по частямъ і). И въ этомъ существенная разница. Колоссальное представление en grand "всей громадно-несущейся жизни" большое преимущество Гоголя. Во многихъ отношеніяхъ онъ быль ученикомъ передъ Пушкинымъ, далеко оставляя его за собой, въ свою очередь, въ глубокомъ практическомъ познанім жизни. Изв'ястно, что Гоголь поразиль и огорчиль Пушкина печальной картиной общественной жизни въ "Мертвыхъ Душахъ": Пушкинъ, сначала безпечный и веселый, слушая чтеніе поэмы, постепенно становился мрачніве и наконецъ воскликнулъ съ тоской: "Воже, какъ грустна наша Россія! Очевидно, что въ теченіе нескольких в часовъ чтеніе "Мертвыхъ Душъ" раскрыло передъ нимъ цвлый неподозръваемый прежде міръ, ужаснуло его той непроходимой трясиной, которую представляла тогдашияя провинціальная русская жизнь и которую вивств съ мидліонами дюдей не вполнъ замъчалъ и Пушкинъ, тогда какъ изображение ея съ болъзненными конвульсіями исторгаль Гоголь изъ. запаса своей необывновенной наблюдательности <sup>2</sup>). Вотъ причина

<sup>1)</sup> Предпественниками Гоголя въ этомъ отношеніи были, конечно, Пушкинъ въ «Евгеніи Онфгинф» и также Грибофдовъ въ «Горф отъ ума».

Приведенныя выдержки изъ дневника А. О. Смирновой снова подтверждаютъ это.

страстной тоски Гоголя по идеаламъ, проявляющейся впоследствии и въ его переписке и легко объясняемой темъ хаосомъ окружающей жизни, который такъ отчетливо проницаль его зоркій глазь. Эту-то неудовлетворенность настоящимъ передаль потомъ Гоголь и всёмъ своимъ мыслящимъ современникамъ, затронувъ и расшевеливъ благородное стремленіе въ прогрессу въ душь будущихъ даровитыхъ представителей славянофильства и западничества 1). — Одинъ изъ современныхъ критиковъ приводить много соображеній въ пользу того, что не Гогодя, а Пушкина следуеть считать виновникомъ и основателемъ новъйшаго направленія нашей литературы 1); но намъ кажется, что уже указанное нами сейчасъ соображение можеть одно перетянуть чашку въсовъ въ данномъ отношении. Произведения Гоголя заставляють читателей содрогнуться "за человъка" и искать выхода изъ мрака-и и въ этомъ ихъ неотразимая общественная сила; въ этомъ причина ихъ безспорно значительнаго вліянія, върно замъченнаго и опъненнаго современниками. Пушкинъ изображалъ и темныя стороны жизни; но Гоголь къ нимъ имълъ случай ближе присматриваться, и кромъ того мы находимъ у него болъе глубокій психологическій анализь, который именно всего сильнве и дъйствуеть на читателей, заставляя ихъ задуматься надъ твиъ, что въ противномъ случав неминуемо промелькнуло бы мимо. Въ этомъ заключалось педагогическое значеніе произведеній Гоголя для общества. Благодаря психологическому анализу, надъ героями Гоголевыхъ повъстей и драмъ нельзя не остановиться, тогда какъ соотвътствующіе герои и случаи жизни, изображенные Пушкинымъ, нисколько не тревожать насъ и почти не возбуждають чувства отвращенія. Возьмемъ такой примъръ. Вліяніе пошлыхъ, мелочныхъ причинъ на взаимныя человъческія отношенія изображено не только у Гоголя въ его повъсти "О томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ", но и у Пушкина въ "Варышнъ-Крестьянкъ": но только Пуш-

<sup>1)</sup> Такимъ образомъ произведенія Гоголя, человъка, не высоко стоявшаго по образованію, послужили, однако, могучимъ рычагомъ, двинувшимъ впередъразвитіе всего нашего общества въ сороковыхъ годахъ.

<sup>2)</sup> Впрочемъ взглядъ этотъ достаточно опровергнутъ и при томъ многими притинами, такъ что мы останавливаться на немъ не будемъ. Но наже указанное замъчание того же критика о Пушкинъ и Гоголъ весьма цънно.

кинъ представляеть моменть примиренія, Гоголь — самую сору. Сходство несомивнное; разница же в впечатальни: ссора двухъ малороссовъ у Гоголя поражаетъ и подавляетъ читателя, тогда какъ у Пушкина ссора двухъ соседей только занимаетъ его. Другой примъръ можетъ представить изображеніе негодяя Шабашкина въ "Дубровскомъ" и чиновниковъ у Гоголя. Пушкинъ также представляеть намъ отвратительную готовность медкаго приказнаго унижаться передъ сильными міра и превозноситься передъ слабыми, чинить въ угоду знатныхъ вельможъ всякія неправды и проч.; но Пушкинъ не вводить читателя, подобно Гоголю, въ грязную трущобу визкой души героя; тогда какъ это именно и могло бы произвести потрясающее дъйствіе неумолимо-реальной правдивостью изображенія и подвиствовать воспитательно, заставивь оглянуться на себя и вокругь себя. Пошлость Коробочки опять несравненно рельефиве и сильнее изображена, нежели пошлость Натальи Павловны въ "Графъ Нулинъ".

Но если относительно внутренняго содержанія произведеній Пушкина и Гоголя следуєть признать указанную нами разницу въ характеръ изображения жизни, то съ внъшней стороны должно быть отмъчено противное; склонность къ цвльному представленію жизни увлекала Гоголя, человъка южнаго темперамента, въ преувеличения и эффекты, вототрыхъ такъ тщательно избъгалъ Пушкинъ. Это сравнение было мътко указано однимъ изъ новъйшихъ критиковъ, г. Скабичевскимъ, слова котораго позволимъ себъ здъсь привести: "Въ то время, когда Пушкинъ все необычайное и выдающееся старается свести въ будничному, показать намъ, что необычайнымъ оно кажется только издали, на самомъ дълъ оно тонеть въ уровив повседневной жизни, Гоголь наобороть всв образы въ своемъ романъ ("Тарасъ Бульбъ") освъщаеть бенгальскимъ огнемъ и они рисуются передъ вами въ дивномъ, волшебномъ сіяніи" ("Ствер. Втстн.", 1886 г., 2, 687 стр.).

Замътимъ еще, что Пушкинъ изображалъ также иногда пошлую сторону жизни и въ своихъ поэтическихъ произведеніяхъ, напримъръ, въ "Евгеніи Онъгинъ", въ стихахъ:

"Все бълится Лукерья Львовна, Все такъ же лжетъ Любовь Петровна, " Иванъ Петровичъ такъ же глупъ, Семенъ Петровичъ такъ же скупъ", и прочИногда впрочемъ у Пушкина впечатлвніе ослабляется романическими эффектами. Такъ Пушкинъ удовлетворяєть чувству досады читателей на подьячихъ печальной для нихъ развязкой—ихъ гибелью отъ руки кузнеца Архипа, не отказывающаго тутъ же въ состраданіи кошкъ.

II.

Съ Пушкинымъ Гоголь могъ познакомиться только по возвращенім последняго изъ Москвы, въ которой поэтъ прожиль всю первую половину 1831 года, и до перевзда Пушкина на заранве нанятую по его просьбв Плетневымъ квартиру въ Царскомъ Селъ. Во второй половинъ мая Пушкинъ пріважаль на недвлю или на двв въ Петербургъ, и тутъ-то, безъ всякаго сомивнія, началось знакомство его съ Гоголемъ. Я. К. Гротъ, основываясь на письменной рекомендации Гоголя Пушкину въ письмъ Плетнева отъ 22-го февраля 1831 года и на другихъ соображеніяхъ, относить знакомство къ іюню 1831 г. 1); но оно произошло еще от мар. 2). Только принявъ это предположеніе, можно съ полной увъренностью согласить всв извъстныя до сихъ поръ и разрозненныя данныя, имъющіяся въ нашемъ распоряжении. Хотя въ іюнъ 1831 г. Пушкинъ, Гоголь, Жуковскій и А. О. Россеть, всів собрадись въ Царскомъ Селъ и въ Павловскъ, но въдь первая встръча Гоголя съ Россеть произошиа еще въ Петербургъ, въ домъ Балабиныхъ 3). Наше соображеніе какъ нельзя болье оправды. вается нетерпаніемъ, съ какимъ Плетневъ, по его собствен-

<sup>1) &</sup>quot;Хронологическая канва для біографін Пушкина", г. Грота, 2-е изд., стр. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) См. "Русскую Старину", 1888, IV, стр. 45, и выше, стр. 329.

<sup>3)</sup> Удивительно, что неизвъстный намъ авторъ статьи въ "Русской Жизни" (1891, № 39) почему-то утверждаетъ, что будто я въ трежъ разныхъ статьяхъ предлагаю разныя даты начала этого знакомства, и даже приводитъ точнын циеры, котя во всъхъ трехъ указанныхъ имъ мъстахъ это знакомство относится къ одному времени. («Русск. Стар.», 1888, IV, 45: «знакомство Гоголя съ Пушкинымъ, а слъдовательно и съ Смирновой, относится къ мижнимъ мислиамъ 1831 года; «Въстн. Евр.», 1890, I, 93: «Данилевскій полагалъ, что еслибы Гоголь познакомился съ Пушкинымъ до его отъъзда (28 апръля 1831 г.) то онъ знакъ бы объ этомъ». Наконецъ третье мъсто («Въст. Евр. 1890, VII, 512—513) читатель можетъ видъть выше, на этой страницъ. Всъ три соображенія безусловно согласны между собой.

нымъ словамъ, спѣшилъ его "подвести подъ благословеніе" Пушкина. Онъ, конечно, не замедлилъ для этого воспользоваться первымъ удобнымъ случаемъ, который и представился именно по пріъздѣ Пушкина въ Петербургъ. Притомъ Плетневъ, остававшійся лѣтомъ въ Петербургъ или, если жившій въ окрестностяхъ его, то развѣ въ другомъ мѣстѣ, напр., Лѣсномъ,—гдѣ онъ не разъ проводилъ каникулы 1,—является въ перепискѣ довъреннымъ посредникомъ обоихъ писателей и самъ пользовался посредничествомъ Гоголя, какъ общаго хорошаго знакомаго; встрѣчаться же втроемъ они могли только въ Петербургъ до переѣзда на дачи, потому что сношенія между Петербургомъ и Царскимъ Селомъ по случаю холеры были тогда въ высшей степени затруднены.

Льто 1831 г. Гоголь провель въ Павловски въ качестви гувернера при малольтнемъ князъ Васили Алексвевичь Васильчиковъ. Здъсь ему представился случай еще короче сойтись съ Жуковскимъ и Пушкинымъ, такъ что даже всв письма и посыдки отправлядись на имя последняго. Отрезанные отъ сообщенія съ остальнымъ міромъ, они почти ежедневно видълись другь съ другомъ. Гоголь восхищался въ чтеніи самихъ повтовъ ихъ новыми произведеніями и быль посвящень въ ихъ дитературные замыслы и интересы. Но самъ онъ, можеть быть, не читаль вполнъ "Вечера" Пушкину въ Царскомъ; по крайней мірів, по полученім корректурнаго экземпляра, Пушкинъ писалъ Воейкову, что онъ былъ пріятно изумленъ ими, какъ любопытной литературной новинкой. Всего же скорве, однако, следуеть здесь видеть неточность, допущенную изъ нежеланія вдаваться въ откровенность. Гоголь же не только познакомидся со сказками обоихъ поэтовъ и повъстью "Домикъ въ Коломив" 3), но ему было поручено Пушкинымъ передать Плетневу посылку, въ которой заключались повести Бълкина. Въ началъ августа 1831 года, еще до окончатель-

<sup>1)</sup> По свидътельству Я. К. Грота, Плетневъ жилъ въ лътніе мъсяцы, наченая съ 1826 г., на Спасской мызъ около Лъсного института. Такъ называлъ онъ домикъ, который занималъ на землъ, принадлежавшей сперва Молчанову (Молчановкъ), потомъ Кушелеву (Кушелевкъ), наконецъ Беклешову (Беклешовкъ). Недалеко отъ него впослъдствіи (въ 40-хъ годахъ) построилъ себъ дачу и князъ П. А. Вявемскій. См. Соч. Плетнева, т. III, стр. 374.

<sup>2)</sup> Гоголь называеть эту повъсть "Кухарка". См. "Соч. и письма Гоголя", кулиша, томъ V, стр. 139.

наго возвращенія въ Петербургъ, которое назначалось на 15 число. Гоголь прівхаль туда на песколько дней для сношеній съ типографіей, печатавшей "Вечера". Неожиданно встрътиль онь 8-го августа днемь на Вознесенскомъ проспектъ Пушкина, который "воззваль голосомь трубнымь въ нему, лъпившемуся по визменному тротуару, подъ высокимъ окномъ" 1). Пушкинъ передалъ недавно разставшемуся съ нимъ Гогодю свежее известие о новыхъ сказкахъ, написанныхъ имъ и Жуковскимъ, и поручилъ взять у него рукопись для передачи Плетневу; но вечеромъ того же дня увхалъ въ Царское, а случайность помъщала Гоголю, въ свою очередь возвращавшемуся въ Павловскъ, остановиться возлів его квартиры и захватить рукопись. Черезъ ивсколько дней посылка всетаки была доставлена для передачи черезъ Гоголя Плетневу прівхавшею следомъ за Гоголемъ изъ Павловска въ Петербургъ Александрой Ивановной Васильчиковой. 15-го августа Гоголь возвратился вторично въ столицу, а черезъ несколько дней уже услъль передать "въ исправности посылку и письмо", хотя "холера всёхъ поразгоняла во всё стороны, и знакомымъ нуженъ былъ почти цвлый мвсяцъ антракта, чтобы встретиться между собой 2).

<sup>1) &</sup>quot;Русскій Архивъ", 1871, 4—5, стр. 947.

<sup>7)</sup> Г. Гротъ въ "Хронологической каннъ для біографія Пушкина" (2-е изд., стр. 32) относить отправленіе рукописи повъстей Бълкина Плетневу въ іюлю 1831 г. Намъ кажется, что здъсь незначительная неточность. Для того, чтобы наши соображенія не показались произвольными, считаємъ необходимымъ слъдующее поясненіе. Факты тэковы: 8-го августа Пушкинъ и Гоголь, оба пріъхавшіе не надолго въ Петербургъ, встрътились, оба возвратились потомъ обратно, причемъ Гоголь пробыль въ Павловскъ до 15 числа. 16-го писаль: "Я толькочто пріъхаль въ городъ и никого еще не видалъ". Когда обстоятельства помъщали Гоголю завхать за посылкой, Пушкинъ долженъ былъ ее ваять съ собой въ Царское, иначе Гоголь, не завхавшій къ нему на обратномъ пути, не могь бы вивсто себя просеть Васильчикову взять рукопись. Ср. "Русскій Архивъ", 1880, 2, 509—510, и 1871, 4—5, стр. 947, также Соч. Пушкина, изд. Лит. Фонда, т. VII, стр. 278.

Какъ Я. К. Гротъ, такъ и Л. И. Поливановъ (школьное изданіе Пушкина, т. ІV, стр. 59) были, очевидно, введены въ заблужденіе слѣдующими словами одного изъ писемъ Пушкина Плетневу: "На-дняхъ отправиль я тебъ черезъ Эслинга (Геслинга) повъсти покойнаго Бълкина, моего прінтеля" (изд. Лит. Фонда, т. VII, стр. 276). Но дъло въ томъ, что онъ не были на самомъ дълъ доставлены Геслингомъ, въроятно вслъдствіе карантинныхъ затрудненій, и 19-го іюля Плетневъ отвъчалъ: "Эслинга (Богъ знасть, что это за существо! Ты вообра-

Литературное сближение Пушкина съ Гоголемъ отразилось и на мелочахъ: Пушкивъ былъ занять полемикой съ Булгаринымъ, и Гоголь наполняеть одно изъ первыхъ писемъ къ Пушкину язвительными насмъшками по адресу Булгарина, а защищаемаго Пушкинымъ А. А. Ордова называеть пихъ общимь другомьи. Въ свою очередь, Пушкинъ не безъ сочувствія принимаеть шутливую мысль Гоголя о предполагаемой полемической статьъ противъ Булгарина и, кажется, готовъ придать ей большее значеніе, нежели какое имвло у Гоголя мимоходомъ пущенное острое словцо. Онъ сообщаетъ Гоголю, какъ лицу, вполив посвященному въ дело, о томъ, что Надеждинъ изъ страха колеблется напечатать въ "Телескопъ" извъстную статью: "Александръ Аноимовичъ Орловъ, или торжество дружбы". Пушкинъ отъ души радуется первымъ даврамъ Гогодя и отечески заботится о распространения его славы, о лучшемъ пріемъ его въ журналистикъ. Руководя Гоголемъ, онъ не только даеть ему сюжеты, но даже иногда принимаеть на себя предварительную цензуру его произведеній относительно нхъ художественнаго достоинства, хотя при всей этой близости, въ постоянномъ житейскомъ круговоротъ и среди общирныхъ литературныхъ трудовъ и разъйздовъ, едва-ли часто находиль часы для бесёды съ Гоголемъ 1). Во всякомъ случав Пушкинъ двлаеть его своимъ фаворитомъ и восторгается имъ, какъ прежде Баратынскимъ и Языковымъ. Въ свою очередь, Гоголемъ, въ знавъ исключительнаго почета и расположенія, предназначаются Пушкину, Жуковскому и А. О. Россеть первые вышедшіе изъ типографіи экземпляры "Вечеровъ" и при отправленіи ихъ выражается такой благоговъйный энтузіазмъ, который не оставляеть ни мальйшаго сомньнія въ высокой авторитетности передъ Гоголемъ всвую этихъ лицъ, несмотря на ихъ обращение съ нимъ за панибрата 3).

жаешь, что я знакомъ со всемъ светомъ) я не принималь еще у себя и о повестяхъ никакого известія не имею", после чего въ *посусть* Пушкинъ снова пишетъ: "Посылаго тебя се Готолемъ сказки моего друга И. П. Белкина" (Изд. Лит. Фонда, т. VII, стр. 278).

<sup>1)</sup> См. прямое указаніе на это въ письм'я Гоголя къ И. И. Дмитрієву ("Русскій Архивъ", 1866, 11—12, 1729 стр.). Но въ 1832 г. они, конечно, встрачались уже весьма часто.

<sup>2) &</sup>quot;Русскій Архивъ", 1871, 4-5, стр. 946-947.

# V. ОТНОШЕНІЯ ГОГОЛЯ КЪ А. С. ДАНИЛЕВСКОМУ ВЪ НАЧАЛЪ ТРИДЦАТЫХЪ ГОДОВЪ.

I.

Мы говорили, что вскоръ по возвращении Гоголя въ Петербургь онь постепенно вошель въ кругь Пушкина, Жуковскаго, Плетнева и Смирновой (тогда еще Россетъ). Все это произошло уже въ половинъ 1831 г., когда Данилевскій оставилъ школу гвардейскихъ подпрапорщиковъ и увхалъ изъ Петербурга. Въ мартв 1831 года, распростившись съ школой, онъ переселился прямо въ Гоголю и оставался у него до дня отъвада (28 апръля 1831 г.). Около того же времени Пушкинъ прівхаль изъ Москвы съ молодой женой и поселился въ Царскомъ Селв (въ мав 1831 г.). Данидевскій полагаль, что еслибы Гоголь познакомился съ Пушкинымъ до его отъвзда, то онъ непремвнно зналь бы объ этомъ, твмъ болве, что Гоголь всегда гордился знакомствомъ и дружбой Пушкина и говорилъ о немъ съ энтузівамомъ. Изъ всехъ названныхъ выше лицъ А. С. Данилевскій зналь только Плетнева, но пока единственно какъ преподавателя въ школъ гвардейскихъ подпрапорщиковъ; лично же познакомился съ нимъ поздиве, по возвращении въ Петербургъ съ Кавказа въ 1834 году. Какъ профессора, онъ такъ характеризовалъ Плетнева: "онъ говорилъ очень хорошо, но особенно не выдавался; онъ толькочто поступиль еще на службу и, видимо, конфузился. Товарищи и ученики его любили".

Въ день вывзда Данилевскаго изъ Петербурга Гоголь пи-

салъ въ посылаемомъ съ нимъ письмъ къ матери: "Примите радушно нашего Александра Семеновича. Это въстникъ о прибыти моемъ на слъдующій годъ". На прощаньъ друзья объщали часто писать другъ другу, но Данилевскій съ своей стороны не очень спъшилъ исполнить данное слово. Начата была переписка не имъ, а Гоголемъ, который по его порученію наводилъ въ Петербургъ справки у докторовъ о наилучшемъ лъченіи его бользни. Черезъ четыре дня по отъвъдъ Данилевскаго Гоголь уже писалъ къ нему слъдующее письмо, которое, какъ небывшее въ печати, приводимъ здъсь вполнъ:

Мая 2-го (1831 г.).

"Вышла моя правда: Арендтъ совершенно забылъ и о тебъ, и о твоей бользни, несмотря на то, что я былъ у него на другой день послъ твоего отъъзда; и когда я сказалъ нъсколько словъ о бользни твоей, онъ совътовалъ написать къ тебъ, чтобы ъхалъ скоръе на Кавказъ и слъдовалъ въ точности предписаніямъ тамошняго доктора; который дастъ тебъ всъ предуготовительныя къ тому средства. Пилюль же не почитаетъ онъ нужнымъ по благорастворенности малороссійскаго воздуха и потому, что 1) время для нихъ прошло.

"Я до сихъ поръ сижу еще на прежней квартиръ, и никакая новость и внезапность не потревожили мирной и однообразной моей жизни. Красненькій з) (эта вещь принадлежить
тоже къ внезапнымъ явленіямъ) не показывался со дня отъвзда твоего. Съ друзьями твоими Беранжеромъ и Близнецовымъ случились несчастія. Первый долго скитался безъ прінота и уголка, изгнанный изъ ученаго сообщества Смирдива
неумолимымъ хозянномъ дома, вздумавшимъ передълывать
его квартиру. Три дня и три ночи не было въсти о Беранжеръ; наконецъ, на четвертый день увидъли на окошкахъ
дому (віс) графини Ланской (гдъ были звъри) Хозревовъ на
облыхъ лошадяхъ. А бъдный Близнецовъ сошелъ съума!...
Вотъ что наши знанія!...

"На первый день мая по обыкновеню шель снъгъ, и даже твой Сомъ не показывался на улицу 3).

въ подлинникъ стоитъ еще слово мы; затъкъ послъ зачеркнутаго слова прододжается: "время для нихъ прошло<sup>а</sup>.

<sup>2)</sup> Н. Я. Прокоповичъ.

Всель названных здесь лиць веледствіе ихъ незначительности и за давностью леть А. С. Данилевскій припомиить не могь.

"Моя книга 1) врядъ ли выйдеть лътомъ: наборщикъ пьетъ запоемъ.

"Ну, какъ-то принимаютъ воина, прівхавшаго отдыхать на даврахъ <sup>3</sup>). Не забудь (разсказать) подробно и обстоятельно, не выключая Саввы Кирилловича <sup>3</sup>), ни Катерины Григорьевны, ни Марины Өедоровны. Я думаю: нами обоими не слишкомъ довольны дома, — мною, что витето министра сдълался учителемъ, тобою — что изъ фельдмаршаловъ попалъ въ юнкера.

"Счастливецъ! ты пьешь теперь весну! а у насъ что-то сырое, что-то холодное, въ родъ осени. Упомяни хоть слова два про нее въ письмъ своемъ, чтобы я могъ хоть за морями подышать ею.

"Прощай. Адресуй: Николаю Васильевичу Гоголю въ Институтъ Патріотическій Общества благородныхъ дъвицъ, потому что я еще не знаю, гдъ будетъ моя квартира.

"Мое нелицемърное почтеніе Василію Ивановичу и Татьянъ Ивановиъ" <sup>4</sup>).

На это письмо долго пришлось ждать отвъта. Наконецъ, выйдя изъ терпънія, Гоголь писаль матери уже 24 іюня 1831 года: "Увъдомьте меня пожалуйста о Данилевскомъ. Я до сихъ поръ не имъю никакого извъстія о немъ со времени отъъзда его изъ Петербурга. Скажите ему, что я разссорюсь съ нимъ на въки, если не получу отъ него письма" в). Между

<sup>1) &</sup>quot;Вечера на Хуторћ близъ Диканьки".

<sup>2)</sup> Гоголь не прочь быль иногда дружески потрунить надъ своими домашними и сосъдями, которые бывали ему полезны своимъ знаніемъ малороссійской старины (см. У, 140, гдъ интересно, между прочимъ, то, что онъ просилъ для этой цъли разыскать между сосъдями», старосетьтскихъ людей").

<sup>3)</sup> Савва Кирилловичъ—священникъ въ Олифировкъ. Овъ сообщалъ Гоголю, какъ и нъкоторые другіе сосъди, разныя данныя о малороссійскомъ бытъ для "Вечеровъ на Хуторъ" (см. V, 88). Мы уже упоминали, что А. С. Данилевскій только смутно поминаль эту личность.

<sup>4)</sup> Отчему и матери Данилевского.

<sup>5)</sup> По своей крайней безпечности А. С. Данилевскій сдвлаль даже немалую неловкость: какъ-только вышли "Вечера на Хуторъ близъ Диканьки", о печатаніи которыхъ Гоголь сообщаль ему въ приведенномъ письмъ, — ему одному изъ первыхъ былъ высланъ экземпляръ въ Сорочинцы виъстъ съ требуемымъ имъ словаремъ Ольдекопа. Впрочемъ посылка не застала уже Данилевскаго въ деревнъ и книги попали въ руки его отчима В. И. Черныша и зятя Егора Львовича Лапо-Данилевскаго (мужа родной сестры Александра Семеновича, Марьи Семеновны). Сообщая потомъ Дапилевскому объ успъхъ "Вечеровъ", Гоголь

тъмъ Данилевскій, проживъ нъкоторое время въ деревнъ, успълъ, по совъту Арендта, уъхать на Кавказъ, чтобы пользоваться лъченіемъ Нарзаномъ. Но прежде чъмъ ъхать въ Кисловодскъ, онъ поселился въ домъ какого-то генерала въ Пятигорскъ. Вскоръ сердце его было завоевано ослъпительной красотой извъстной родственницы Дермовтова, Эмиліи Александровны Верзилиной (впослъдствіи Шанъ-Гирей). Не знаемъ, насколько могъ онъ разсчитывать на сочувствіе, но о бракъ, вслъдствіе значительной разницы въ положеніи, нельзя было и мечтать юному воину.

Первыя письма Ланилевского къ Гоголю были наполнены восторженнымъ прославленіемъ предмета его пламенной страсти. Въ нихъ заключался также цълый рядъ порученій, возлагаемыхъ на Гоголя пріятелемъ. Данилевскій безпрестанно просиль его покупать и пересылать ему подарки, книги, сюртуки, галстухи, даже духи, забывая, что последніе не принимаются на почтв. На первый разъ онъ просиль достать для своей повелительницы самыхъ лучшихъ нотъ. "Вотъ оно какъ! изумлялся по этому поводу Гоголь: "пятый мъсяцъ на Кавказъ и, можеть быть, еще бы столько прошло до первой въсти, еслибы Купидо сердца не подогнало лозою". Въ письмъ шесть разъ упоминалось о нотахъ. Гоголь посившилъ собрать всъ возможныя свъдънія, чтобы дучше исполнить просьбу своего друга, и съ этой цваью обратился къ знакомымъ фрейлинамъ, которыя, благодаря вліянію М. Ю. Віельгорскаго, хорошо изучили музыку и увлекались ею. Просьбой о нотахъ Гоголь, какъ мы уже говорили выше, безпокоилъ Софью Урусову и Александру Осиповну Россеть, которая шутливо настаивала на объявленіи имени той счастливой смертной для коей Гоголь такъ усердно хлопоталъ. Гоголь отдълался шуткой, сказавъ, что "средоточіе его любви согръваетъ ледовитый Кавказъ и бросаеть на него лучи косвениве св-

быль, очевидно, доволень имъ и упоень первой славой, доставшейся ему такъ легко. Онъ разсказываеть о своемъ знакомствъ съ Плетневымъ, Пушкинымъ п Жуковскимъ, и о томъ, какія произведенія вышли изъ-подъ пера послъднихъ; онъ уже вступиль въ ихъ литературный кругь. Но въ то же времи онъ не скрываль своего удовольствія и по поводу намвно-хвалебнаго письма Черныша, который называль его сочиненіе "прекраснъйшимъ дъломъ" и "благороднъйшимъ занятіемъ". («Соч. и письма Гоголя», т. У, стр. 143). Данелевскій же позабыль даже поблагодарить пріятеля.

вернаго солнца" 1). Данилевскому же онъ писалъ, что готовъ исполнять его желанія и прислалъ бы ему охотно самыхъ изящныхъ дамскихъ вещей, которыя только-что получены изъ-за моря, и которыя— "совершенное объёденіе",—если только онъ ему откровенно скажетъ, чего хочетъ. Гоголь даже просилъ объ этомъ Данилевскаго, которому уже послё покупки нотъ оставался кое-что долженъ. Въ каждомъ письмё притомъ онъ не забывалъ извёщать Данилевскаго о товарищахъ-нёжинцахъ, которые не переставали попрежнему бывать у него каждую среду и каждое воскресенье, и "изъ которыхъ еще не одинъ не имъетъ звъзды и не директоръ департамента" 2).

II.

Къ страсти Данилевскаго Гоголь относился съ какой · то шутливой ироніей. Онъ какъ будто не хотълъ или не могъ

<sup>1)</sup> Нъноторыя подробности объ этомъ были уже сообщены нами въ статъв: "А. О. Смирнова и Н. В. Гоголь" ("Русская Старина", изд. 1888, 4, стр. 40, примъчаніе). См. также замътки на нее М. А. Веневитинова («Русск. Стар.». 1888, VI, стр. 695—696).

<sup>2)</sup> Все это составляеть содержаніе письма Гоголя въ Данилевскому отъ 2 ноября 1831 года, которое напечатано у г. Кулиша съ незначительными пропусками (см. У, 138—140); послъдніе возстановляемь здісь.

Посяв словъ: "Все явто я прожилъ въ Павловскв и въ Царскомъ Селв"— следуетъ дополнить: "Стало быть, не былъ свидетелемъ временъ терроризма, бывшаго въ столице".

Замвчательно, что цензура затруднилась пропустить слово "терроризмъ" и нашла нужнымъ выпустить эту фразу, хотя не можетъ быть ни малъйшаго сомнънія, что ръчь касается здъсь свиръпствовавшей въ 1831 году въ Петербургъ холеры.

Далъе, въ самомъ концъ письма есть также пропускъ:

<sup>&</sup>quot;Хотя по назначенному тобою адресу можно было тебя отыскать, но все лучше и скоръе будеть, когда ты станешь употреблять слъдующій: 2-ой Адмиралтейской части, въ Офицерскую улицу, въ домъ Брунста".

Въ следующемъ письме (отъ 1 января 1832 года) пропущены только два слова: "проклятыя почты!" Пропускъ обозначенъ въ изданіи г. Кулиша двумя чертами.

Негодованіе Гоголя вызвано было пропажей письма Данилевскаго, въ которомъ онъ описывалъ свой прівздъ изъ Петербурга домой. Письма вообще неръдко пропадали въ то время; но почти въ то же время пропала у Гоголя и отправленная имъ домой цънная посылка на 90 руб., и онъ жаловался на это кн. Голицыну, главному директору почтъ въ Петербургъ (см. V, 144).

повърить въ сиду и искренность увлеченія своего легко воспламенявшагося пріятеля, и смотрель на все дело, какъ на одинъ изъ твхъ незначительныхъ и забавныхъ эпизодовъ, которые нередко разыгрываются на навказскихъ минеральныхъ водахъ. Благодаря обычной свободъ нравовъ и легкости сближенія на тамошнихъ курортахъ, такіе эпизоды вносять пріятное разнообразіе въ жизнь постивющей воды молодежи и помогають ей украсить и сократить время сезоннаго срока; они потомъ легко забываются, и, конечно, не мъщаеть иногда по поводу ихъ поговорить и посмъяться въ свободной дружеской беседе. Притомъ Кавказъ считался въ те времена классическимъ мъстомъ всякихъ любовныхъ и романическихъ приключеній, а въ качествъ военнаго человъка первой молодости, блестящаго, ловкаго и представительнаго, Данилевскій, казалось, не могъ и обойтись безъ романа; это было бы неестественно. Недаромъ Гоголь одно изъ первыхъ писемъ своихъ въ нему начинаетъ многозначительнымъ возгласомъ: \_впустили молодна на Кавказъ!"

Высокій рость и стройная фигура Данилевскаго въ соединеніи съ счастливою наружностью производили самое выгодное впечатлівніе, а обходительность и свобода въ обращеніи ділали его симпатичнымъ и обворожительнымъ въ обществіть. Вообще люди, знавшіе его съ дітства, въ своихъ воспоминаніяхъ не безъ удовольствія отзываются объ юноші Данилевскомъ, котораго въ занимающую насъ пору представляють пріятнымъ и развязнымъ світскимъ кавалеромъ. Ошибочно было бы однако, выдвигать въ его харавтеристикі исключительно эту сторону въ ущербъ его духовной жизни, которой онъ никогда не быль чуждъ, но въ ті годы ранней юности она еще была заслоняема бросившимся въ глаза внішнимъ изяществомъ.

Весьма можеть быть, что Гоголь зналь прежде за Даниневскимъ нъкоторую слабость въ отношеніи сердечныхъ склонностей, и потому готовъ быль и въ данномъ случать видъть обыкновенный мимолетный романъ молодого человъка, толькочто со школьной скамьи вступающаго въ жизнь съ самыми благопріятными данными для сердечныхъ побъдъ. Съ другой стороны естественнымъ поводомъ къ шуткамъ Гоголя могъ послужить даже просто черезъ-чуръ рьяный, чисто романтическій энтузіазмъ, которымъ были преисполнены письма его друга. "Знаешь ли", — спрашивалъ Гоголь, — "сколько разъ ты, въ письмъ своемъ, просилъ меня не забыть прислать нотъ? Шесть разъ: два раза сначала, два въ серединъ, да два при концъ. Ге, ге, ге! дъло далеко зашло!" 1) — "Подлинно много чуднаго въ письмъ твоемъ!" 2) воскицаетъ онъ въ самомъ началъ слъдующаго письма.

Какъ истый романтикъ, Данилевскій не спышиль познакомить своего друга обстоятельно и прозаически съ предметомъ своей страсти и не назваль его даже по имени, восторженно величая его "кавказскимъ солнцемъ", что вызвало со стороны Гоголя слъдующія шутливыя строки: "Поэтическая часть твоего письма удивительно хороша, но прозаическая въ довольно плохомъ состояніи. Ето это кавказское солнце? Почему оно именно одинъ только Кавказъ освъщаеть, а весь міръ оставляеть въ тъни, и какимъ образомъ ваша милость сдълалась фокусомъ зажигательнаго стекла, то есть привлекла на себя всъ лучи его? За такую точность ты меня назовешь бухгалтерскою книгою, или инымъ чъмъ; но самъ посуди: если не прикръпить красавицу къ землъ, то черты ен будутъ слишкомъ воздушны, неопредъленно общи и потому безхарактерны" з).

Гоголю, безъ сомнънія, гораздо естественные казалось предположить, при чтеніи пламенныхъ тирадъ, которыя онъ называлъ поэтической стороной писемъ своего друга, что въ нихъ получало себъ исходъ броженіе неуходившихся силъ носпріимчивой натуры юнаго сангвиника, нежели повърить, что и въ душт последняго возгорелось наконецъ настоящее, а не искусственное, театральное пламя. Такому взгляду особенно способствовала чрезмёрная расточительность Данилевскаго на восторженныя лирическія изліянія, показавшіяся сдержанному скептику Гоголю преувеличенными и напускными. Въ высшей степени доступный лиризму въ нъкоторыхъ другихъ отношеніяхъ, Гоголь, не испытавшій никогда любви и не часто изображавшій ее въ своихъ произведеніяхъ, повидимому, не узналь ея при встртчт съ ней въ дъйствительной жизни. Въ то время какъ Данилевскаго молодость и

<sup>1) &</sup>quot;Соч. и письма Гог.", т. V, стр. 138.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 142.

<sup>8)</sup> Tamb me.

дружба побуждали безъ оглядовъ и щепетильнаго взвъшиванія словъ говорить языкомъ сердца, причемъ онъ впадаль, правла, въ крайность и письма его отзывались романтическимъ паносомъ, - Гоголь, въ силу юмористического склада ума, при всемъ дружескомъ расположении къ нему и готовности исполнять мальйшую его просьбу или порученіе, не могъ, однако, воздерживаться отъ стрваъ остроумія, твиъ болье, что къ нимъ вообще особенно располагаютъ щекотливые сердечные вопросы. Но во всякомъ случав нельзя забывать, что въ перепискъ двухъ молодыхъ пріятелей, привыкшихъ говорить между собой обо всемъ безъ ствсненія, что только было на душъ, существовали вполнъ интимныя отношенія; на ихъ взаимные упреки и слегка задирающій тонъ шутокъ следуетъ смотреть такъ, какъ обыкновенно принято въ подобныхъ случаяхъ, нимало не предполагая тени намъренной насмъшки или разсчитанныхъ уколовъ самолюбія. Во всехъ шутливыхъ выходнахъ Гогодя звучаль тотъ беззавътно - веселый тонъ, который такъ плъняетъ насъ въ вышедшихъ около того времени "Вечерахъ на Хуторъ близъ Диканьки". Къ такимъ безцеремоннымъ выходкамъ нельзя не отнести, напримъръ, примънение имъ къ Данилевскому извъстныхъ стиховъ Пушкина:

> "Счастливъ ты въ прелестныхъ дурахъ, Ты Saint-Priest въ карикатурахъ" 1).

Впрочемъ, перечитывая одно за другимъ письма Гоголя къ Данилевскому, нигдъ нельзя уловить въ нихъ дъйствительно насмъшливаго отношенія къ предмету ръчи; въ нихъ проявлялась только его обычная наклонность къ юмору. Но не такъ представлялось дъло заинтересованному въ немъ Данилевскому. Его коробилъ и отчасти оскоролялъ слишкомъ шутливый тонъ пріятеля. Особенно задъли его за живое приведенныя выше шутки относительно "кавказскаго солнца", когда Гоголь, принимая роль благоразумнаго скептика, не

<sup>1)</sup> Стихи эти были сказаны Пушкинымъ за два года передъ твиъ объ одномъ знакомомъ, встръченномъ имъ на кавказскихъ водахъ. Гоголь. безъ сомитина, зналъ, и къ кому они относится; зналъ это и А. С. Данилевскій, но. къ сожалънію, во время мосго пепродолжительнаго пребыванія у него, не могъ припомнить.—къ кому именно.

удовлетворился диопрамбами очаровательной красотв, но по праву дружбы потребоваль болье существенныхь и обстоятельных сведений о предметь такой возвышенной страсти. безъ стесненій называя ее "страстишкой" и выражая юмористическое желаніе самому принять на время образъ влюбленнаго и взглянуть на другихъ такимъ же взоромъ, исполненнымъ сарказма", какимъ, по его словамъ, Данилевскій смотрълъ на какихъ-то мышей, выбъгавшихъ на середину его комнаты 1). Особенно дался Гоголю этотъ мнимый сарказмъ Данилевскаго и его блаженство на седьмомъ небъ. Какъ бы не жедая отстать отъ своего пріятеля, онъ насмішливо сочиняеть себъ собственную "съверную повелительницу" своего "южнаго сердца". "Чортъ меня возьми", -- шутилъ онъ, -- "если я самъ теперь не близко седьмого неба! и съ такимъ же сарказмомъ, какъ ты, гляжу на славу и на все, хотя моя владычица куда суровъе твоей", и проч.

Легко понять, что всё эти шутки, имъвшія въ виду напускное или неглубокое чувство, мало гармонировали съ настроеніемъ, вызывавшимъ длинныя пламенныя посланія, въ которыхъ кипъла страсть и краснортчіе лилось бурнымъ потокомъ. Данилевскій замолчалъ. Но по этому слишкомъ неясному признаку при его хронической неисправности въ корреспонденціи, которою онъ въ нёсколько разъ превосходилъ Гоголя, еще вельзя было сдёлать никакихъ предположеній о неудовольствіи. "Видно, тебт теперь ничего не нужно изъ Петербурга, потому что ты только тогда писалъ ко мит, когда имълъ во мит надобность" 3), жаловался ему Гоголь, кажется, и не подозртвая о настоящей причинт молчанія. Заметимъ кстати, что въ одномъ изъ поздитйшихъ своихъ писемъ къ Данилевскому онъ поставилъ въ упрекъ его чрез-

<sup>1) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя, т. V, стр. 148-149.

Очевидно, намекъ на какое - нибудь шутливое сообщеніе въ утраченномъ письмъ къ Гоголю Данилевскаго. — А. С. Данилевскій не могъ, спустя болъе 50 лътъ, припомнить эти мелочи.

<sup>2) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя, т. У, стр. 148.—Данилевскій часто оказывался, всятадствіе увлеченій или по забывчивости, неисправнымъ въ перепискъ и утверждаль потомъ, что его письма пропадали. Словамъ его въ этомъ случав, конечно, можно и не довърять; ему иногда случалось сваливать свою неаккуратность на почту и выставлять даты заднимъ числомъ; (см. упреки ему за это со стороны Гоголя въ письмъ изъ Рима, отъ 11 апръля 1838 г. Изд. Кулиша, "Соч. и письма Гог.", изд. 306). Но все это, было, однако, не серьезно.

вычайную щекотливость и обидчивость, и, действительно, въ ихъ перепискъ есть данныя, изъ которыхъ видно, что у последняго были чувствительныя струны, которыя не допускали неледикатного прикосновенія съ чьей бы то ни было стороны. Такъ быдо и на этотъ разъ: безобидныя въ сущности шутки Гоголя были приняты имъ за профанацію его чувства, и онъ решился, наконецъ, показать обиду. При этомъ, какъ видно, онъ не особенно выбираль выраженія и прямо обозваль сдвланное Гоголемъ раздъление характеристики любимой имъ особы на поэтическую и прозаическую — безсмысленной. Съ нескрываемой досадой отозвался онъ и о шуткахъ, наполнявшихъ письма Гоголя. Упреки эти вызвали со стороны последняго подробное объяснение въ следующемъ письме того, что именно разумвать Гоголь подъ этимъ раздвленіемъ. Обидъ Данилевскаго, конечно, не серьезной, онъ не придалъ. съ своей стороны, никакого значенія и отвічаль ему тономъ праваго, - вообще тонъ отвъта его обычный: спокойный, шутливый, дружескій. Туть же, какъ всегда, передаются и новъйшія извъстія о литературь и о нъжинских товарищахъ — Кукольникъ и Прокоповичъ 1).

Только значительно позднее, уже къ самому концу пребыванія Данилевскаго на Кавказв, Гоголь приняль болве серьезный тонь, говоря о его страсти. Это произошло уже послв личнаго ихъ свиданія, когда онъ имвль, ввроятно, случай убъдиться, что двло было нешуточное, отъ котораго Данилевскій собирался дань тягу въ Одессу или въ иное мъсто Тогда, напротивъ, Гоголь называль его счастливцемъ и высказываль зависть къ нему, вкусившему сладость и волненія любви, хотя и не раздъленной, но въ то же время рекомендоваль ему упорный трудъ, какъ самое двиствительное средство для исцвленія отъ сграстей. На этотъ разъ, между прочимъ, по поводу спора объ искренности Пушкина и Байрона въ стихотворномъ изображеніи любви (Гоголь, какъ всегда, стояль горою за Пушкина), онъ высказаль ясно свой взглядъ на различныя проявленія ея, вполнъ разъясняющій

<sup>1)</sup> Отношеніе въ этимъ товарищамъ-нъжницамъ у Гоголя было весьма различное: каждая строка. касающанся Красненькаго (Прокоповича), дышетъ испреннямъ расположеніемъ, тогда какъ Кукольника, съ его любовые ко всему натинутому и напыщенному. Гоголь не долюбливалъ и саркастически надънить поташался, называя его Возвышеннымъ.

намъ, почему письма Данилевскаго заставляли его сомивваться въ серьезности увлеченія последняго. "Сильная, продолжительная любовь",—говорить Гоголь, "проста, какъ голубица, то-есть, выражается просто, безъ всякихъ определительныхъ и живописныхъ прилагательныхъ. Она не выражаетъ, но видно, что хочетъ что-то выразить, и этимъ говоритъ сильнее всехъ пламенныхъ, красноречивыхъ тирадъ" (Кулишъ, "Соч. и письма Гоголя", V, 165).

Лътомъ 1832 года Гоголь собирался провести вакаціонное время (онъ быль тогда, какъ то извъстно, преподавателемъ Патріотическаго института въ Петербургъ) въ Васильевкъ, которую не видаль уже три года. Ему улыбался счастливый, привольный отдыхъ отъ обычныхъ преподавательскихъ занятій въ кругу домашнихъ и товарищей, такъ какъ случайно его намфреніе совпало съ такимъ же рфшеніемъ другихъ нфжинцевъ, съ которыми, конечно, было бы не трудно видъться въ родныхъ палестинахъ, -- наконецъ, въ заманчивомъ видъ рисовалось ему предстоящее мирное наслаждение обаятельной природой Малороссіи послъ продолжительнаго томленія на угрюмомъ съверъ. Недоставало ему одного Данилевскаго, тогда какъ его-то видъть больше всъхъ и жаждало сердце Гоголя. И воть какъ онъ соблазняетъ своего друга прівхать въ Малороссію. "Жедалось бы мнв поглядеть на тебя. Да нельзя ли это сдълать такимъ образомъ, чтобы мы вывхали одинъ другому навстръчу? Сборное мъсто положить хотя въ Толстомъ или въ Васильевкъ. Наши нъжинцы почти всъ потянулись на это мъсто въ Малороссію, даже Красненькій увхаль. А въ іюль мьсяць, еслибы тебь вздумалось заглянуть въ Малороссію, то засталь бы и меня, лениво возвращающагося съ поля отъ косарей или безропотно лежащаго подъ широкой яблоней, безъ сюртука, на ковръ, возлъ холодной воды со льдомъ", и проч. 1).

13-го денабря 2). Санить-Истербургъ (1832).

"Стыдно тебъ не написать мнъ ни строчки. Я отъ маменьки слышу, что ты уже не ъдешь въ Петербургъ, а ду-

<sup>1)</sup> Далъе въ издани Кулиша пропущено: "Письмо можешь адресовать ко инъ въ Полтаву, а оттуда въ Васильевку".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Дополнимъ по подлинному письму отъ 20-го декабря 1832 г. пропускъ, сдъланный въ изданіи г. Кулиша послъ словъ: "Здъсь и драгунъ. Василій Яко-

маешь служить въ Одессъ. Если этому виною, какъ говорять, колодъ, который ты воображаешь найти въ Петербургъ, то увъряю тебя, что здъсь теперь теплъе, нежели у насъ въ Малороссіи. Вотъ уже ползимы, слава Богу, а еще не было ни одного порядочнаго морозу. Термометръ показываетъ или два, или одинъ градусъ тепла. Ты все мъряешь Петербургъ по параду, на которомъ заставляли тебя мерзнуть нъсколько часовъ Звъгинцевъ и Гудимъ. Но впрочемъ, если ты имъешь какія-нибудь выгоды особенныя въ Одессъ служить, то противъ этого я ничего не смъю тебъ совътовать.

"Какъ бы то ни было, въ томъ или другомъ случав пиши ко мнъ и извъщай подробнъе обо всемъ.

"Я теперь такъ спъшу, что не сообщаю тебъ ни о чемъ

"Получивши отъ тебя письмо, я получилъ такую объ тебъ живую идею, что когда встрътилъ близъ Синяго моста шедшаго подпрапорщика, то подумалъ про себя: нужно зайти къ нему: его, върно, не пустили за неваноску денегъ въ казну за чичеры, и поворотилъ къ школъ и уже спросилъ солдата на часахъ, былъ ли сегодня великій князь и не ожидаютъ ли его... да послъ опомнился и пошелъ домой".

Конецъ письма въ изданіи г. Кулиша напечатанъ безъ пропусковъ.

Следующее письмо (отъ 8-го февраля 1833 г.) было отправлено къ Данилевскому уже въ деревню, гдъ онъ дъйствительно видълся съ Гоголемъ лътомъ и гдъ потомъ остался жить на неопредъленное время. Гоголь вспоминалъ въ этомъ письмъ объ ихъ лътнемъ свиданіи. "Миъ ужъ кажется, что время то. когда мы были вивсть въ Васильевив и въ Толстомъ, чортъ знаетъ какъ отдалилось, -- какъ будто ему минуло пять лътъ! Оно получило для меня уже прелесть воспоминанія" (Изд. Кул., V, 171). - Въ этомъ письмъ опять сообщаются петербургскія литературныя и другія новости. Пропущены въ немъ слъдующія строки: "Насмъщилъ ты меня Лангомъ. Чтобы его чортъ побрадъ съ его клистирами". (Лангъ-черниговскій оберъ-форшмейстеръ). Далье посль словъ: "Одинъ Хвостовъ и Шишковъ, на зло и посмънніе въкамъ, остаются тверды и переживаютъ всъхъ- --свои исподнія платья". Послъ словъ: "Вообрази себъ: уже печатаетъ малороссійскій романъ подъ названіемъ "Мазепа" слъдуетъ читать: "Пришлось и намъ терпъть!" Наконецъ, послъ словъ: "Красненькій еще не женился, да что-то и не столько уже поговариваеть объ этомъ", следуеть: "бветь, что ему не хотвлось бы, да непремвино должень". Въ концв приписка: "Свидътельствуй мое почтеніе папенькъ и маменькъ и поцълуй за меня ручки сестряцъ, Анны и Варвары Семеновны".

влевичъ Прокоповичъ, братъ "Красненькаго". Такой молодецъ съ себя! съ страшными бакенбардами и очками, по необыкновенный флегма.

<sup>&</sup>quot;Братецъ, чтобы показать ему все любопытное въ городъ, повелъ его на другой день въ — —; только онъ все время— —прехладнокровно читалъ книгу и вышелъ, не прикоснувшись ни къ чему, не сдълавъ даже значительной мины брату, какъ будто изъ кондитерской.

здішнемъ, не увіренъ будучи, застанеть ли это письмо тебя дома. До того времени воть тебі мой адресь: 2-й Адмиралтейской части, въ Новомъ переулкі, въ домі Демуть-Малиновскаго. Это очень близко возлі твоего гнізда, твоихъ воспоминаній — юнкерской школы. Прощай. Съ нетерпініемъ ожидаю оть тебя извістія. Твой Гоголь".

Прибавимъ къ обзору писемъ Гоголя къ Данилевскому во время пребыванія послъдняго на Кавказъ еще одно указаніе на шутливую дружескую ноту, которая слышится въ слъдующихъ забавныхъ упрекахъ ему Гоголя по поводу замъчательной неисправности его пріятеля въ корреспонденціи:

"Разсмъшила меня до крайности твоя приписка или объщаніе въ концъ письма: "Можетъ быть, въ слъдующую почту напишу къ тебъ еще, а, можетъ быть, нътъ". Къ чему такая благородная скромность и сомнъніе? къ чему это: можетъ быть, нътъ". Къ чему такая благородная скромность и сомнъніе? къ чему это: можетъ быть, нътъ". Къкъ будто удивительная твоя аккуратность мало извъстна!" И дъйствительно, непосредственно послъ этого объщанія, Гоголю пришлось пънять на то, что прошло ужь три мъсяца, а онъ не получаетъ "ни двоеточія, ни точки" 1). И опять исполнялись имъ попрежнему порученія Данилевскаго, посылались и сообщались литературныя новинки, наприм., послъднія главы "Онъгина" и собственныя новыя сочиненія.

Посль этого переписка съ Данилевскимъ прекратилась, такъ какъ вскоръ онъ перевхалъ въ Петербургъ. Съ этихъ поръ только изръдка встръчаются о немъ незначительныя упоминанія въ письмахъ Гоголя къ матери; напр.: "скажите Ивану Данилевскому, что братецъ его, который сейчасъ только ушелъ отъ меня, приказывалъ ему кръпко-на-кръпко привезть ему варенья, по крайней мъръ пять банокъ. Онъ бы и самъ къ нему писалъ объ этомъ, да не пишетъ потому, что въ десять разъ лънивъе меня"?). Въ печальномъ дълъ учрежденія рязорившей М. И. Гоголь фабрики, затъянномъ по мысли мечтателя поляка, ея зятя, Павла Осиповича Трушковскаго, Николай Васильевичъ возлагалъ большія надежды на родителей Данилевскаго, которые, по его плану, должны были сдерживать въ извъстныхъ границахъ увлеченія непрактичной Марьи Ивановны. Съ своей стороны, Гоголь настоятельно

<sup>1) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя", т. V, стр. 143.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же, стр. 262.

совътовалъ матери соображаться съ мнъніемъ Василія Ивановича Черныша и привлечь его къ участію въ составленіи смъты. Онъ даже писалъ: "Да ведете ли вы, то-есть ведетъ ли Василій Ивановичъ, приходы и расходы по имънію аккуратно каждый мъсяцъ" (Изд. Кул., V, 218). Все это не повело ни къ чему, предупредить разореніе было уже невозможно, но считаемъ нелишнимъ упомянуть и объ этой мелкой подробности, показывающей, что Гоголь не только называлъ, но и считалъ дъйствительно семейство Данилевскаго близкимъ для себя и почти родственнымъ.

#### VII.

Чтобы не раздълять разсказъ объ отношеніяхъ Гоголя въ его другу въ первой половинъ тридцатыхъ годовъ, заглянемъ нъсколько впередъ и прослъдимъ ихъ отношенія до совмъстной поъздки ихъ за-границу.

Въ Петербургъ Данилевскій поступиль на службу въ канцелярію министерства внутреннихъ дѣлъ. Онъ поселился вибстѣ съ своимъ младшимъ братомъ Иваномъ Семеновичемъ, а Гоголь перевъхалъ на Малую Морскую, въ домъ Модераха, гдѣ оставался все время до отъвзда за-границу. Здѣсь то происходили тѣ вечера, на которыхъ въ средѣ нѣжинцевъ стали появляться нѣкоторыя другія лица, какъ П. В. Анненковъ. Данилевскаго Гоголь старался ввести въ свой кружокъ и познакомилъ раньше всѣхъ именно съ Анненковымъ, а потомъ уже съ Плетневымъ и княземъ Одоевскимъ. Съ первымъ Гоголь былъ въ то время уже коротко знакомъ, а послѣдняго узналъ близко только за нѣсколько мѣсяцевъ до отъѣзда заграницу. У Плетнева Данилевскій встрѣчалъ также нерѣдко Крылова и Пушкина.

О знакомствъ съ Пушкинымъ Александръ Семеновичъ припоминалъ слъдующее. Однажды лътомъ отправились они съ Гоголемъ въ Лъсной на дачу къ Плетневу, у котораго довольно часто бывали запросто. Чрезъ нъсколько времени, почти слъдомъ за ними, явились Пушкинъ съ Соболевскимъ. Они пришли почему-то пъшкомъ съ зонтиками на плечахъ. Это первое знакомство съ Пушкинымъ осталось особенно памятно Данилевскому. Онъ живо передавалъ, какъ вскоръ къ Плетневу пріъхала еще вдова Н. М. Карамзина, и Пуш-

кинъ затвяль съ нею споръ. Карамзина выразилась о комъ-то: "она въ интересномъ положени". Пушкинъ сталь горячо возставать противъ этого выраженія, утверждая съ жаромъ, что его напрасно употребляють вмъсто коренного, чисто русскаго выраженія: она брюхата 1), что послъднее выраженіе совершенно прилично, а напротивъ неприлично говорить: "она въ интересномъ положеніи".

Послъ объда быль любопытный разговоръ. Плетневъ сказалъ, что Пушкина надо разсердить и тогда только онъ будетъ настоящимъ Пушкинымъ, и сталъ ему противоръчить.

Впечатавніе, произведенное на Данилевскаго Пушкинымъ, было то, что онъ и въ обыкновенномъ разговорв являлся замъчательнымъ человъкомъ, каждое слово его было въско и носило печать геніальности; въ немъ не было ни малъйшей натянутости или жеманства; но особенно поражалъ его долго не выходившій изъ памяти совершенно дътскій, задушевный смъхъ. Онъ бывалъ съ женой у Плетнева. Въ это время Плетневъ дълалъ уже быстрые успъхи въ обществъ и былъ преподавателемъ при меньшихъ великихъ княжнахъ, Ольгъ Николаевнъ и Александръ Николаевнъ.

Въ 1835 году, передъ поступленіемъ Гоголя адъюнить-профессоромъ въ петербургскій университеть, онъ вмысты съ Данилевскимъ вздилъ домой въ Малороссію. Гоголь толькочто хлопоталь о профессурь въ Кіевь, гдь мечталь устроиться вивств съ однимъ изъ близкихъ своихъ друзей Максимовичемъ, перешедшимъ туда изъ московскаго университета. Но, какъ извъстно, надежда Гоголя не оправдалась, и онъ былъ въ великомъ разочарованіи. Рішившись взять місто адъюнктьпрофессора въ Петербургъ, Гоголь, какъ видно изъ его писемъ, относящихся въ концу 1834 года, все-таки, — такъ какъ ему не удалось вхать осенью совсвив въ "гетманщину", рвшился по крайней мере навестить въ ней на короткое время Максимовича при первой возможности. При этомъ онъ не хотвль оставить мысль о кіевской канедрів и утвшиль себя темъ, что, занявъ канеру въ столице, темъ больше правъ получить къ занятію ея въ Кіевъ. Въ 1835 году овъ

<sup>1)</sup> Такъ дъйствительно и выражался всегда Пушкивъ, напр., въ письмахъ "Смирнова ужасно *брюхата*, а родитъ черезъ мъсяцъ" (Соч. Пушк., изд. Лит. Фонда, VII, 350 стр.).

собирался хоть въ концъ весны непременно заглянуть къ Максимовичу въ Кіевъ, хотя бы это было совсвиъ не по дорогъ. На дъдъ вышло иначе: спъща домой, онъ не захотълъ сдълать большой крюкъ въ сторону и направилъ путь прямо въ Полтавскую губернію, не оставляя однако мысли на обратномъ пути хоть на нъсколько дней посътить Максимовича. Такъ онъ и сделалъ. На обратномъ пути онъ нарочно сдедаль 300 версть крюку и завхаль съ Данилевскимъ къ Максимовичу, у котораго они остановились. Пробывъ у Максимовича дня два, они принуждены быди взять на прокатъ кодаску, такъ какъ дилижансовъ тогда еще не существовало, и отправились изъ Кіева въ Москву, гдъ Гоголь хотъль повидаться съ Погодинымъ и другими своими друзьями. Пофадку они совершали втроемъ; къ нимъ присоединился еще одинъ изъ бывшихъ нъжинскихъ лицеистовъ-сотоварищей, Иванъ Григорьевичъ Пащенко, находившійся съ обоими въ наидучшихъ отношеніяхъ.

Здёсь была разыграна оригинальная репетиція "Ревизора", которымъ тогда Гоголь былъ усиленно занять. Гоголь котвлъ основательно изучить впечатавніе, которое произведеть на станціонныхъ смотрителей его ревизія съ мнимымъ инкогнито. Для этой цвли онъ просилъ Пащенка выважать впередъ и распространять вездь, что следомъ за нимъ вдеть ревизоръ, тщательно скрывающій настоящую цель своей поездки. Пащенко выбхалъ несколькими часами раньше и устраивалъ такъ, что на станціяхъ всв были уже подготовлены въ пріваду и къ встрвчв мнимаго ревизора. Благодаря этому маневру, замъчательно счастливо удававшемуся, всъ трое катили съ необыкновенной быстротой, тогда какъ въ другіе раза имъ неръдко приходилось по нъскольку часовъ дожидаться лошадей. Когда Гоголь съ Данилевскимъ появлялись на станціяхъ, ихъ принимали всюду съ необычайной любезностью и предупредительностью. Въ подорожной Гоголя значилось: адъюнитьпрофессоръ, что принималось обывновенно сбитыми съ толку смотрителями чуть ли не за адъютанта Его Императорскаго Величества. Гоголь держаль себя, конечно, какъ частный чедовъкъ, но какъ будто изъ простого дюбопытства спрашивалъ: "покажите пожалуйста, если можно, какія здъсь лошади; я бы хотьль посмотрыть ихъ" и проч. Такъ вхали они съ самаго Харькова.

# VI. ПОСТЕПЕННОЕ РАСШИРЕНІЕ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ СВЯЗЕЙ ГОГОЛЯ.

1

I.

Литературныя отношенія Гоголя быстро расширялись. Послів признанія его таланта Пушкинымъ, а за нимъ представителями періодической печати, ему уже не нужно было робко прикрываться псевдонимомъ, не нужно и самому покровителю его ходатайствовать за начинающаго автора передъ какимъ-нибудь Воейковымъ 1). Скоро Гоголь признается всёми довольно видной величиной въ литературномъ мірів; съ нимъ знакомы извістные писатели, сотрудничества его ищуть журналисты, передъ нимъ предупредительно раскрываются двери аристократическихъ салоновъ и гостиныя фрейлинъ Незамівтно онъ становится на короткую ногу съ Вяземскимъ.

<sup>1)</sup> Соч. Пушкина, изд. Лит. Фонда, 287.—Н. С. Тихонравовъ сомнъвается въ показаніи Колбасина, что Жуковскій и Пушкинъ упрашивали его взять подъ свое покровительство Гоголя, но что Гоголь будто бы отправился виъсто того къ Булгарину. "Къ сожалънію",—говорить онъ,—«г. Колбасинъ не указываетъ, откуда заимствовано это инъ извъстіе" (Соч. Гог., изд. 10-е, т. ІУ, стр. 510). Но это не только сомнительно, а просто невъроятно. Замътинъ только, что въ извъстномъ пасквилъ Герсеванова противъ Гоголя послъднему поставлено въ упрекъ исканіе протекціи Булгарина, но въ указанной талъ цитати Б. означало Брадке, а не Булгарина, въ чемъ можно убъдиться взъ самаго текста письма Гоголя къ Максимовичу. См. "Письма Гоголя къ Максимовичу по подлинникамъ, исправленым и дополненныя С. И. Пономаревымъ" (изъ XVIII тома Сборника отдъленін русскаго языка и словесности), стр. 9.

Соллогубомъ, Соболевскимъ, Одоевскимъ, Брюловымъ 1), вступаетъ въ тъсныя сношенія съ Смирдинымъ.

Несмотря на огромные успахи, сдаланные въ короткое время Гоголемъ, его общественное положение долго остается неустановившимся, переходнымъ. Съ одной стороны, мы встръчаемъ его въ присутствии придворныхъ, знатныхъ вельможъ, и даже одного изъ великихъ князей ч); съ другой, въ качествъ гувернера, онъ долженъ забавлять барича или занимать мъсто на нижнемъ концъ во время объда, помъщаясь рядомъ съ мальчиками аристократами и забавляя ихъ своими остроумными шутками. Отъ придворнаго этикета до совершенно непринужденной беседы въ кружке товарищей нежинцевъ было. безъ сомивнія, много промежуточныхъ ступеней, также какъ и впечатавнія жизни у Гоголя были до крайности разнообразны, и даже, въ противоположность окружающей средъ, всего живъе и ярче воспринимались въ тъхъ случаяхъ, когда онъ соприкасался съ міромъ скромныхъ слоевъ петербургскаго общества. Отсутствіе прочнаго положенія и вполнъ опредълившейся профессіи жившаго "на чердакъ" Гоголя не мало способствовали сохраненію имъ высоко оригинальной личности, на которую не наложиль отпечатка никакой постоянный родъ дъятельности. Въ самомъ дълъ, чъмъ, былъ Гоголь въ началъ тридцатыхъ годовъ? Недавній чиновникъ департамента, онъ является передъ нами по утрамъ оффиціальнымъ педагогомъ въ классахъ Патріотического института, въ часы объда - веселымъ, непринужденно держащимъ себя съ своими маленькими сосъдями, гувернеромъ, вечеромъ-иногда въ роли домашняго учителя, то откровенно скучающаго за занятіями, то весело покатывающагося со смёха съ своими учениками на урокъ исторіи или географіи, иногда задушевнымъ собесъдникомъ Пушкина или своихъ дорогихъ нъжинцевъ, или матери своихъ учениковъ, Лонгиновой, или же, наконецъ, почетнымъ гостемъ, приглашеннымъ какимъ-нибудь аристократомъ, въ родъ Дашкова или Блудова, въ качествъ чтеци своихъ произведеній.

Но въ каждомъ изъ этихъ амплуа Гоголь всего менъе походилъ на типическихъ представителей избранныхъ профессій

<sup>1) &</sup>quot;Истор. Въсти.", 1881, I, 136-138.

<sup>2)</sup> См. "Русск. Стар.", 1888, IV, 48 и выше стр. 333.

и всегда оставался самимъ собою, наблюдательнымъ, тонкимъ, проницательнымъ малороссомъ съ ногъ до головы. Почти вездъ онъ занималъ пока положение младшаго члена, быстро получающаго большія права, но все еще замітно стоящаго ниже окружнющихъ. Онъ явно находидся въ условіяхъ очень мододого человъка, которому только предстоить занять подобающее мъсто. Надежды на будущее были у него очень обширны и разнообразны. Какъ писатель, онъ слишкомъ скоро начинаетъ относиться съ пренебреженіемъ въ "Вечерамъ" и другимъ юношескимъ опытамъ и задумываетъ комедію съ серьезнымъ общественнымъ содержаніемъ, погружается въ сферу альманаховъ и литературно-журнальныхъ интересовъ; какъ учитель-историкъ, предпринимаетъ рядъ статей историческаго содержанія, замышляеть новые обширные труды и, несмотря на крайне дилеттанское отношение въ делу, ставитъ себя неизмъримо выше толпы "вялых в профессоровъ" 1); какъ эстетикъ, горячо интересуется искусствомъ въ разныхъ его отрасляхъ, но особенно съ любовью занимается собираніемъ и записываніемъ малороссійскихъ народныхъ пъсенъ.

Такую разбросанную двятельность создали Гоголю прежде всего обстоятельства, потребовавшія приспособленія къ условіямъ не одной среды, принявшей его въ число своихъ членовъ. Быстро создавшаяся репутація, оправдываемая умініемъ такъ или иначе найтись въ каждомъ данномъ положеніи, неудержимо вовлекала его въ новыя отношенія. Но Гоголь не подчинялся никакой опредъленной спеціальной сферъ не только въ силу обстоятельствъ, но и по самой природъ. Для этого онъ не имвлъ данныхъ ни въ наследственности, ни въ предшествующей жизни. Складъ его личности достаточно опредълился ко времени вступленія въ литературные кружки, и онъ уже едва-ли могъ бы сдълаться человъкомъ кабинетнымъ или рабомъ какого нибудь одного практического дела. Въ свободные часы его манить въ театръ, его привлекають картины или другія произведенія искусствъ, иди, забывая о суровыхъ требованіяхъ жизни и службы, онъ весь отдается вдохновенной литературной работь, особенно посль пріятнаго освъженія въ обществъ близкихъ прінтелей 3). Ни аккуратность, ни

<sup>1) &</sup>quot;Русск. Арх.", 1880, 2, 513.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) "Соч. и письма Гоголя", изд. Кулиша, V, 381.

даже простая заботливость при выполнени обыденныхъ обязанностей, необходимыя въ каждой служебной двятельности, не могли отличать Гоголя уже въ сиду особенностей его недисциплинированной въ обыкновенномъ смысле натуры. Самая яркость и живость воспринимаемыхъ ежедневно впечатявній и образовъ въ значительной мере исключали возможность сформированія въ немъ чиновника или педагога. Какъ человъвъ оъ богатыми природными задатвами. Гоголь гораздо больше зависълъ отъ ихъ свойства и силы, нежели большинство обыкновенныхъ людей. Если въ гибкомъ раннемъ возраств онъ имвлъ, благодаря геніальности, больше данныхъ для вившняго приспособленія къ окружающей средв, то всего менье могь бы по воль обстоятельствь изменить внутреннему голосу, направлявшему его въ ту, а не въ иную сторону. Все, что для большинства проходить почти незамиченнымъ ярко отпечатаввалось въ его душв и настоятельно просилось на бумагу. Какъ предшествующая жизнь въ Малороссіи оставила въ его воображении картины малороссійской природы, быта, правовъ, такъ глубоко запечатлъваются въ душъ Гогодя-петербуржца и сырыя петербургскія сумерки, и Невскій проспекть въ разныя времена сутокъ, и угрюмый видь опуствлой улицы, когда "движущаяся свть дождя задернула почти совершенно все, что прежде видълъ глазъ". Впечатлънія искусства были надъ нимъ такъ же властны, какъ и масса будничныхъ, порой даже просто уличныхъ впечатленій. Именно въ отсутствии спеціализаціи была чрезвычайно выгодная сторона, способствовавшая развитію творчества Гоголя, въ томъ. что онъ не замкнулся въ ограниченномъ кругъ однообразныхъ представленій и не быль оторвань оть всей "громадно несущейся жизни". Поэтому даже въ небольшихъ и отрывочныхъ наброскахъ его пера, какъ въ оптическомъ стеклъ, нашли отражение самыя разнообразныя проявления повседневной дъйствительности, а въ целомъ ряде повестей и драматическихъ сценъ ему удалось воспроизвести такія черты жизни, которыя требують болве обстоятельного знакомства съ нею, нежели какое достается людямъ, не озабоченнымъ ея внимательнымъ изученіемъ. Притомъ несомивнию, что Гоголь, хотя и безъ опредъленной цъли вначаль, давно сталь внимательно присматриваться ко всему, что впоследствии дало ему возможность создать самыя капитальныя свои произведенія. Данные Пушкнымъ сюметы только потому могли послужить канвой для первоклассныхъ художественныхъ созданій, что на нихъ авторъ получилъ возможность и случай приложить къ дёлу неистощимый запасъ образовъ и наблюденій, ожиданщихъ только формы для своего воплощенія. И если "Мертвыя Души" иміютъ право на названіе энциклопедіи русской жизни, то и наблюденія Гоголя должны были также имітъ характеръ энциклопедическій, а не случайный и ограниченный.

11.

Необходимо придать особенное значение словамъ Гоголя въ "Авторской Исповеди": "Я никогда ничего не создавалъ въ воображения и не имълъ этого свойства. У меня только то и выходило хорошо, что взято было иной изъ дъйствительности, изъ данныхъ, инв известныхъ" 1). Въ самомъ деле, онъ невольно схватывалъ мельчайшія подробности предметовъ, и эти образы, постоянно воспринимаемые, населяли его воображение и деспотически завладъвали имъ. Нъкоторые, наиболье глубово връзавшіеся въ душу, иногда настойчиво повторялись; поэтому, можеть быть, Гоголь не разъ воспроизволиль въ своихъ сочиненіяхъ сходные образы, хотя его колоссальный таланть позволяеть уловить это лишь при внимательномъ перечитываніи. Развів не то же, наприміръ, глубоко връзавшееся впечативніе высказывается у Гоголя при изображеніи католическаго богослуженія и звуковъ органа въ "Тарасъ Бульбъ" и въ статьъ: "Скульптура, живопись и музыва"? Часто тавже вносиль Гоголь въ свои сочинения чыннибудь характервые и понравившіеся ему восклицанія, фразы, аневдоты 3), часто оставляль названія двиствительно близко

<sup>1)</sup> Соч. Гог., изд. 10-е, т. IV. стр. 256.

<sup>2)</sup> Вотъ нъсколько примъровъ: разсказы о пропавшей кошкъ въ "Старосвътскихъ Помъщикахъ" и о кускъ-городничемъ завиствованы у Щенкина; о степныхъ помарахъ и лебедяхъ, летящихъ въ заревъ по темному ночному небу,
какъ красные платки, — у школьнаго товарища Шарминскаго; о танцующихъ
стульяхъ въ Конюшенной улицъ (въ повъсти "Носъ") - изъ городскихъ слуковъ; даже армейская фраза въ "Игрокахъ": "руте, ръщительно руте, просто
карта-фоска!" заимствована (Соч. Гог., изд. 10-е, т. IV, 561, примъч.; изданіе
Кулиша, V т., стр. 220; "Совреженникъ", 1854. III, 88, и "Русское Слово",

знакомыхъ ему мъстностей (Сорочинцы, Пселъ, лубенскій и пирятинскій повътъ, хуторъ близъ Диканьки).

Лирическій павосъ Гоголя и его страсть къ образному, метафорическому способу выраженія вытекаеть изъ той же глубины и силы впечатлівній, и тімь же объясняется его способность придать такую жизненность и силу всему, что затрогивало его душу.

Любя исторію, живо ею интересуясь, Гоголь не могь бы, однако, серьезно посватить себя этой наукв. Исторія, конечно, даеть большой просторь для проникновеннаго чтенія въ ней такому художнику по природъ, какимъ былъ Гоголь, и работать на этомъ поприще было бы для него деломъ весьма благодарнымъ. Сомнительно, напримъръ, чтобы Гоголь, при врайней несосредоточенности въ занятіяхъ и особенно при отсутствім усидчивости, могъ прочесть много историческихъ сочиненій. Можеть быть, даже нікоторыя статьи его объ иностранныхъ историкахъ и другія написаны вскоръ посль перваго знакомства съ ними; но онъ дали ему множество оригинальныхъ мыслей, труды ихъ нашли отголосокъ въ его душъ, затронули въ ней чувствительныя струны. Въ бъглыхъ историческихъ замъткахъ Гоголь блещетъ роскошью красокъ, разсыпанныхъ съ увъренностью неистощимаго богатства, заставляющею предполагать за выставленнымъ на видъ общирный сврытый запасъ, котораго на самомъ двав не было. Весьма въроятно, что Гоголь и другихъ ослъплялъ казовой стороной своего изложения изустнаго и письменнаго, да и самъ врайне преувеличиваль свои силы. Ученикъ его, Донгиновъ, оставиль любопытное восноминание о томъ, какъ Гогодь увлекалъ его и брата своими разсказами изъ исторіи, которые они, изленькія діти, слушали съ удовольствіемъ, не тяготясь даже непривычными вечерними занятіями. Не потому ди онъ надъялся и въ университетъ читать дучше "вялыхъ профессоровъ"? Въ своихъ педагогическихъ статьяхъ онъ мало даетъ значенія познаніямъ и на первый планъ ставить умінье возбудить любопытство живымъ изложениемъ, которымъ действи-

<sup>1859,</sup> I, 125). Кстати позводимъ себъ здъсь объяснить значение втой замысловатой и въ настоящее время мало кому понятной фразы: *руте* (отъ французскаго route—дорога), по объяснению опытныхъ игроновъ, помнящихъ старинныя игры, значить настойчиво держать банкъ на одну и ту же нарту; карта-фосма — обманчивая, на которую нельзи разсчитывать (carte fausse).

тельно обладаль. Не потому ли такой опытный и тонкій осудья, какъ С. С. Уваровь, могь обмануться въ степени основательности притязаній Гоголя на каседру? Не потому ли и Пушкинь съ Жуковскимь, не трудясь особенно вникать въ размъры познаній Гоголя, такъ легко признали его достойнымъ своего покровительства? 1).

Ни въ школъ, ни въ своей служебной двятельности Гоголь не подлежаль усиленнымь требованіямь, предъявляющимь деспотическія права на значительную долю времени и саль; но выдь отъ человыка, находящагося въ возрасты сознанія, уже нравственный долгь требуеть не только посвященія лучшихъ силъ обществу, но и совъстливаго исполнения каждаго взятаго на себя двла. Между темъ Гоголь, по недостатку выдержии въ трудъ, не въ силахъ былъ заковать себя въ суровыя колодки долга и даже не считаль этого для себя обя-. зательнымъ. Такое легкое воззрвніе въ значительной мірв объясняется вліяніемъ усвоеннаго отъ Пушкина взгляда -о преимуществахъ избранниковъ передъ толпой, призванныхъ сказать вдохновенное слово тамъ, гдв последняя нуждается въ особомъ руководствъ со стороны генія. Когда Гоголь сдълался профессоромъ, то, по свидътельству своего товарища Никитенка, онъ поражалъ "фантастическимъ самолюбіемъ", и при всемр глубокомр рачеловании кр его пямати нетрза не согласиться, что онъ дъйствительно полагаль, что "геній его даетъ ему право на высшія притязанія 4. 2). Типъ скромнаго труженика быль симпатичень Гоголю и интересоваль его въ своихъ разновидностяхъ; онъ съ любовью изображалъ Чарткова, Пискарева и Акакія Акакіевича; изъ повъсти "Портретъ" видно, что онъ былъ склоненъ признавать огромное значеніе трудолюбія и выдержки; но и теорія противоположности между избранниками и толпой имъла на него также вліяніе.

Пушкинъ, въ свою очередь, въ нъкоторыхъ отношеніяхъ крайне преувеличивалъ способности Гоголя; онъ, по собственному признанію, убъждалъ его писать исторію русской критики; съ другой стороны ни онъ, ни Жуковскій все-таки

<sup>1) ()</sup> Гоголъ, какъ профессоръ, см. нашу статью: "Взгляды Пушкина и Гоголя на воспитаніе" ("Гимназін", 1888, У—УП).

<sup>2) &</sup>quot;Русская Старина", 1889, IX, 527.

не могли вполнъ оцънить дъйствительныхъ размъровъ его таланта. Оба относились въ Гоголю вакъ къ писателю, только подающему надежды. Тонъ писемъ Гоголя въ обоимъ поэтамъ свидътельствуетъ о томъ, что, при всей искренности и теплоть отношеній, разстояніе между ними и Гоголемъ не исчезло вполнъ до смерти Пушкина и до отъвзда Жуковскаго за-границу. А какъ гордился ихъ дружбой Гоголь, какъ онъ благоговълъ передъ ними! Покойный А. С. Данилевскій передаваль намъ, что о Пушкинъ Гоголь во всю жизнь не могъ вспоминать безъ восторга, а иногда онъ даже нъсколько наивно щегодяль своими отношеніями въ нему. Однажды онъ писаль Данилевскому: "Все лъто я прожиль въ Павловскъ и Царскомъ Сель. Почти каждый вечеръ собирались мы: Жуковскій, Пушкинъ и яч. Точно также долго, очень долго оста вался онъ въ почтительной позиціи передъ Плетневымъ. Вообще петербургскіе друзья Гоголя, разумівется, кромів Пушкина. какъ это ни странно, не могли такъ скоро оцвнить необычайные разміры его таланта 1), какі это удалось гораздо менье блестящимъ и даровятымъ москвичамъ, вдавшимся. впрочемъ, въ противоположную крайность.

<sup>1)</sup> О взглядъ Жуковскаго на значение дитературной двятельности Гоголя см. "Историю моего знакомства съ Гоголевъ" С. Т. Аксакова ("Русь", 1880, № 5, 15. и "Русси. Архивъ". 1890, VIII. 28).

ПБИЛОЖЕНІЯ.

| 4 |   | • |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| - |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

#### приложенія.

Къ стр. 16 Въ дополнение къ перечню статей о Гоголъ встати отмътить и такие труды, какъ биографию Вълинскаго А. Н. Пыпина, биографический очеркъ о Гоголъ въ "Русской Библиотекъ" М. М. Стасюлевича, статью "Нашъ исторический романъ въ его прошломъ" г. Скабичевскаго (т. II, стр-676—682), биографию Погодина, составленную г. Барсуковымъ, книгу Погодина "Годъ въ чужихъ краяхъ" и его же "Воспоминание о С. П. Шевыревъ", "Материалы для биографии Пушкина", П. В. Анвенкова, "Записки актера М. С. Щепкина" и проч. 1), статью о нихъ Афанасъева въ "Библиотекъ для Чтения", 1864, II, статью А. Н. Веселовскаго: "На могилъ Гоголъ" (Русск. Въдом.", въ октябръ), "Пушкинъ и Гоголъ" Авенаріуса ("Родникъ").

Къ стр. 24. Желательно широкое распространение сочинений Гоголя и въ народной средъ. Нельзя не вспомнить по этому поводу хорошо всъмъ извъстныхъ, прекрасныхъ стиховъ Некрасова:

"Эхъ! эхъ! придетъ ли времячко, Когда (приди желанное!...) Дадутъ понять крестьянину, Что розь портретъ портретику,

<sup>1).</sup> Кромъ того мы позабыли указать выше нъкоторыя небольшія статьи, "Гоголь о Пушкинъ" и "Пушкинъ о Гоголъ" и проч., напечатанныя нъсколько лъть тому назадъ въ "Историческомъ Въстникъ" и проч., статью г. Пользинскаго (въ "Гимназіи"), статьи г. Елагина и Розанова и проч.

Что книга книга розь.
Когда мужикъ не Блюхера
И не милорда глупаго—
Вълинскаго и Гоголя
Съ базара понесетъ?
Ой, люди, люди русскіе!
Крестьяне православные!
Слыхали-ли когда-нибудь
Вы эти имена?
То имена великія:
Носили ихъ, прославили
Заступники народные!
Вотъ вамъ бы ихъ портретики
Повъсить въ вашихъ горенкахъ,
Ихъ книги прочитать..."

("Кому на Руси жить хорошо").

Къ страницъ 45.

1.

## Свъдънія о служов В. А. Гоголя.

По нашей просьбъ, секретарь дворянства Полтавской губерніи, Захаръ Георгіевичъ Костырко, сообщиль намъ нижеслъдующія свъдънія о службъ Василія Аванасьевича Гоголя, извлеченныя имъ изъ подлиннаго дъла:

"Послъ тщательной провърки изъ дълк о дворянствъ рода Гоголей-Яновскихъ свъдъній, относительно времени рожденів Василія Аванасьевича Гоголь-Яновскаго, производства его въ корнеты и дальнійшей службы, имію честь сообщить вамь, милостивый государь, точныя указанія изъ подлинныхъ и копій документовъ, имінощихся въ діль: 1) въ доношеніи отъ 1-го октября 1784 года, поданномъ отцомъ Василія Гоголя, полковымъ писаремъ Аванасіемъ Гоголь-Яновскимъ, въ Кіевское дворянское собраніе, между прочимъ, сказано, что онъ имветь отъ жены Татьяны сына Василія, по малолетству при немъ въ воспитаніи находящагося; 2) въ семейномъ спискъ того-же Аванасія Гоголя, поданномъ Зеньковскому маршалу 1798 году въ мав мъсяцъ, подписанномъ Гоголемъ, въ чинъ секундъ-мајора, и маршаломъ Чернышемъ, въ особой графъ значится — имветь сына Василія 15 леть; 3) при отношеніи почтоваго департамента отъ 15 го октября 1853 года за

№ 13633, прислана въ Полтавское дворянское депутатское собраніе копія патенти, записаннаго въ военной колдегіи подъ № 504, выданняго 1788 года іюня 9-го дня, изъ коего видно, что Василій Яновскій, служившій значковымь товарищемь, пожалованъ въ корнеты 1787 года ноября 27-го дня и, наконепъ. 4) при отношении почтоваго депертамента, отъ 14-го марта 1854 года за № 3957, прислены двъ тожественныя копін съ аттестатами служившаго въ бывшемъ малороссійскомъ почтамтъ коллежскаго асессора Василія Гоголь Яновскаго, съ увъдомленіемъ, что формулярнаго списка Гоголя въ дълахъ архива департамента, а равно и черниговской почтовой конторы, не оказалось, и неизвъстно, когда онъ поступилъ на службу въ почтовое въдомство и въ какой состояль последнее время должности. Упомянутый аттестать выданъ изъ малороссійскаго почтанта въ городъ Черниговъ 9-го мая 1806 года, изъ коего значится, что Василій Гоголь Яновскій, по прохожденіи воинской службы, поступиль въ малороссійскій почтамть въ чинъ корнета, за добропорядочную службу высочайшимъ именнымъ указомъ 1799 года апръля 16-го дня произведенъ въ чинъ титулярнаго совътника; потомъ высочайшимъ именнымъ указомъ, объявленнымъ правительствующему сенату главнымъ директоромъ почтъ въ 22-й день декабря 1805 года, по прошенію и бользни, уволень вовсе отъ службы и въ награждение усерднаго продолжения оной произведенъ коллежскимъ ассесоромъ и приведенъ къ присягъ.

"Къ приведеннымъ свъдъніямъ считаю необходимымъ присовокупить, что изъ копій документовъ, которые были представлены дъдомъ писателя Николая Васильевича Гоголя, секундъ маіоромъ Аванасіемъ Гоголь - Яновскимъ въ Кіевское дворянское собраніе, въ числъ доказательствъ на дворянство, видно, что въ 1776 году мая 3 го дня состоялась урядовая запись на выдъленныя женъ Аванасія Гоголя, Татьянъ, совмъстно съ мужемъ, изъ имънія матери ея Лизогубовой, села съ посполитыми людьми, слъдовательно Аванасій былъ женать уже въ 1776 году; изъ другого же уступнаго записа, сдъланнаго 1781 года іюня 25-го отцомъ жены Аванасія Гоголя, бунчуковымъ товарищемъ Симеономъ Лизогубомъ, что онъ отписалъ въ Миргородскомъ полку въ урочищъ ръки Голтвы хутора дочери своей Татьянъ Яновской и родившемуся сегь нея впуку его Василію. Этимъ объясняется, что

Василій родился не позже 1781 года, а можеть быть и раньше, такъ какъ въ доношеніи Асанасія, въ 1784 году поданномъ, говорится, что сынъ его Василій по малолітству въ воспитаніи находится, а это означало, по тогдашнему понятію, что обучается грамотв. Въ виду этихъ соображеній, надо полагать, что въ спискъ семейномъ ошибочно показаны ему літа 15, вмісто 18 літъ. Обстоятельство, что Василій былъ пожаловань въ корнеты въ 1787 году, т. е. 7 или 8 літь, надо признать дійствительнымъ фактомъ; такіе приміры въ Екатерининское время были не рідки.

11.

# Копія съ прошенія В. А. Гоголя къ Д. П. Трощинскому о назначенім его на должность.

"Ваше Высокопревосходительство! Щастливая надежда на вашу ко мнѣ благорасположенность произвела смѣлость безпоконть васъ, безпримърный благодътель, слѣдующими строками:

"Извъстно вашему высокопревосходительству, что Богъ благословиль меня двумя сынами, коихъ встречають уже тв годы, въ которые требуеть долгь родителей дать имъ приличное воспитаніе. Сей-то главивний предметь моей обязанности обратиль нынв все мое попеченіе: во-первыхъ, я старался сыскать для нихъ порядочнаго учителя, но наконецъ увидълъ, что въ нашихъ мъстахъ сыскать такового весьма трудно, да хотя бы и сыскался; но за возможное по моимъ достаткамъ жалованье не согласится глотать скуку въ хуторъ — итакъ я принужденнымъ нахожусь отдать ихъ въ общественное училище; но покуда лета укреплять (sic!) ихъ силы и юный разсудовъ сблизится въ совершенному понятію, желательно мив имвть ихъ подъ своимъ надворомъ, почему и я расположенъ проживать въ томъ городъ, гдъ будутъ мон дъти, а для лучшей удобности къ прожитію въ городъ всенижайше прошу вашего превосходительства доставить мив приличную должность въ Кіевъ или Полтавъ (зачеркнуто: именно совътника второго департамента или губернскаго почтмейстера, или же директора фабрикъ, т. е. попечителя нещастныхъ колонистовъ), изъ коихъ въ последнемъ для меня было бы удобиве по близости моего имвнія".

### III.

## Два доклада В. А. Гоголя Трощинскому.

Въ бумагахъ Васили Асанасьевича находится еще два оссинальные его доклада Трошинскому:

"Зная, сколь великое имъете вы попечение объ общественныхъ нашихъ пользахъ, осибливаюсь доложить вамъ: 1) всь вамъ чрезвычайно благодарны за разсрочку уравнительнаго рекрутскаго набору, но опасаются многіе, что ежели теперь не отдадуть всвкъ рекруть и придется отдавать за подачей ревизской свазки и ежели изъ ревизіи ихъ не исключать, то сіе будеть еще отвготительные, чымь единовременное уравненіе: но съ пожертвованіемъ нашимъ на солержаніе и ополченіе оружість и лошадьки, кажется, накакая губернія не поравняется, почему и относимъ мы, что вы исходатайствуете для насъ малость, что отдаваемые рекруты по уравнительному вабору исключатся изъ ревизів и тогда только будеть уравнева сія повинность; 2) великое бы было для насъ благодъяніе, есля бы доставили, чтобы съ передержателей бъгдыхъ крестьянъ вамскался штрафь въ казну и строжайшій бы о семъ последоваль указъ; ибо у насъ подъ часъ рекрутскихъ наборовъ всв молодые люди убъгають въ Константиноградскій поветь и въ Екатеринославскую губернію и передерживають таможню, черезь это принуждены мы отдавать въ ревруты отцовъ семейства, а наппаче въ нынашній наборъ, въ который ужасно какъ бракують: 3) по мелости вашей зачтены въ рекруты не только не возвратившеся казаки изъ ополченія, но вельно принимать и испальченныхъ по службь въ инвалидные команды и выдавать зачетные пвитанціи. Многіе искальченные и потерявшіе на служов свое здоровье, ис-ERAM MEJOCTUBATO PREPENDENIE BOZBPATETICA, KORNI TREME CABдовало бы, кажется, зачесть, но таковые получили отказъ на свои просьбы.

Къ стр. 76. По нашему мивнію, къ Ордаю слівдуєть отнести и слівдующія слова на стр. 4-ой V тома "Сочиненій и писемъ Гоголя": "Третьяго дня я быль у Ивана Семеновича, и онъ говориль, ежели я буду хорошо вести себя, то онъ отпустить меня домой на праздникъ".

Это письмо у Кулиша отнесено еще къ полтавскимъ письмамъ Гоголя, когда онъ учился до Нъжина въ полтавской гим-

назін, но оно должно быть отнесено не къ 1820 г., а къ 1821. и написано было уже въ Нъжинъ. Въ полтавскихъ письмахъ следуеть вообще указать на совершенное отсутстве пометы или по крайней мірів отсутствіє какой-нибудь опредъленной даты, если уже допустить возможнымъ, что былъ обозваченъ только годъ, но не было обозначено ни мъсяца, ни числа, что само по себъ, разумъется, весьма сомнительно. Это обстоятельство должно было представлять некоторое затруднение для издателя при расположении писемъ въ точномъ хронологическомъ порядкъ, на который имъ, въроятно, при незначительномъ количествъ полтавскихъ писемъ, и не было обращено особеннаго вниманія. По крайней мірт слідующія соображенія могуть навести на мысль, что изданіе Кулиша вь этомъ отношени не свободно отъ небольшихъ неточностей, и, можеть быть, ошибокъ. Объ Иванъ Семеновичъ упомивается, очевидно, какъ о воспитатель или начальникъ, у котораго Гоголь быль за евсколько дней до отъведа. Между твиъ изивстно, что въ нъжинской гимназіи, гдв воспитывался Гоголь, директоромъ быль Иванъ Семеновичъ Орлай. Не болве существенным представляется намъ затрудненіе относительно опредвленія міста, откуда было отправлено письмо, потому что оно находится въ тесной связи съ предыдущимъ.

Къ стр. 92. Дополнимъ здъсь выше приведенную выписку изъ дневника товарища Гоголя:

"Русская литература у насъ процебтала вопреки профессору и несмотря на то, что въ ту пору даже порядочныхъ руководствъ не было никакихъ, кромъ Словаря Остолопова. съ жадностію изучаемаго нами. Я уже говориль, что даже грамматики сколько-нибудь толковой не было у насъ... Но въособенно незавидномъ положеніи было въ то время въ нашемъ. Лицев изучение Русскаго права, которое наиъ преподавалъ Билевичь по единственному въ то время руководству Кукольника, отца моего товарища и бывшаго директоромъ нашего заведенія до Орлая. Преподаваніе заключалось въ чтенів прооессоромъ одной главы, съ приказаніемъ выучить. Затвил въ практическомъ веденіи тяжбъ между слушателямя по заданнымъ профессоромъ темамъ. Процессы эти представляли нъкоторый интересъ, потому что самъ руководитель профессоръ быль собственно адвогать того времени, знатокъ судейскихъ крючковъ, и училъ несъ, какъ вынгрывать тажебныя дъла, приводя то тотъ, то другой указъ. Что же касается теоріи права по руководству, бывало для сокращенія урока обольемъ заблаговременно жидкимъ влеемъ два листа книги профессора, потомъ склеимъ, и тъмъ избавимся отъ двухъ лишнихъ страницъ in 4°. Помнится, случилось такъ, что страница оканчивалась словами "то тъхъ судей", а слъдующая послъ наклеенной, начиналась словами "сдаютъ въ архивъ". При чтеніи лекціи это озадачило Билевича. Сначала подумаль онъ, что это опечатка, и сталъ искать опечатокъ въ концъ книги, тамъ ничего онъ не нашелъ; не теряя присутствія духа, онъ намъ пояснилъ, что это должно быть метафора, а подъ словомъ тъхъ судей надо понимать тъ судейскія дъла кладутъ въ архивъ...

"Таковъ былъ у насъ преподаватель права, а между тъмъ изъ нашей Гимназіи Высшихъ Наукъ вышелъ извъстный теперь въ Россіи профессоръ Русскаго права Ръдкинъ 1). О Никольскомъ говорилъ я довольно, учениками его были Гоголь и Кукольникъ. Ръдкинъ довершилъ свое воспитаніе въ Германіи; но Гоголь и Кукольникъ и другіе даровитые литераторы ръшительно нигдъ не учились по окончаніи курса въ Гимназіи Высшихъ Наукъ. Объясняется это тъмъ, что въ ту пору кипъла академическая своеобразная жизнь въ этомъ молодомъ заведеніи, которое, послъ порядковъ, введенныхъ графомъ Уваровымъ, пришло въ совершенный упадокъ.

"Въ 1826 году поступили къ намъ два новые преподава теля, профессоръ Римскаго и естественнаго права Бълоусовъ, ученикъ Шада и профессоръ Естественной исторіи Соловьевъ. Эти молодые ученые обворожили насъ совершеннымъ контрастомъ съ нашими наставниками, педантами стараго времени...

"Около этого времени посътилъ насъ графъ Сперанскій на пути изъ своего полтавскаго помъстья въ Петербургъ, куда вызывалъ его Императоръ Николай 1...."

Кстати исправляемъ другую погръшность, допущенную г. Кулишомъ при распредъленіи дътскихъ писемъ Гоголя въ хронологическомъ порядкъ.

По поводу письма, въ которомъ упоминается Дандраженъ<sup>я</sup>), считаемъ нужнымъ сдълать слъдующую поправку: въроятно, и здъсь г. Кулишъ ошибся въ расположения писемъ по по-

<sup>1)</sup> Авторъ воспоминаній скончался прежде П. Г. Радкина.

<sup>2) &</sup>quot;Соч. и письма Гоголя", т. V, стр. 9.

рядку, помъстивши это письмо безъ даты не раньше, а позже письма отъ 10 октября 1822 г. Необходимо отметить здесь во-первыхъ въ перепискъ весьма значительный перерывъ: послъ 7 января нътъ ни одного письма вплоть до 10 октября того же года. Это обстоятельство, повидимому, даеть поводъ предполагать потерю нъсколькихъ писемъ, хотя Гоголь и говорить о томъ, что долго не могь писать, потому что быль опасно боленъ. Для болъе върнато опредъленія времени, когда было написано разсматриваемое письмо, мы имжемъ несколько соображеній, въ силу которыхъ его следовало бы отнести приблизительно къ іюлю — или самое позднее — къ августу мъсяцу этого же года. Дъло въ томъ, что Гоголь только-что передъ этимъ возвратился изъ дому после вакаціи; это было притомъ именно второе письмо по возвращении (первое было такъ коротко, что въ немъ, по недостатку времени передъ экзаменомъ. Гоголь не описывалъ подробностей своего прівзда; это письмо, по всей въроятности, пропало). Между этимъ и предшествующимъ письмомъ, а также и самымъ прівздомъ, не могло быть продолжительнаго промежутка: письмо не только носить на себъ свъжіе слъды возвращенія автора изъ дому, но и заключаетъ въ себъ прямыя указанія на него: ("извините меня, что я въ первомъ моемъ письмъ не могъ обстоятельно описать мой прівадъ сюда. Причиной сему была скорость, съ каковою я писаль, боясь не опоздать" и делее: "Немного грустно разставшись съ вами, а двлать нечего"). Во-вторыхъ упоминается о только-что состоявшемся переходъ Гоголя изъ третьяго въ четвертый классъ. ("Я теперь переведенъ въ IV плассъ и учусь со встить стараніемъ"). Весьма втроятнымъ въ виду сказаннаго можно считать предположение, что разсиатриваемое письмо было написано не позже августа, основываясь при томъ и на оффиціальныхъ сваданіяхъ Гимназіи Высшихъ наукъ, изъ которыхъ видно, что Гоголь былъ переведенъ въ IV классъ въ іюль 1824 года. (См. "Извъстія Нъжинскаго Историко-Филологич. Института", 1879, статья Лавровскаго "Гимназія Высшихъ наукъ кн. Безбородко въ Нъжинъ , стр. 241). Совершенно согласны съ этими данными слова Гоголя въ занимающемъ насъ письмъ о томъ, что "онъ началь занятія французскимь языкомь у недавно прівхавшаго профессора Ландражина". (или Ландражена, какъ называетъ его Гоголь), который прибыль 1 іюля 1822 г., назначень же

17 мая 1822 г. ("Лицей кн. Безбородко", отд. I., стр. 276). Въ виду столькихъ соображеній можно было бы считать нашу догадку несомивнной, если бы съ другой стороны не представлялось затрудненія ее съ утвержденіемъ Гоголя, что прівхаль также профессорь греческого языка, который по офонціальнымъ даннымъ значится поступившимъ лишь въ февраль следующаго года. Кроме того, можеть возникнуть вопросъ: дъйствительно ли Гоголь говорить о возвращении домой после летней поездии, такъ какъ изъ ведомостей заведенія за этоть годь ("Извъстія Нъжинскаго Историко-Филол. Инст.", т. 3, 1879, г., стр. 241) можно видеть, что ученики получали отивтки даже за іюнь и іюль місяцы, слідов., какъ бы вовсе не пользывались вакаціей. Но этого, конечно, не могло быть: вакація, хотя бы місячная, (напр. отъ половины іюля до половины августа) была же дана воспитанникамъ, и притомъ не можеть быть сомнинія, что Гоголь извистиль бы родителей въ первомъ же письмъ о своемъ переходъ въ слъдующій классъ. а следов. почти несомеенно и то, что письмо отъ 10 октября было написано позже разсматриваемаго письма безъ нометы Не можеть ли и последнее указанное затруднение быть совершенно устранено, если принять въ соображение следующия слова проф. Лавровскаго въ его статьв "Гимназія Высшихъ наукъ въ Нъжинъ", ("Извъстія Нъжинскаго Историко-Филологич. Института", 1879, т. 3): "Преподавателя греческого языка не приходилось искать далеко: кровный грекъ, Христофоръ Іеропесъ, состоялъ тогда учителемъ греческаго языка въ Нъжинскомъ Александровскомъ греческомъ училищъ. Въ своемъ прошеніи въ сентябръ 1822 г. Іеропесъ предлагаетъ обучать цвлый годъ греческому языку".... ("Изв. Нвж. Ист. Фил. Инст.", 1879, стр. 180, 181, и пр.). Но, можеть быть, не оффиціальное соглясіе его было изв'ястно уже раньше. (По словамъ г. Бородина въ "Лицев князя Везбородко", Іеропесъ быль утверждень уже 13 января 1822 года).

Къ примъчанію на стр. 121.

Въ "Кіевской Старинъ" (1884, V, стр. 143—147) находимъ нъкоторыя свъдънія, сообщенныя г. Пономаревымъ объ одной изъ рукописныхъ книжекъ издававщагося лицеистами журнала подъ названіемъ "Метеоръ Литературы"; но авторъ не приводитъ никакихъ данныхъ относительно вопроса, что именно въ этой книжкъ принадлежало перу Гоголя.

Къ стр. 220.

## Письмо Н. В. Гоголя нъ матери отъ 22-го марта 1842 года.

"Я долго не писалъ въ вамъ потому, что былъ совершенно не въ силахъ, и никому во всю бытность теперешнюю мою нъ Мосявъ я не писаль почти. Здоровье мое въ странномъ положени; многда я просто не въ силахъ даже подумать о чемъ-либо. И что всего хуже, мной овладело то тягостное и тосканьое состояніе дужа, которое и прежде, и въ первый мой прівадъ, мною было овладело. Влінніе ди влимата или что другое, но дурно то, что это дъйствуетъ на мои уиственныя занятія и я до сихъ поръ не въ силахъ привести въ порядокъ дель своихъ. Какъ было и чувствоваль себя хорошо весь годъ, проведенный въ Римъ, такъ теперь нехорошо. Но государь милостивъ и благоволилъ меня причислеть къ нашему посольству въ Римв, гдв я буду получать жалованье, достаточное для моего содержанія, а до твув поръ потершимъ. Авось Богъ устроить все къ лучшему. Во всякомъ случав я непременно увижусь съ вами. Какъ это будеть, я еще ве знаю до сихъ поръ. Потому еще вътъ никакой перемъны въ моихъ делахъ, но какъ только получу какія небудь средства и возможность, увъдомлю васъ заблаговременно.

"Прощайте! да хранитъ васъ Богъ.

"Вашъ сынъ Николай.

"Припасите мив полдюжины рубащекъ простыхъ и полдюжины исподняго изъ холста потолще, чвиъ на рубашкахъ; чвиъ толще, твиъ лучше.

"Благодарю васъ за ваше письмо; еще болъе благодарю Бога за ваше выздоровленіе. Я еще не совсъмъ оправился, устаю и не могу заняться моими дълами, какъ бы хотълъ, а что самое главное, встрътилъ множество неожиданныхъ и непредвидънныхъ препятствій. Но Богъ милостивъ, и мнъ, върно, удастся преодольть все. Объ этомъ молитесь теперь Богу. Жаль только, что дъла мои затянутся на долгое время и нескоро придется вамъ что - нибудь получить отъ меня. Скажите старшей сестръ Маріи, что напрасно она такъ испугалась моего письма: кого любять, отъ того съ радостью при-

нимають даже упреки. Письмо мое много бы заключило для нея непріятнаго. — Ей нивогда и въкъ не понять, что одна любовь и только любовь сильная даеть такіе упреки, какіе могда-либо даваль ей я. Если бы она думала обо мнъ и разбирала бы почаще мои строки, она бы увидъла это ясно. И прежде въ припискъ къ ней и въ письмъ къ меньшой сестръ я сказаль ясно, что письмо будеть на счеть ея сына 1); она должна бы почувствовать, что письмо для нея заключить много пріятнаго.

"Скажите сестръ Аннъ, что прежде всего она должна благодарить за многія напоминанія, которыя я сдълаль. Что же касается до обвиненій, которыя я на нее взвель, то они были сдъланы съ тъмъ, чтобы разсердить ее хорошенько. Я зналь, что ничъмъ другимъ нельзя было разсердить ее, какъ этимъ, а разсердить ее чъмъ - нибудь нужно, чтобы разбудить ея совный, готовый всегда залъниться и засидъться характеръ.

"Прощайте, поцвлуйте отъ меня Колю (Н. П. Трушковскаго). Надвитесь во всемъ на Бога и молитесь. Придетъ время, когда Богъ чудно вознаградитъ васъ за вашу теплую въру и будетъ счастье ваше выше, чъмъ счастье всякаго другого.

"Вашъ признательный сынъ Николай. "Поздравляю васъ всъхъ съ наступающимъ новымъ годомъ".

конецъ перваго тома.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Неколая Павловича Трушковскаго.

|   |  |  | ! |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
| 1 |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |

## ОПЕЧАТКИ.

| Cmp        | .: Строка:             | Напечатано:            | Слыдуеть читать:    |
|------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 7          | прик., 3 снизу         | цитированныя выше      | цитированныя ниже   |
| 13         | примъч. 11 свержу      | не свойственныхъ       | свойственныхъ       |
| 75         | въ первокъ прикъч.     | "Соч. и Письна"        | "Соч. и Письма"     |
| 88         | 17 снизу               | подраженіе             | подражаніе          |
| 122        | примъч., 8 свержу посл | в слова впрочемъ       | замътимъ            |
| <b>126</b> | 23 свержу              | о томъ, не только,     | не только о томъ    |
| 158        | 18 сверку              | мы находимъ однако     | мы находимъ съ      |
|            |                        |                        | одной стороны       |
| 172        | 17 свержу              | достойнаго             | достойною           |
| 187        | 16 сверху              | въ этомъ разсказъ      | въ разсказъ Гоголя  |
| 191        | 12 свержу              | корреспондента         | корреспондентка     |
| 193        | 16 сверху              | вы еще болъе не знаете | вы еще не знаете    |
| 193        | 10 снизу               | скрожность             | скрытность          |
| <b>243</b> | въ первокъ прикъч.     | Современникъ           | Современникъ        |
| 245        | 6 сназу                | чтожь                  | чтожъ               |
| 263        | 13 сверху              | д <b>о</b> жодь        | доходъ              |
| 278        | 17 сверху              | женщипу                | женщину             |
| 280        | 9 снизу                | <b>О</b> МВР           | очизъ               |
| 305        | въ первомъ примъч.     | Они                    | Письма къ Смириовой |
| 311        | въ перв. прим., стр. 7 | чувстами               | чувствами           |
| 324        | въ четверт. примъч.    | вышо                   | выше                |
| 351        | въ четверт. примъч.    | отчему                 | отчику              |
| 383        | 8 свержу               | пользывались           | пользовались        |

•

Цвна 2 руб.

СКЛАДЪ ИЗДАНІЯ у автора: Москва, Введенскій пер.. д. Пановой.

Покупающіе «Матеріалы для біографіи Гоголя» могуть получать съ значительной уступкой «Уназатель нъ письмамъ Гоголя», (2-е изд.) вмівсто 50 коп. 20 коп.

|   | • |   |   |  |  |
|---|---|---|---|--|--|
|   |   |   |   |  |  |
| • |   |   |   |  |  |
|   |   | • |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   | • |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |

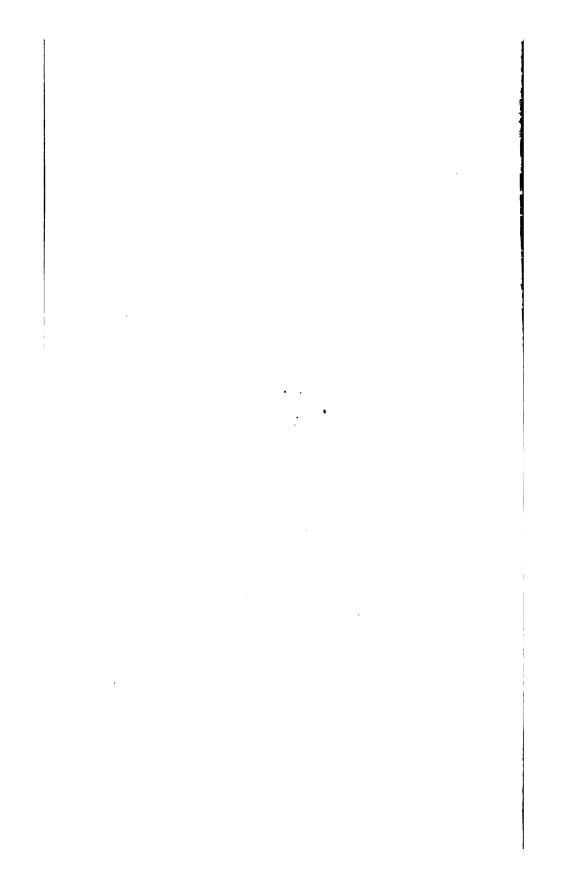

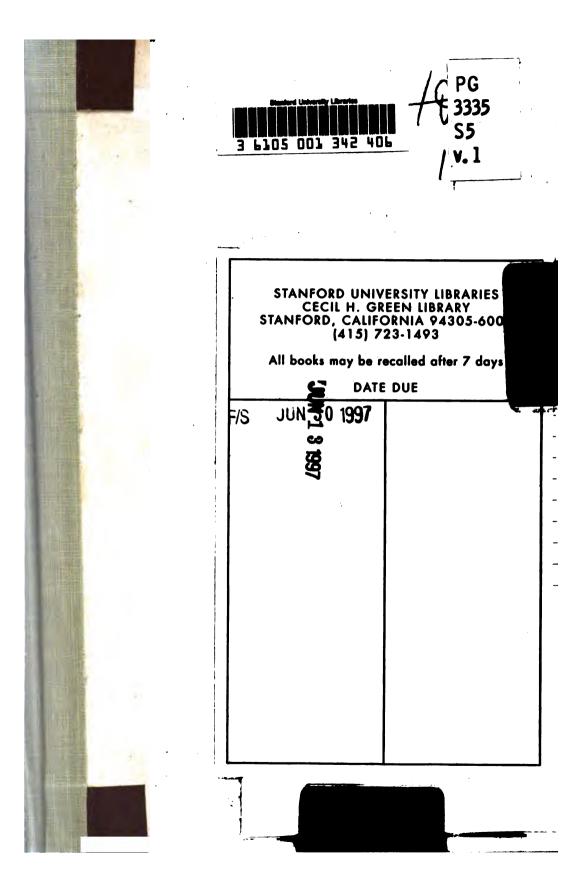

